

HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS

| 7 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |







## ИЗСЛЪДОВАНІЯ

# HAPOAHOÑ MUSHN

### aaekcahapbi eonmerko

Члена: Императорскаго русскаго Географическаго Общества, Юридическаго Общества при Университетъ Св. Владиміра и Историкофилологическаго Общества при Харьковскомъ Университетъ.

#### ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ:

ОБЫЧНОЕ ПРАВО.

Изданіе В. И. Касперова.

K

= 3.755 [8 188-12

882784

Reproduced by DUOPAGE process in the United States of America

MICRO PHOTO Division Bell & Howell Company

Cleveland 12, Ohio

947 Ef634

21936 B

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARY

## оглавленіе.

| Предисловіе.                              |           | Cmp.        |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|
| І. Народныя юридическія воззрѣнія на (    | бракъ     | 1           |
| II. Женщина въ крестьянской семьъ: .      |           | 49          |
| I. Задруга и великорусская семья .        |           | <b>51</b> 🗸 |
| II. Крестьянская женщина                  |           | 68          |
| III. Семейные раздълы                     |           | 124 √       |
| IV. Трудовое начало въ народномъ обычно   | мъ правъ. | 136         |
| V. Субъективизмъ въ русскомъ обычном      | ъ правъ . | 173         |
| VI. Крестьянское землевладъніе на крайнем | ъ Съверъ. | 183         |

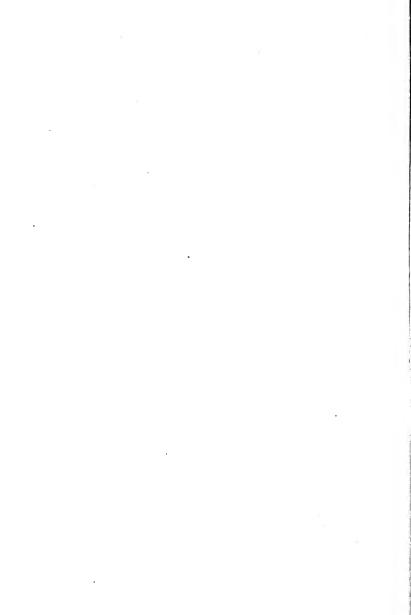

Въ предлагаемомъ выпускъ собраны работы мои по обычному праву, печатавшіяся втеченіи послъднихъ десяти лътъ, въ различныхъ журпалахъ. И такъ, интереса новизны онъ не имъютъ. Чъмъ же могла бы я оправдать ихъ вторичное появленіе въ свътъ?

Нъкоторыя изъ предлагаемыхъ работъ обратили на себя въ свое время вниманіе публики и спеціалистовъ: вниманіе, частью благосклонное, частью не благосклонное, но въ общемъ гораздо болъе дестное для меня, чъмъ я могла и смъла разсчитывать. Но то было время, а теперь другое. Тогдашнее вниманіе читающей публики еще не даетъ права разсчитывать теперешнее. И если я ръшилась на отдъльное изданіе, руководствовалась въ своемъ рѣшеніи совсѣмъ иными соображеніями. А именно вотъ какими. Разработка народнаго обычнаго права за послъднее время мало подвинулась внередъ. Даже фактическій матеріаль наконляется туго-ужь не говоря объ обобщающихъ или хотя бы даже лишь сводящихъ трудахъ. Поэтому мои работы-хотя, можетъ быть, и устарълыя въ нъкоторыхъ частностяхъ — въ целомъ должны имъть почти тоже самое значение, какое имъли и въ моментъ своего перваго появленія въ свътъ.

Хотя понятіе народнаго обычнаго права и получило уже въ общественномъ сознаніи извъстное право гражданства, но-

едва-ли все-таки будетъ лишнимъ, если я здъсь отмъчу нъсколькими чертами его значение, теоретическое и практическое.

Научное значеніе обычнаго права теперь уже стоить вив всякаго сомнівнія. Эволюціонный принципь, въ его приміненій къ изученію общественныхь, а, слідовательно, и правовыхъ явленій, необходимо отводить должное—и очень важное—місто знакомству съ тіми разнообразными стадіями правоваго развитія, которыя извістны подъ общимъ именемъ обычнаго права. Важийе сказать нісколько лишнихъ словь о томъ практическомъ значеній, какое имість изученіе обычнаго права.

Наше общерусское стремленіе къ народу находить свое естественное выражение въ желании изучать народъ, знать его. Изученія эти до-сихъ-порь складывались въ двѣ главныя группы-этнографическую и экономическую. Этнографическая первенствуетъ и давностью происхожденія, и богатствомъ матеріала, и научностью пріемовь разработки; экономическая возникла недавно, но уже представляетъ собой въ нъкоторомъ родъ особую литературу, хотя, надо признаться, литература эта страдаеть грубой, сырой фактичностью и, — что еще важнъе, -- такими методологическими недостатками, которые крайне затрудняють научную разработку ея матеріала. Особнякомъ отъ этихъ двухъ главныхъ группъ стоятъ изученія народнаго міровозэрівнія, т.-е. представленій народа о нравственномъ и справедливомъ, выражающіяся, съ одной стороны, -- въ сектанствъ, съ другой-въ обычномъ правъ. Этимъ изученіямъ посчастливилось гораздо меньше, особенно обычному праву.

Справедливо-ли это?

И да, и нътъ, смотря потому, съ какой посмотръть точки зрънія. Если видъть въ народъ только пассивный элементъ, служащій лишь для воздійствія на него сверху, то конечно, изучение формъ его быта, а въ особенности экономическаго положенія—все, что требуется. Но если смотръть на народъ, какъ на активный элементь, способный, въ той или другой формъ, участвовать въ общегосударственной жизпи-положеніе мъняется: знакомство съ душей народа-скромнъе говоря, съ его взглядами на право и нравственность-становится вопросомъ настоятельной необходимости. Какая же правильные изъ этихъ двухъ точекъ зрвнія? Хотя авторъ, въ нижеслёдующихъ статьяхъ, и не высказывается нигдъ прямо по этому поводу, по его тенденція очевидна: народъ должено быть признаваемъ за активный элементъ. Но съ того времеми, какъ была писана большая часть этихъ статей, прошло пять, десять лътъмного времени, для интеллигентнаго русскаго человъка. И вотъ авторъ, умудренный годами и онытомъ, уже не осмъливается больше прибъгать къ категорическимъ утвержденіямъ, а лишь скромно спрашиваетъ: можетъ-ли у насъ народъ не быть признаваемымъ за активный элементь? у насъ-когда мы ежеминутно, ежесекундно чувствуемъ на себъ страшное давленіе этой народной массы? у насъ-гдъ это давленіе совершенно парализуетъ интеллигенцію, ставя ее въ положеніе, можно сказать, безвыходное? Скажуть, можеть быть: народъ въ данномъ случав не является активнымъ двятелемъ, а слъной, нассивною силой. Пусть такъ; но факть на лицо: не мы, интеллигенція, на него воздъйствуємь, а опъ на насъ. Можемъ-ли же мы не интересоваться душой этого народа, не стараться проникнуть во всё особенности его нравственныхъ. и правовых воззрвній?

Да, какъ бы мы ни относились къ народной правдѣ—съ полнымъ-ли ея признаніемъ, какъ дѣлаетъ авторъ въ предлагаемыхъ статьяхъ, или съ такимъ же полнымъ ея отрицаніемъ--- кажется, надо признать за несомнівнює, что знать ее все-таки совершенно необходимо.

Необходимо и намъ, интеллигенціи,—еще болъе необходимо законодателю. Теперь, когда въра въ абсолютную правовую правду отодвигается въ область преданій, открывается для законодательнаго творчества просторъ къ широкому и плодотворному примѣненію и развитію правовыхъ началъ, вложенныхъ въ народное сознаніе. Но если законодательство и не рѣшится на такой шагъ, который не можетъ не представляться ему очень радикальнымъ, все-таки оно безусловно не можетъ игнорировать обычное право. Оно обизано регулировать обычное право, точно опредѣлить его иъсто и районъ дѣйствія—это прямой долгъ законодательства по отношенію къ тому огромному большинству населеніг, которое руководствуется въ своей правовой жизни почти исключительно нормами обычнаго права.

Всѣ эти—и подобныя—соображенія съ особенной силой должны выступить на сцену именно теперь, когда готовится реформа нашихъ гражданскихъ законовъ. Извѣстно, что коммиссія, которой порученъ былъ ихъ пересмотръ и составленіе проэкта гражданскаго уложенія, уже кончила свой трудъ. Слѣдовательно, дѣло на ходу. Въ трудахъ коммиссіи принимали участіе ученые спеціалисты, близко знакомые съ обычнымъ правомъ, какъ напр. г. Пахманъ. При такихъ условіяхъ было бы самой прискорбной неожиданностью, еслибъ и теперь законодательство обошло обычное право такъ же, какъ оно обходило его раньше. Надо думать, что этого не будетъ.

Нъкоторыя изъ предлагаемыхъ въ настоящей книгъ работъ моихъ по обычному праву вызвали—и въ общей и въ спеціально ученой литературъ—критическія замъчанія и воз-

раженія. Я въ то время не сочла удобнымъ отвъчать на все, что миъ въ этомъ смыслъ предъявлялось. Оно и къ лучшему. Теперь, когда смотришь изъ извъстнаго отдаленія, виднѣе, что въ представлявшихся миъ возраженіяхъ было существеннаго, дъйствительно заслуживавшаго вниманія и отвъта.

Воть что я могу припомнить изъ такого, по поводу чего стоить еще и теперь сдълать нъкоторыя объясненія.

Г. Побъдоносцевъ, во второмъ изданіи своего курса гражданскаго права (2-я часть, стр. 71-74) удълиль нъсколько страницъ полемикъ со мной по поводу моей статьи: «Народныя воззрѣнія на бракт.». Присяжные ученые такъ ръдко удостоиваютъ своимъ вниманіемъ журнальныя статьитъмъ болъе въ курсахъ-что мнъ, конечно, нельзя эбойти такой необычный фактъ. Къ сожальнію, я очень мало имью что прибавить новаго къ сказанному мною въ статьъ. Центрадыный пункть, противъ котораго направлены возраженія г. Побъдоносцева, есть высказанияя мною мысль, что основныя положенія нашего брачнаго права, разсматривающія бракъ какъ правственное, а не юридическое отношеніе, дають мало гарантій интересамь лица и вообще оказываются, въ извъстномъ смыслъ, слишкомъ высокими для пренебрегая ея требованіями во имя своего возвышеннаго правственнаго идеала. Мысль, какъ кажется, вфриая, и г. Побъдоносцевъ самъ въ заключение говоритъ, что «нельзя не согласиться съ г-жей Ефименко, что нашъ гражданскій законъ дъйствительно оставляетъ безъ вниманія требованія дъйствительней жизни, когда бесусловно отрицаетъ юридическую силу всякихъ гражданскихъ записей и условій о бракъ, и отвергаетъ иски, возникающие изъ нарушения такихъ условій». Но тъмъ не менье г. Побъдоносцевъ очень вооружается противъ моей постановки, будто бы стремящейся низвести законъ съ его идеальной высоты и отдать его на служение низменнымъ матеріальнымъ интересамъ жизни. Я меньше всего наклонна что-нибудь «низводить», а напротивъ, стремилась бы, елико возможно, все «возводить». Но ужь если возводить, такъ возводить. Пусть г. Побъдоносцевъ явится орудіемъ воплощенія въ законъ самыхъ высокихъ нравственныхъ, хоть бы евангельскихъ, истинъ.и я, конечно, буду въ числъ его поклонниковъ и послъдователей. Но г. Побъдоносцевъ - юристъ, и какъ таковой прекрасно понимаетъ, что законъ не есть вибстилище нравственныхъ истинъ. Почему выходитъ такъ, какъ будто онъ этого не понимаетъ, я не знаю. Въ самомъ дълъ, чему служитъ законъ: охраненію ли матеріальныхъ питересовъ жизни или удовлетворенію нашихъ нравственныхъ потребностей? . Нельзя совершенно отрицать и второе; но ставить первое въ подчиненное положение по отношению къ этому второму, какъ дълаетъ г. Побъдоносцевъ, совершенно невозможно. «Не дълай», «не прикасайси», — основные императивы закона-неужели это требованія «высшаго духовнаго начала», какъ увъряетъ г. Побъдоносцевъ, а не простыхъ матеріальныхъ интересовъ жизни?

Но существенно важной и заслуживающей вниманія я считаю полемику, возникшую по поводу статьи: «Трудовое начало въ обычномъ правъ». Автору досталось тогда не мало. Съ одной стороны, заявлялось, что авторъ не открылъ Америки, такъ какъ въ выводахъ его нътъ ничего новаго; съ другой стороны, къ нему относились такъ, какъ будто онъ въ самомъ дълъ открывалъ какую-то нелъпую Америку, установлялъ совершенно новыя и совершенно неосновательныя научныя положенія. Можно возражать, конечно, только

но адресу аппонентовъ второй категоріи, и то, разумбется, не на счетъ Америки, а на счетъ основательности. Укажу прежде всего на внимательный и добросовъстный разборъ моей работы, сдъланный г. Гольмстеномъ въ Русскомъ Обозръніи (1878 г. № 5). Г. Гольметенъ шагъ за шагомъ разбираеть мою аргументацію, доказывающую существованіе въ народномъ обычномъ правъ трудоваго начала, какъ самостоятельнаго юридическаго принципа, и заключаеть ръшительнымъ протестомъ противъ признанія «не только въ нашемъ обычномъ правъ, но и вообще самостоятельнаго юридического значенія труда, какъ правового принцина». Г. Кулишерь, въ одной изъ своихъ работъ въ Въстникъ Европыкъ сожалънію, не знаю ни названія ея, ни времени помъщенія - пришель тоже къ полному отрицанію правоваго значенія труда: онъ исходиль уже не изъ юридическихъ идей и теорій, какъ г. Гольмстенъ, а изъ фактовъ сравнительнаго этнологическаго изученія. Приноминаю еще р'эко неблагосклонныя замъчанія г. Пахмана (Обычное гражданское право въ Россіи т. II стр. 11, 20, 211, 377), на благосклонность котораго, впрочемь, я и не смъла разсчитывать.

Итакъ, права и или нътъ: можетъ-ли трудъ, при какихъ-нибудь условіяхъ, быть правопроизводящимъ, какъ выражаются юристы, фактомъ или не можетъ?

Дачно уже про насъ, русскихъ, говорится, что мы ничего не можемъ знать, что нъмцемъ не написано въ книжкъ. И я, признаться, устанавливая свои положенія, немало смущалась, что не могу, подобно моимъ аппонентамъ, сослаться ни на какого нъмца. За то какъ же обрадовалась, когда узнала, что наконецъ таки и на моей улицъ праздникъ, что—нъмецъ нашелся. Нъмецъ этотъ— Робертъ Шелльвинъ. Въ прошломъ году появилось его сочиненіе: «Трудъ

и его право» («Arbeit und sein Recht, rechtlich volkswirthschaftliche studien zur socialen Frage, Berlin), сочиненіе, какъ разъ трактующее, хоть съ иныхъ сторонъ и съ иныхъ точекъ зрвнія, о томъ щекотливомъ вопросв, который служить содержаніемь моей статьи. Работа Шелльвина не публицистика, тъмъ болъе не памфлетъ: это настоящій нъмецкій добросовъстный ученый трудъ. Одна изъ главныхъ цълей его сочиненія доказать, что трудъ можеть и должень имъть правовое значение: разумъется, авторъ не знаетъ, что въ народномъ русскомъ правѣ — да, вѣроятно, и въ другихъ народныхъ правахъ, гдъ они еще не вытъснены окончательно — осуществляется хоть и въ примитивномъ видъ то, что онъ считаетъ возможнымъ и обязательнымъ для права культурнаго. Вообще, Шелльвинъ высказывается во многихъ мъстахъ своего труда въ очень близкомъ моимъ положеніямъ смыслъ, и высказывается не голословно, а во всеоружін европейской юридической и экономической науки. Онъ утверждаетъ, что для римскихъ юристовъ было само собой подразумъвающимся, что трудъ не свободенъ и что собственность есть господствующая правовая категорія; что современное культурное право еще не вышло изъ-подъ давленія правовыхъ пиститутовъ римскаго рабскаго государства; что все наше частное право, которое въ такомъ совершенствъ разработало институтъ собственности и обязательства, почти не затронуло право личности и труда; что вообще наше современное право объявляеть трудъ за неправоспособный; что это огромный пробълъ и общественное зло, которое должно быть устранено законодательнымъ признапіемъ самостоятельнаго юридическаго значенія труда, какъ правопроизводящаго факта (стр. VII, 138—149, 241 и слъд.). Разумъется, я не имъю возможности слъдить за аргументаціей Шелльвина и только могу отослать любопытствующаго читателя къ его талантливо написанной книгѣ. Мнѣ тутъ важно лишь слъдующее: во-первыхъ, что мои выводы уже совсѣмъ не такая Америка, а во-вторыхъ, что они могутъ не казаться абсурдными даже если стоять исключительно на почвѣ права культурнаго. А въдь даже и г. Гольмстенъ, мой архи-юридическій оппонентъ, не отрицаетъ того, что народное обычное право носитъ въ себѣ не мало характеристическихъ чертъ, рѣзко его отличающихъ отъ современнаго культурнаго права и что два различныхъ экономическихъ строя порождаютъ два различныхъ тига права.

Защищаться-ли мив по существу всвхъ твхъ отдвльныхъ пунктовь, на которые дълались нападенія? Не знаю, право, -- нужно-ли это. Въдь всъ эти нападенія возможны только потому, что нападающіе, исходя изъ готоваго строя юридическихъ воззрѣній, никакъ не могутъ допустить признанія за трудомъ самостоятельнаго правоваго значенія. Хотя г. Гольмстенъ и упрекаетъ меня въ предвзятой мысли, подъ которую я будто-бы подтягиваю факты, но откуда-бы я взяла эту предвзятую мысль? Я не имъю ни мальйшихъ притязаній на ученость въ юридическомъ смыслъ, но все-таки уже настолько вкусила отъ плодовъ юридической науки, что мысль о введеніи въ юридическую область труда, какъ правоваго принципа, не могла не казаться мив самой очень дерзкою. Трудно прать противъ рожна въками сложившейся науки съ безчисленнымъ множествомъ авторитетныхъ именъ, книгъ, традицій, съ массой затраченной умственной работы. Но я не видъла выхода, не видъла возможности объяснить ту массу фактовъ, какая была у меня передъ глазами, не сдълавни извъстнаго, дерзкаго, допущенія. Не отрицаю, что отдъльные факты могуть быть подведены подъ категоріи культурнаго права. Сила не въ этомъ, а въ томъ, что есть факты, несомнънно подъ него неподводимые, несомнънно требующіе моего допущенія—возьмемъ хоть факты наслъдственнаго права—и затъмъ, что совокупность ихъ, т. е. фактовъ обычнаго права, несравненно легче объясняется съ помощью моего допущенія, чъмъ безъ него.

Теперь я хочу еще сказать нѣсколько словъ по поводу моей послѣдней работы: «Крестьянское землевладѣніе на крайнемъ сѣвѣрѣ»—работы историческаго характера, по на обычно-правовую тему. Работа эта была, можно сказать, незамѣчена публикой. Не имѣю основаній жаловаться на это обстоятельство, такъ какъ совершенно понимаю и уважаю его причины: статья слишкомъ загромождена массой фактовъ, которые не могутъ не казаться, съ точки зрѣнія обыкновеннаго образованнаго читателя, мелочными и скучными. Но я цѣню эту свою работу настолько выше всѣхъ моихъ остальныхъ работъ по обычному праву, что не могу удержаться отъ соблазна сдѣлать попытку побѣдить читательское равнодущіе и скуку. Можетъ-быть мнѣ удастся заинтересовать читатели предварительнымъ короткимъ указаніемъ на смыслъ и значеніе работы.

Главная цъль ея — уяснить вопросъ о происхожденіи нашей сельской поземельной общины. Принадлежа къ самымъ крайнимъ поклоничкамъ народа и его общины, я не убоялась на два года всецъло погрузитъся въ изученіе архивныхъ документовъ, чтобъ почерпнуть себъ желаемое знаніе у самыхъ его источниковъ: обстоятельства поблагопріятствовали мнѣ, доставивъ цѣнный и какъ нельзя болѣе пригодный для моей цѣли матеріалъ. Черезъ два года я вынырнула—но, увы, читатель, вынырнула съ полнѣйшимъ

убъжденіемъ, что наша поземельная община вовсе не испоиная форма нашего землевладёнія, какъ я до тёхъ поръ была глубоко и всецъло убъждена: она есть иродуктъ относительно поздняго времени, съ одной стороны-заплючительное звено длиннаго историческаго процесса, съ другой-плодъ внъшняго воздъйствія. Разумъется, я говорю тольно объ извъстной намъ формъ сельской поземельной общины: исплютельная наклонность великорусскаго илемени къ коллективизму, его способность къ творчеству въ сферъ общественныхъ формъ едва-ли подлежитъ сомнънію. Одно изученіе артелей на томъ же самомъ крайнемъ съверъ, на которомъ я изучала вопросъ о происхожденіи общины, можеть вполив убълить въ этомъ. Въ высшей степени любопытно слъдующее. Та форма, которую мит съ большимъ трудомъ уда-. лось возстановить по архивнымъ документамъ-долевое владъніе, которое я считаю переходомъ къ современной поземельной общинъ-какъ оказывается, въ нъкоторыхъ своихъ разновидностяхъ до сихъ поръ еще существуетъ. Въ трудахъ курскаго земскаго статистическаго бюро (Курскій увздъ) есть описаніе землевладёнія такъ-называемыхъ четвертныхъ крестьянъ (бывшихъ однодворцевъ): владъніе это очевидно сохраняетъ типичныя черты того самого архаическаго строя, который найденъ мною на крайнемъ съверъ.

Но если публикъ не суждено заинтересоваться моей работой, то я надъюсь, что ученые спеціалисты отдадуть должное по крайней мъръ хоть тому фактическому матеріалу, который въ нее вложенъ.

Мить бы хотълось посвятить свою книгу нашей учащейся молодежи, особенно студентамъ-юристамъ нашихъ университетовъ. Но посвященія вышли изъ моды, и, какъ все вы-

шедшее изъ употребленія, ръжутъ глаза. Поэтому ограничусь тъмъ, что выскажу свое завътное пожеланіе. Пусть книга моя, которая вмъщаеть въ себъ результатъ почти десятилътняго труда, обратитъ хоть двъ-три молодыя, еще не нашедшія себъ приложенія, силы къ изученію народнаго обычнаго права, и я буду считать себя совершенно удовлетворенной и вознагражденной.

Александра Ефименко.

# ОБЫЧНОЕ ПРАВО.

#### народныя юридическія воззрънія на бракъ.

Есть два пути, которыми возникають юридическія нормы. Одинъ путь, когда онъ являются, какъ результать воли законодателя, -это путь искусственный. Другой-тотъ, которымъ вырабатывались основы права, когда онъ возникають, какъ результать дъйствія общихь причинь, какь явленіе стихійное, помимо участія той или другой личности, — это путь естественный. Несмотря на кажущуюся противоположность между этими двумя процессами возникновенія юридическихъ нормъ, онъ родственны. Воля законодателя въ значительной степени направляется тъми же общими причинами, которыя производять и естественныя юридическія нормы. Кром'в того второй изъ этихъ процессовъ, которымъ начинается развитіе права, мало по малу, общими условіями развитія жизни, усложненіемъ ея явленій, необходимо переходить въ первый. Но когда мы имъемъ возможность наблюдать оба эти процесса въ одно и то же время, у одного и того же народа, намъ ръзко бросаются въ глаза ихъ отличительныя черты: условность и произвольность одного, органическая необходимость другого.

Развиваясь этимъ органически необходимымъ процессомъ, естественныя юридическія нормы народа, это обычно-правовыя воззрѣнія, являются результатомъ вліннія всѣхъ соціальныхъ факторовъ и особенно факторовъ экономическихъ. Но, разъ сложившись, юридическія возрѣнія сами являются вид-

нымъ соціальнымъ факторомъ, оказывая свое вліяніе на всъ стороны жизни, при преобладающемъ таготвніи къ сторонъ экономической, какъ къ наиболье родственной — взаимодъйствіе, которое служитъ такимъ характеристическимъ признакомъ всъхъ соціальныхъ явленій. Такимъ образомъ обычноправовыя воззрвнія народа находятся въ тъсной связи со всъмъ складомъ народной жизни и съ тъмъ, въ особенности, что составляеть ея экономическую сторону. Оставлять въ пренебреженіи юридическія воззрвнія народа—значитъ не желать понимать народную жизнь вообще, не понимать экономическую сторону этой жизни въ частности. Тъсная связь, какая существуеть между правовою и экономическою областями, выступаеть даже въ томъ относительно частномъ вопросъ, который я дълаю предметомъ настоящаго очерка, т. е. во взглядахъ крестьянства на бракъ.

Разъяснение взглядовъ, какіе имъютъ наши крестьяне на бракъ, кромъ своего научнаго интереса, имъетъ и интересъ практическій, жизненный. Въ предисловіи указано, что въ настоящее время работаетъ коммиссія для составленія новаго гражданскаго уложенія. Неужели она обойдеть-можеть обойти-наше брачное законодетельство, слабыя стороны котораго такъ красноръчиво демонстрируются ежедневной практикой и массой судебныхъ разбирательствъ по супружескимъ дъламъ? Обычное же право нашего крестьянства можетъ, съ одной стороны, дать матеріаль для перестройки брачнаго права, съ другой-и что еще важиве-сообщить то руководящее начало, на основани котораго должна совершаться эта перестройка. У насъ уже бывали попытки къ реформамъ въ области брачнаго права, но какъ-то ни къ чему не приводили: такъ напр. лътъ девять тому назадъ былъ поставленъ на очередь вопросъ о реформъ церковнаго суда и вмъстъ съ тъмъ вопросъ о томъ, должна ли юрисдикція бракоразводныхъ дълъ остаться въ въдъніи духовной власти или перейти къ свътской? Въ это время появилась одна любопытная брошюрка. Принадлежа къ ярымъ противникамъ всякихъ либеральныхъ реформъ въ брачно-правовой области, авторъ ея очень основательно заявляль, что, проэктируя законь, который касается всего народа, надо знать мивніе о немъ народа, "всей многомиллюнной массы православнаго русскаго

народа". Авторъ убъжденъ, что онъ знаетъ это мижніе и что оно вполив согласно съ его доводами. Онъ убъжденъ, что народъ смотритъ на бракъ, какъ на актъ исключительно редигіозный, что ему противно всякое вмішательство въ діло брака чего либо, имвющаго характеръ свътскій, гражданскій, что въ делахъ брачныхъ онъ имфетъ довфріе только къ священству. Еслибъ это было такъ, то предполагаемое пзмъненіе, конечно, имъло бы противъ себя очень въскій аргументъ, единственно въскій изъ всъхъ, представляемыхъ авторомъ. Но я въ предлагаемой стать в надъюсь доказать, что народная жизнь, наблюдаемая въ разнообразныхъ мъстностяхъ, при разнообразныхъ условіяхъ, не только не даетъ никакихъ основаній заключать, чтобы это было такъ, но, напротивъ, неизбъжно заставляетъ придти къ выводамъ діаметрально противоположнымъ твиъ, какіе высказываеть упомянутая брошюра.

Прежде чъмъ я приступлю въ изложенію современныхъ взглядовъ крестьянства на бравъ, —взглядовъ, стоящихъ въ нъкоторыхъ существенно важнихъ пунктахъ въ разръзъ со взглядами, проводимыми нашимъ современнымъ законодательствомъ, —считаю не лишнимъ указать на замъчательное сходство этихъ взглядовъ съ историческимъ прошлымъ нашего формальнаго брачнаго права, хотя это сходство и не обусловливалось заимствованіемъ народа у постановленій законодательства.

Наше формальное брачное право сложилось подъ исплючительнымъ вліяніемъ греко-римскаго законодательства; древне-русское обычное брачное право, о которомъ мы имѣемъ очень мало историческихъ свѣдѣній, ничѣмъ не заявило себя въ законодательной сферъ, можетъ быть; потому, что брачныя дѣла предоставлены были въ исключительное вѣдѣніе духовенства, конечно, мало расположеннаго обращаться къ народнымъ обычаямъ. Въ то время, когда русскіе обратились къ греко-римскому брачному праву, само оно находилось въ періодѣ развитія. Будучи по кореннымъ римскимъ законамъ актомъ гражданскимъ, бракъ съ тѣмъ же значеніемъ существовалъ и въ греко-римскомъ законодательствѣ; но съ теченіемъ времени началъ въ него вкрадываться элементъ религіозный, и бракъ сталъ получать двойственный

характеръ, однако все-таки съ значительнымъ преобладаніемъ гражданского элемента надъ религіознымъ. Какъ относительно поздно появился въ византійскомъ брачномъ правъ элементъ религіозный, видно изъ того факта, что еще въ Прохиронъ Василія Македонянина (вторая половина IX-го въка), вошедшемъ въ наши Кормчія, нътъ никакого постановленія, которое дълало бы обязательнымъ заключеніе брака при посредствъ церкви. Только Левъ Философъ сдълалъ вънчаніе необходимой принадлежностью заключенія брака, значить, только со временъ этого императора бракъ по греко римскому законодательству получиль свой двойственный характерь. Но если дело заключенія брака удалось, хоть и поздно, подчинить религіи, то иначе было съ дъломъ его расторженія. Каноническія постановленія, ограничивающія расторженіе брака только естественною смертью или прелюбодъяніемъ одного изъ супруговъ, до такой степени несовмъстны были со взглядами на предметъ греко-римскаго общества, что законодательство, постоянно стремившееся къ ограниченію сво боды расторженія браковъ, никогда не доходило до исключительности постановленій каноническихъ. Супруги разводились всегда собственною властью, такъ что, еслибъ, учиняя разводъ, они вышли изъ предъловъ ограниченій, налагаемыхъ свободъ развода формальнымъ правомъ, то это не уничтожило бы дъйствительности развода, а только давало государству право преслъдовать нарушение закона; такимъ образомъ христіанская Византія сохранила у себя свободу развода, вытекавшую у нея изъ взгляда на бракъ, какъ на простой гражданскій договоръ. Изъ этого же взгляда вытекали различнаго рода обязательства, которыми обставляли стороны заключаемый ими брачный договоръ. Напр., законъ допускалъ облательства о вступлени въ бракъ и обезпеченіе этихъ обязательствъ задатками, неустойками и т. п.

Брачное право, заимствованное изъ Византіи, явилось къ намъ съ тъмъ же двойственнымъ характеромъ, съ какимъ существовало и тамъ, при значительномъ преобладаніи элемента гражданскаго. Но, при маломъ развитіи русской государственной жизни, когда еще не было и не могло быть отчетливыхъ представленій о необходимости обособленія ея различныхъ отправленій, когда духовенство захватывало въ свои

руки дъла, не имъвшія въ себъ вовсе ничего религіознаго, — /. и брачное право попало въ исключительное въдъніе духовной власти. Единственнымъ судомъ по брачнымъ дъламъ сталь судь церковный, руководствомь - Кормчія, заключавшія въ себъ съ каноническими постановленіями и закономъ Моисея, греко-римскіе гражданскіе законы, въ видъ закона суднаго дюдямъ царя Константина, Эклоги и Прохирона. Кромъ того цер ковь, по мъръ надобности, не стъснялась обращаться и къ другимъ источникамъ греко-римскаго законодательства. Духогенство, принявъ въ свое въдъніе византійское брачное право съ его вышеупомянутымъ двойственнымъ характеромъ, приняло, следовательно, и то, что составляло его гражданскую сторону. Но принявъ и поддерживая эту сторону, духовенство естественно не могло развивать ее, такъ какъ это выходило бы уже изъ предвловъ его компетентности. Иначе могло оно отнестись къ религіозной сторонъ брачнаго права, въ развитій которой оно было вполнъ компетентно, и потому эта сторона неизобжно должна была въ русскомъ брачномъ правъ получить такое значеніе, какого она не имъла въ правъ византійскомъ. Но какъ отнеслись къ новому брачному праву тъ, для кого духовенство переносило его изъ Византіи? Все, что касалось гражданской стороны брачнаго права, повидимому, привилоль легко и скоро, такъ какъ оно не вносило никакого новаго вачала въ существовавшія уже отношенія и понятія. Но принятіе элемента религіознаго, совершенно новаго и чуждаго, встрътило упорное сопротивление. Исходя изъ своихъ представленій о бракъ, какъ объ актъ гражданскомъ, русскіе долго не хотьли, напр., принять вънчаніе и заключали свои браки безъ церковнаго обряда. Только въ высшей общественной средъ, между князьями и боярами, проповъдь духовенства о безусловной необходимости вънчанія для дъйствительности брака производило свое дъйствіе; масса же не хотъла ничего знать о ней. Борьбу духовенства съ народнымъ обычаемъ жить въ брачномъ союзъ безъ благословенія церкви можно проследить по посланіямъ, поученіямъ и грамотамъ митрополитовъ и архіепископовъ даже въ теченіе ХУ-го и XVI-го стольтій; на нее есть указанія и въ Стоглавъ. Не менње упорную борьбу пришлось вынести духовенству и изъ-за свободы развода, какая господствовала въ русскомъ

народъ. Признавая бракъ въ самомъ его началъ, въ его заключеніи, актомъ гражданскимъ, русскій народъ естественно стремился сохранить за собою право произвольно расторгать брачный союзъ, право, вытекающее изъ признанія за этимъ союзомъ договорнаго харатера. Свобода развода у нашихъ предковъ, въроятно, существовала или въ тъхъ же самыхъ формахъ, или въ близкихъ къ нимъ, въ какихъ она и по настоящее время существуетъ у православныхъ юго западныхъ славянъ, въ цълости сохранившихъ, благодаря особеннымъ историческимъ условіямъ, многое изъ общаго всъмъ славянамъ прошлаго. У сербовъ, черногорцевъ и болгаръ, въ силу издревле установившагося обычая, духовная власть и теперь допускаетъ разводъ въ самыхъ широкпхъ размърахъ, напр., въ иныхъ мъстностяхъ считается достаточнымъ простое желаніе той или другой стороны. У нихъ установились извъстныя символическія дъйствія, посредствомъ которыхъ совершается актъ развода, и обычаемъ опредъляются всъ послъдствія этого акта, какъ относительно дътей, такъ и имущества (см. книгу г. Богишича. Pravni obiçaji и Slovena, и Zagrebu, 1867, стр. 135—137).

Надо думать, что потребность въ свободномъ разводъ была очень сильна въ древне-русскомъ обществъ, такъ какъ наше духовенство, какъ ни склонно было стремиться къ ограниченію этой свободы, не только не удержалось, по отношенію къ этому вопросу, на почвъ каноническихъ постановленій, но нашло нужнымъ прибъгнуть къ греко-римскому гражданскому законодательству и даже къ нему отнеслось довольно свободно. Въ двухъ сборникахъ указовъ греческихъ царей въ Эклогъ и Прохиронъ, помъщенныхъ въ Кормчихъ, причины, по которымъ можетъ происходить разводъ, опредълены различно. Духовенство нетолько приняло всъ въ ихъ совокупности, но еще расширило ихъ свъбоднымъ толкованіемъ и даже допустило совсъмъ новыя. На византійскихъ законахъ основывался у насъ разводъ по причинъ различныхъ преступныхъ дъйствій супруга, особенно прелюбодъянія, безвъстнаго отсутствія или оставленія одного супруга другимъ, постриженія въ монашество, неспособности къ брачному сожительству и по мн. др. Греко-римское основаніе къ разводу—проказа, которой подвергся супругъ, расширено было у насъ

до бользии вообще, хотя, конечно, съ извъстными ограничениями. Еще допускались у насъ разводы по слъдующимъ поводамъ, не заимствованнымъ изъ византійскаго законодательства: когда, по причинъ дурнаго поведенія одного изъ супруговъ, брачная жизнь становилась для другого весносною; когда жена подвела воровъ, которые обворовали бы мужа; въслучать чеплодія жены. Установивъ такъ широко причины кърасторженію браковъ, духовенство не обставило стъсненіями и совершеніе этого расторженія: для развода требовалось только разръшеніе духовнаго отца. Лишь во второй половинъ XVIII въка окончательно запрещено было священно-и церковно-служителямъ писать разводныя письма.

Но и эти, относительно очень широкія рамки, какія установило свободі развода ваше брачное законодательство, казались вароду слишкомъ тісными, и борьба духовенства съ народомъ за ограниченіе этой свободы вышеупомянутыми рамками составляеть одну изъ сторонъ той общей борьбы, которую пришлось выдержать духовенству за религіозный элементь брака. Еще въ половинъ XVI въка, какъ видно изъ посланія новгородскаго архіепископа Өеодосія въ Устюжну Желівзопольскую, мужья пускали своихъ заковныхъ женъ, а пущеницы посягали за иныхъ мужей.

Борясь за укорененіе въ народныхъ понятіяхъ и обычаяхъ того, что составляло религіозный элементъ брака, духовенство, какъ уже было сказано выше, не стремилось уничтожить въ пользу этого элемента той двойственности въ характеръ брачнаго союза, съ какою оно заимствовало это учрежденіе изъ Византіи: гражданская сторона брака, если не развивалась нашимъ духовнымъ брачнымъ законодательствомъ, все-таки поддерживалась имъ. Отсюда имъ признавалась всегда законность разнаго рода гражданскихъ обязательствъ, вытекавшихъ изъ гражданскаго, договорнаго характера брака. Въ Визинтіи, при заключеніи брачнаго союза, существеннъйшую принадлежность составляль акть гражданскаго обрученія, или брачнаго договора. Этотъ актъ гражданскаго обрученія, брачнаго договора, или сговсра, мы видимъ и у насъ въ допетровскую эпоху: заключались словесно или письменно разнаго рода обязательства, какими договаривающіяся стороны хотели обставить заключение брака. Много такихъ письменвыхъ обязательствъ XV го и XVI-го въковъ дошли до насъ подъ названіемъ рядныхъ, или сговорныхъ записей. Въ этихъ рядныхъ или сговорныхъ, условливались о времени заключенія брака, о приданомъ со стороны невъсты или выводныхъ деньгахъ со стороны жениха, о разныхъ частныхъ обстоятельствахъ, какими могъ сопровождаться бракъ въ томъ или другомъ случаъ; необходимою принадлежностью записи было опредъленіе неустойки, которую должна была платить сторона отступившая въ пользу обиженной. Неустойки эти назывались зарядами и доходили иногда до очень большихъ суммъ. Дъла по нарушенію брачныхъ обязательствъ принадлежали въдънію церковнаго суда, который руководствовался при ихъ ръшеніи греко-римскими гражданскими законами, нетолько признававшими законность этихъ обязательствъ, но и дававшими имъ свои юридическія опредъленія.

Такимъ образомъ, разсматривая историческое развитіе нашего брачнаго права, мы замъчаемъ, что духовенство, принявшее въ свое въдъніе юрисдикцію брачныхъ дълъ, борется постоянно за религіозную сторону брака съ противодъйствующими тенденціями русскаго общества, но вовсе не стремится достигнуть исключительности для этой стороны; напротивъ, оно признаетъ и поддерживаетъ въ бракъ гражданскій элементь почти въ такой же степени, въ какой признавало его греко римское гражданское законодательство. Но мало по малу развивается государственный организмъ, чувствуется потребность въ болве и болве строгомъ обособлении различныхъ его отправленій: однимъ изъ проявленій этой потребности являются серьезныя столкновенія между церковною п свътскою властями по вопросу о подсудности вообще и брачныхъ дълъ въ частности. Начало XVIII-го въка кладетъ конецъ этой борьбъ, передавъ церковь, какъ подчиненное учрежденіе, въ въдъніе государства, а вмъсть съ тъмъ составляетъ эпоху въ исторіи нашего брачнаго законодательства. Только часть брачныхъ дёлъ оставляется въ рукахъ духовной власти, остальное переходить къ свътской; брачное законодательство переходить въ руки свътской, общей законодательной власти, постановленія которой делаются обязательными и для церкви. Но-странное дъло - вмъстъ съ переходомъ брачныхъ дълъ отъ духовной власти къ свътской совершается и другого рода

явленіе: гражданскій элементь брака, игравшій такую видную роль, пока брачныя дёла были подвёдомственны духовной власчи, начинаетъ отступать на задній планъ, подчиняется религіозному, и наше свътское брачное законодательство становится на строго религіозную почву, обнаруживая стремленіе возможно последовательнее проводить по встить частямъ брачнаго права принятую имъ точку зртнія. Петръ Великій положилъ начало этому новому направленію, запретивъ неустойки, рядныя и сговорныя записи съ обязательнымъ характеромъ, а вибств съ твиъ уничтоживъ и значение гражданскаго обручения, но онъ еще дъйствовалъ не изъ принципа, а просто изъ соображеній практическихъ; однако толчокъ, данный имъ въ эту сторону, привелъ къ тому, что религіозное пониманіе брака сдёлалось принципомъ нашего законодательства, создало свои юридическія теоріи, и послъднее выражение той послъдовательности, съ какою оно проводится, мы можемъ найти въ современныхъ ръшеніяхъ кассаціонныхъ департаментовъ сената по брачнымъ дёламъ.

И такъ, взглядъ на бракъ исключительно какъ на таинство, проводимый нашимъ законодательствомъ, есть продуктъ позднъйшей эпохи въ развитіи нашего русскаго брачнаго права. Но законодательство, сдёлавъ поворотъ къ этому исключительному взгляду, нетолько не увлекло за собою на новый путь взглядовъ и симпатій народа, но даже нисколько не повліяло на эти взгляды. Народъ вполні остался при своемъ старомъ воззръніи на бракъ, какъ на гражданскій актъ, лишь освящаемый благословеніемъ церкви, -- воззрвніи, которое развилось самобытно изъ общаго склада народныхъ понятій, но укорененію котораго, конечно, должно было содъйствовать и наше старое византійско-русское брачное законодательство. Какъ укоренилось это воззръніе въ "многомилліонной массъ православнаго русскаго народа", въ крестынствъ, какъ послъдовательно оно проводится, надъюсь, будетъ ясно изъ тъхъ фактовъ, къ изложенію которыхъ я приступаю.

Прежде всего я хочу доказать, что въ народъ заключеніе брака ничъмъ существенно не отличается отъ заключенія договора вообще, что, слъдовательно, бракъ, по способу своего заключенія, есть частный видъ гражданскаго договора. Но мнъ

необходимо предпослать нъсколько словъ о крестьянскомъ договоръ вообще. Такое безусловно необходимое юридическое отношеніе, какъ договоръ, существующее въ каждомъ человъческомъ обществъ, хоть немного возвысившемся надъ состояніемъ первобытной дикости, есть и у нашего крестьянства, и, какъ многое, имъетъ у вего своеобразныя формы, хотя, конечно, по существу оно не можетъ сильно уклоняться отъ того опредъленія, которое вытекаеть и изъ закона. Своеобразность заключается, главнымъ образомъ, въ способъ скръпленія договоровъ. Формы скръпленія договоровъ, предлагаемыя закономъ, замфияются у крестьянъ раздичными символическими действіями, имеющими у нихо полную юридическую силу. Вотъ главивйшія изъ этихъ действій: контрагенты ударяютъ другъ друга по рукамъ, которыя разнимаетъ посторонній, въ качествъ свидътеля, или схватываются правыми руками въ локтяхъ, или, если предметъ договора вещь, передаютъ изъ полы въ полу и т. д.; затъмъ молятся вмъстъ Богу, пьютъ могарычъ, или литки. Посяв совершенія контрагентами того или другого изъ этихъ дъйствій акть договора считается заключеннымъ и юридическія последствія, вытекающія изъ него, вступившими въ свою силу. Обезпечиваются договоры, по крестьянскому обычаю, какъ и по закону, задатками, неустойками, задогами, поручительствомъ и т. д. При совершении договора купли-продажи, при осмотръ предмета договора, считается, по обычаю, позволительнымъ во что бы то ни стало расхваливать свою вещь, приписывая ей небывалыя достоинства. Все, что составляетъ принадлежность договора крестьянъ вообще, находить свое полное приложение и къ ихъ свадебному договору. Контрагентами являются, въ огромномъ большинствъ случаевъ, родители или старшіе родственники договаривающихся о бракъ сторонъ, иногда самъ женихъ и родители невъсты. По заключенін договора и приведеніи его въ исполненіе, они называють другь друга сватами, какъ въ иныхъ мъстностихъ и при заключеній договора купли продажи, мінь и проч.

Иниціатива предложенія свадебнаго договора принадлежить сторонъ мужчины. Начинается дъло обывновенно не лично заинтересованной стороной, а чрезъ посредство довъреннаго лица — свата или свахи. Поручеліе, которое беретъ на себя свать, составляетъ содержаніе частнаго договора

между нимъ и женихомъ, скръпляемаго обычнымъ способомъ: быють по рукамъ и молятся вмъстъ. Будучи заинте-, ресованъ въ томъ, чтобъ успъшно выполнить поручение своего довърителя, свать употребляеть всв усилія для приведенія дела къ благопріятному исходу. Излагая свое порученіе, свать старается выставить въ самомъ дучшемъ свётъ какъ личность своего довърителя, такъ и всё последствія, главнымъ образомъ послъдствія экономическія, имъющей состояться сделки. Считаю не лишнимъ привести со словъ крестьянина Шенкурскаго убзда (Архангельской губ.) одинъ очень красноръчивый по своей полнъйшей безъискуственности образчикъ того, какъ старается свать, въ интересахъ своей стороны, подъйствовать на умъ, чувства и волю стороны противной: "Хватись-чего у мужика нъту!" разсказываетъ сватъ-хлъба стараго полъ-житницы, четыре скотины на воду ходить, два теленка на сфиф, пятигодовалый быкъ на корму, конь тоже хорошій, одиннадцать овець, и деньги водятся, домикъ живетъ (порядочный). А хоть изъ платья-то: шубъ бълыхъ, сукманинъ, кафтанъ у пария, рубаха дорогого кумачу, тяжевые штаны, поясь изъ дорогого прядена шленской шерсти, и кисти какія наведены! не то что кисти, да и концы-то у пояса развъ на два вершкада что на два! чуть не на три-вышиты золотомъ! Срядится, просто золотой, все бы на него глядвлъ. Ну, да что говорить: парень ходить на сплавку, гроша не промотаеть, не пьяница, а осенью-то ходить въ льсъ: у него въ льсу насторожено сорокъ петлей да тридцать кулемъ, -- сколько онъ переловить зайцевъ! Есть ружье и собака, стръляетъ бълку. Собака у него, говорятъ, хороша: я чулъ (слышалъ) у старовъра Митрохи цълковый давали за собаку-то. И мордъ плести мастеръ, и рыбу ловить въ озерахъ-щукъ; да есть, ты самъ слыхаль" и т. д.

Согласіе свое приступить къ дѣлу сторона невѣсты, т. е. родители или замѣняющіе ихъ родственники, выражаетъ тѣмъ, что бьетъ со сватомъ по рукамъ: это вступленіе, которое, не имѣя юридически обязательнаго характера, ставитъ уже сторону невѣсты въ нравственное обязательство продолжать дѣло—навести справки насчетъ жениха и лично сдѣлать осмотръ его житья-бытья, если не имѣется на этотъ

счетъ всёхъ необходимыхъ свёдёній. Осмотръ женихова житья-бытья, когда онъ имѣетъ мѣсто, дѣлается также обстоятельно, какъ бы онъ дѣлался и для всякой другой серьезной цѣли: не забываются ни хлѣвъ, ни закромы, ни амбары, ни чуланы, ни сувдуки и кошельки. Но легкій взглядъ нашего крестьянина на честность въ юридическихъ отношеніяхъ, выработавшій общерусскія пословицы въ родѣ: "товаръ лицомъ показатъ", "не обманешь—не продашь" и т. д., заявляетъ себя и тутъ: не рѣдко случается, что въ домъ жениха, на время осмотра, приносятся чужія вещи, приводится чужой скотъ. Удовлетворительный результатъ осмотра, выражаемый согласіемъ съ невѣстиной стороны, запивается на мѣстъ обильнымъ могарычемъ, который поставляеть женихъ.

Но осмотръ, согласіе, выражаемое одной стороной, и могарычъ, поставляемый другой, не закръпляютъ еще договора. Съ ръшающимъ юридическимъ значеніемъ является лишь актъ такъ называемаго сговора, соотвътствующаго гражданскому обрученію греко-римскаго и нашего стараго русскаго брачнаго законодательства.

Крестьянскій сговорь заключаеть въ себъ три главныхъ момента (я беру этотъ актъ въ его наиболѣе характеристической формѣ; по разнымъ мѣстностямъ бываютъ несущественныя видоизмѣненія): осмотръ лицъ, имѣющихъ вступить въ брачный союзъ, (откуда названія сговора: смотрѣнье, глядники, глядѣшки и т. д.) собственно договоръ объ условіяхъ, какими стороны желаютъ обставить дѣло, и наконецъ, скрѣпленіе этого договора обычными обрядами, отъ которыхъ сговоръ получаетъ названіе рукобитья, зарученья, пропоя, запоя, винопитья и т. д.

На осмотръ какъ женихъ, такъ и невъста являются въ самомъ лучшемъ видъ, особенно невъста: ее набъливаютъ, нарумяниваютъ, одъваютъ въ самое лучшее платъе, однимъ словомъ, не упускаютъ изъ виду ничего, что могло бы возвысить ея наружныя достоинства. Этотъ осмотръ не пустая формальность, такъ какъ часто случается, что сторона жевиха тутъ видитъ дъвушку въ первый разъ. Пока негъста еще не выведена на показъ, сторона жениха говоритъ: "наше (т. е. жениха) смотрите и свое покажите", или "просимъ

нашъ товаръ посмотръть и свой показать и т. д. Въ иныхъ мъстностяхъ дъвушку осматриваютъ самымъ безцеремоннымъ образомъ: подходятъ къ ней со свъчей, разсматриваютъ и ощупываютъ ея лицо, руки, шею.

Собственно брачный договоръ заключаетъ въ себъ, кромъ окончательнаго изъявленія согласія на бракъ и опредъленія времени, когда онъ долженъ быть приведенъ въ исполненіе, еще разнообразныя условія насчетъ расходовъ той и другой стороны, насчетъ обоюдныхъ подарковъ и даровъ, насчетъ подмоги, насчетъ приданаго или кладки, смотря потому, гдъ и что въ обычаъ, иногда насчетъ неустойки. Тутъ же даются въ обезпеченіе исполненія договора залоги деньгами или вещами. О всъхъ подробностяхъ брачнаго договора будетъ сказано ниже.

Для скръпленія договора употребляются на сговоръ всъ обычные способы, о которыхъ уже говорено. Бьютъ по рукамъ, или просто, или черезъ полу кафтана, теперь уже непосредственно сами контрагенты, т. е. родители лицъ, имъющихъ вступить въ брачный союзъ, иногда только отцы, а мать и прочіе родственники разнимаютъ руки. Вообще, лица, разнимающія руки, играютъ роль свидътелей, и въ число ихъ, въ иныхъ мъстностяхъ, приглашаютъ священника, какъ уважаемое и нейтральное лицо. Затъмъ всъ присутствующіе молятся Богу, родители благословляютъ жениха и невъсту, и наконецъ пьютъ могарычъ, поставляемый и на этотъ разъ стороной жениха.

Сговоромъ и обрядами, его сопровождающими, считается брачный договоръ скръпленнымъ и получаетъ обязательную силу. Отказаться отъ него считается дъломъ безчестнымъ, долженствующимъ навлечь на виновнаго какъ небесную, такъ и земную кару, въ видъ взысканій расходовъ, даровъ, платы за безчестье, а иногда даже и уголовнаго наказанія. Въ тъ времена, когда вънчаніе не вошло еще въ обыкновеніе, въроятно, сговоромъ и скръплялся окончательно брачный союзъ; по крайней мъръ до сихъ поръ встръчается мъстами обычай обходиться сговоромъ безъ вънчанія. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ Бълоруссій церковный обрядъ хотя и считается обязательнымъ, тъмъ не менъе сговоръ даетъ право жениху и невъстъ жить между собою брачно, и они,

со дня сговора, или заручивъ, называются уже молодыми, т. е. новобрачными.

Разсмотримъ теперь ближе тв условія, которыя составляють содержаніе крестьянскаге брачнаго договора. Они касаются имущественныхъ интересовъ договаривающихся о бракъ сторовъ. Вотъ къ какимъ группамъ можно свести эти разнородные интересы: 1) свадебные расходы, 2) кладка, 3) приданое, 4) подарки, 5) условія о количествъ свадебныхъ гостей, 6) неустойки, залоги, задатки и т. д. Такъ какъ празднованіе свадьбы у крестьянъ имъетъ

Такъ какъ празднованіе свадьбы у крестьянъ имъетъ свое особое важное общественное значеніе, о которомъ я скажу ниже, то и расходы на веденіе свадьбы представляютъ одну изъ видныхъ сторонъ свадебнаго дъла. Какъ величина этихъ расходовъ, такъ и то, какая изъ сторонъ участвуетъ въ нихъ преимущественно, зависитъ и отъ степени благосостоянія сторонъ, и отъ мъстнаго обычая, и отъ взаимнаго договора. Всего распространеннъе то обыкновеніе, что до заключенія свадебнаго договора всъ расходы лежатъ на жениховой сторонъ: онг. обязана поитъ родственниковъ невъсты при осмотръ житъя-бытъя, обязана доставить вино и съъстные припасы на угощеніе присутствующихъ при сговоръ, хотя сговоръ дълается и въ домъ родителей невъсты. Расходы на празднованіе собственно свадьбы распредъляются между сторонами; но въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ господствуетъ обычай такъ-называемой кладки, расходы невъстиной стороны большею частью фиктивные, такъ какъ они производятся на девьги жениха.

Кладка—деньги, которыя, по свадебному договору, должны быть даны стороной жениха стороной невъсты на свадебные расходы. Величина кладки различна: она соразмъряется какъ съ общимъ уровнемъ благосостоянія жителей той или другой мъстности, такъ, въ частности, съ уровнемъ благосостоянія сторонъ, договаривающихся о бракъ. Скажу нъсколько словъ объ этомъ интересномъ обычаъ, который такъ напоминаетъ первобытные нравы и покупку невъстъ. Обычай кладки очень распространенъ во внутренней Россіи и, повидимому, обладаетъ большою жизненною силою, такъ какъ болъе и болъе расширяетъ область своего распространенія: его принимаютъ крестьяне, вышедшіе изъ кръпостной

зависимости, которые, по особенностямъ своего положенія, не могли его имъть раньше, и малороссіяне тамъ, гдѣ они, какъ напр. въ Воронежской губ., живуть не компактною массою. Крестьяне, а особенно крестьянки, съ которыми мнѣ случалось говорить о кладкѣ, выражаютъ сознаніе того дурнаго вліянія, какое имѣетъ этотъ обычай на положеніе женщины: являясь въ семью мужа какъ результатъ извѣстныхъ затратъ со стороны этой семьи, и затратъ иногда довольно чувствительныхъ, женщина дѣлается предметомъ постоянныхъ упрековъ за эти затраты и стремленій возвратить затраченное съ лихвою на ея рабочей силѣ.

Гдв кладка бываетъ статьей брачнаго договора, тамъ, большею частію, не двлается условій о приданомъ: значительная часть изъ немногаго, что идетъ съ дввушкой, покупается на тв деньги, которыя получаются въ кладку, или и прямо доставляется женихомъ; напр. женихъ, кромв денежной кладки, даетъ полушубокъ, сапоги, полость для постели и т. д. Тамъ же, гдв нвтъ кладки, видное мфсто въ брачномъ договорв занимаетъ условіе о приданомъ. Изъ приданаго, въ обыкновенномъ крестьянскомъ быту, двлается договоръ только о платьв, которое должна принести съ собою неввста, рвдко о "награжденіи", т. е. деньгахъ, скотв или какихъ нибудь вещахъ сверхъ платья. Послъднее "награжденіе" дается иногда помимо договора, изъ добраго желанія родителей.

Подарки составляють видную часть брачнаго договора. Объ стороны, въ полномъ составъ всъхъ своихъ членовъ, надъляются ими обоюдно. Брачные подарки въ настоящее время имъють различное значеніе. Подарки относительно лицъ, берущихъ на себя посредничество при заключеніи брачной сдълки, т. е. свата или свахи, играютъ роль платы за ихъ трудъ; такое же значеніе имъють подарки священнику и знахарю. Другая часть подарковъ является съ явнымъ юридическимъ характеромъ залоговъ. Наконецъ, третья часть, повидимому, не имъетъ никакого юридическаго значенія, кромъ своего прямаго, и есть, въроятно, остатокъ какого нибудь древняго обычая, утратившаго свой смыслъ, напр., обычая при покупкъ невъсты у отца, дополнительной платы роду; въ настоящее время подарки эти символически

M

выражають то, что въ имфющемъ состояться брачномъ союзъ заинтересованы нетолько два лица, заключающие его, но п многіе другіе, т. е. родственники, надъляемые подарками. Между подарками собственно видное мъсто занимаютъ дары, т. е. тъ подарки, которые идуть отъ невъсты роднымъ жениха. Тамъ, гдъ нътъ кладки, они имъютъ наибольшее значение между расходами невъстиной стороны, занимаютъ первое мъсто въ брачномъ договоръ и изъ-за нихъ часто расходятся свадьбы; гдъ есть кладка, дары покупаются на нее. Подарки, играющіе роль залоговъ, даются не послѣ заключенія брачнаго договора, какъ тъ, о которыхъ сейчасъ говорилось, а при самомъ заключении и служатъ его обезпеченіемъ. Самые обыкновенные изъ этихъ подарковъ-платокъ со стороны невъсты и кольцо со стороны жениха; дарятся также и другія вещи той или другой стороной, смотря по ихъ взаимнымъ условіямъ.

Кромъ подарковъ, которые играютъ родь залоговъ, даются при заключении свадебнаго договора и настоящие залоги деньгами или вещами. Даются залоги или которой нибудь одной изъ сторопъ, если есть поводъ къ сомивнію въ томъ, что она сдержитъ условіе, или обоюдно, напр. такъ: женихъ даетъ деньги или одежду, а со стороны невъсты дается платье; при одностороннемъ залогъ дается обыкновенно договоренная сумма денегъ. Въ тъхъ немногихъ мъстностяхъ, гдъ, какъ напр. въ Кемскомъ уъздъ Архангельской губ., значительная доля участія въ устройствъ брачнаго союза принадлежить самимь брачущимся, гдв, следовательно, большое значение имъетъ предварительное условие молодыхъ людей насчетъ ихъ взаимнаго согласія вступить между собою въ бракъ, тамъ женихъ и невъста сами скръпляютъ свой договоръ или обоюднымъ залогомъ, или одна дъвушка даетъ въ обезпечение своего обязательства что нибудь цвиное, напр., нъсколько своихъ платьевъ, жемчужное ожерелье и т. п. Иногда въ обезпечение брачнаго договора назначается той или другой стороной неустойка.

Брачные договоры заключаются большею частью словесно. Гдв грамотность распространена, тамъ дълають такъ-называемыя росписи о дарахъ, т. е. подаркахъ отъ невъсты родственникамъ жениха; они не имъютъ характера и значенія



офиціальных документовъ. Кромѣ того, въ Архангельской губ. заключаются, хотя и рѣдко, формальные брачные договоры, "сговорныя письма", являющіяся прямымъ продолженіемъ до-петровскихъ рядныхъ, или сговорныхъ, записей. Въ сговорныхъ письмахъ, какъ и въ древнихъ записяхъ, опредъляется время, когда договоръ долженъ быть приведенъ въ исполненіе, т. е. когда быть браку, назначается залогъ или неустойка въ обезпеченіе исполненія договора, перечисляется приданое; если женихъ принимается въ домъ, то опредъляются права его по отношенію къ имуществу тестя; если невъста вдова, имъющая дътей, то условливаются насчетъ положенія и обезпеченія ея дътей и т. д. Образцы крестьянскихъ сговорныхъ писемъ можно найти въ книжкъ: "Приданое по обычному праву крестьянъ Архангельской губерніи". П. Ефименко, (стр. 125—137).

Брачный договоръ, т. е. подготовительныя къ нему дъйствія и самое его заключеніе со всёми обычными обрядами, составляеть существо крестьянского брака, все остальноедополнительныя дъйствія, заключающія въ себъ признаніе этого договора 'обществомъ и церковью, съ одной стороны, и символы, остатки разныхъ эпохъ въ исторіи брака, утратившіе въ настоящее время свой смысль и держащіеся исключительно въ силу привычки, съ другой. Отсюда видно, на сколько правы тв, которыя строять особыя теоріи русскаго брака, опираясь на православный русскій народъ и на народный духъ. Гражданскій элементь брака, всякое проявленіе котораго такъ сильно преследуется некоторыми изъ нашихъ ученыхъ юристовъ на основани вышеупомянутыхъ теорій, играеть въ представленіяхъ народа настолько важную роль, что оттесняеть все остальное на второе, полчиненное мъсто.

Договорная сторона брака имъетъ для крестьянъ полную, обязательную юридическую силу. Нарушенія брачнаго договора вездъ принимаются волостнымъ судомъ въ свое въдъніе, и возстановленіе нарушенныхъ правъ по обязательствамъ, касающимся этого договора, даетъ постоянно матеріалъ множеству ръшеній крестьянскихъ судовъ. Вотъ взысканія, къ какимъ приговариваетъ судъ виновную въ нарушении договора сторону: 1) уплата неустойки, если о ней бы-

1

ло условлено въ договоръ, 2) возвращеніе подарковъ, залоговъ и кладки, 3) потеря залоговъ или тъхъ подарковъ, которые играютъ роль залоговъ, 4) уплата расходовъ, сдъланныхъ по поводу готовившейся свадьбы, 5) уплата такъ-называемаго безчестья, т. е. личнаго оскорбленія, за каковое принимается отказъ отъ брачнаго договора, 6) уголовное наказаніе, если нарушеніе договора осложнялось какими-нибудь обстоятельствами, увеличивающими, въ глазахъ суда, отвътственность подсудимаго.

Назначеніе неустойки на случай отступленія той или другой стороны отъ брачнаго договора не есть явление общее, такъ какъ, сколько намъ извъстно по матеріаламъ, собраннымъ въ Архангельской губ., этимъ способомъ обезпеченія договора пользуются только богатые крестьяне, назначающіе иногда въ неустойки довольно крупныя, по крестьянскому масштабу, суммы. Такъ напр. былъ случай назначенія въ неустойку 300 руб., кром в 100 руб., шедшихъ въ залогъ. Насчетъ взысканія неустойки я имъю одно ръшеніе волостнаго суда, очень интересное по своимъ подробностямъ, рисующимъ въ без лискусственной формъ тъ крайности, до какихъ развился у крестьянъ взглядъ на бракъ, какъ на договоръ, въ которомъ невъста, а часто и женихъ, являются просто вещью, имъющею въ глазахъ договаривающихся сторонъ такое же значеніе, какъ и всякій другой объектъ договора. Волостной старшина жалуется, что крестьянинъ, просватавъ за него свою дочь и положивъ 50 руб. неустойки, отказывается отъ исполненія и того и другаго изъ данныхъ обязательствъ. Отвътчикъ объяснилъ, что, во-первыхъ, онъ заключилъ обязательство подъ условіемъ, если старшина дастъ ему въ подмогу 150 руб.; во-вторыхъ, что считаеть свое обязательство недъйствительнымь, такъ какъ далъ его, т. е. просваталъ дочь, въ пьяномъ видъ. Показанія свидътелей не подтвердили перваго изъ этихъ объясненій; а второе отвергъ судъ, мотивируя свой отказъ тъмъ, что "совершеніе поступка въ пьяномъ видъ не даетъ права на снисходительное взысканіе: будь пьянъ, да уменъ". (Арх. губ.). Итакъ, отвътчикъ присужденъ былъ поплатиться деньгами за то, что упустиль изъ виду то нравоучительное положеніе, которое изрекъ ему въ заключеніе судъ. Но при чемъ здёсь то человеческое существо, по поводу котораго заключаются въ пьяномъ видё договоры и расторгаются въ трезвомъ, даются неустойки и т. д.?

Когда, при заключении брачнаго договора, которая дибо изъ сторонъ получаеть залогь, а потомъ отказывается отъ исполненія договора, то считаеть себя безусловно обязанной возвратить этотъ залогъ, такъ что дъла о возвращении залоговъ доходять до суда только въ томъ случав, если они усложняются чемъ нибудь постороннимъ; напр. обиженная сторона не желаетъ получать одинъ залогъ, а требуетъ, вмъстъ съ нимъ, вознагражденія за расходы и т. д. Въ тъхъ ръшеніяхъ волостныхъ судовъ, которыми я располагаю, взыскиваются залоги постоянно съ невъстъ. Какъ видно изъ одного ръшенія, женихъ даль отцу невъсты въ върности сватовства" въ залогъ 10 руб. (10 руб., какъ залогъ со стороны жениха отцу невъсты, попадается и въ другомъ мъ. сть). Когда отецъ невъсты нарушилъ условіе, то обиженная сторона, черезъ довъреннаго свата, предъявила въ судъ искъ. но не 10 руб., а 25 руб., считая 15 руб. "за убытки по несостоявшемуся сватовству". Отвътчикъ "сдълалъ споръ" въ 15 руб. убытковъ, но взятые въ залогъ 10 руб. призналъ и туть же представиль (Арх. губ.). Такъ и въ другихъ случахъ: залогъ, если онъ не возвращенъ раньше, возвращается на судь безъ всякихъ споровъ и принужденія. Но залогъ отцу невъсты даетъ женикъ только въ тъхъ мъстностякъ, гдъ, какъ въ Архангельской губ., существуетъ приданое; гдъ господствуетъ кладка, тамъ повидимому не дается задогъ, а при заключении договора сторона жениха выдаетъ отцу невъсты всю кладку или часть ея. При нарушенін до говора стороною невъсты, кладка, такъ же какъ и залогъ, возвращается безпрекословно, и до суда двло доходить опятьтаки лишь при усложненіи обстоятельствъ. Если сторона, нарушившая условіе, сама дала залогь деньгами или вещами, она, естественно, теряетъ его, и дълъ о такихъ залогахъ не возникаетъ.

Гораздо болье обильную тему для судебныхъ разбирательствъ представляють дъла о подаркахъ. Подарокъ, какъ юридическое отношене, имъетъ въ крестъянствъ значене, нъсколько отличающееся отъ принятаго законодательствомъ:

онъ имъетъ значительно болъе условный характеръ, болъе опредъляется посторонними обстоятельствами. Это мы можемъ замътить и на свадебныхъ подаркахъ. Они всегда даются подъ условіемъ имъющаго состояться брачнаго союза, и если дело разстраивается, стороны теряють право удерживать подарки и обязываются ихъ возвратить. Но вотъ тутъто и возникаютъ столкновенія. Конечно, сторона, виновная въ нарушени договора, возвращаетъ полученные ею подарки безпрекословно. Но какъ быть относительно потерпъвшей стороны? Она неръдко считаетъ себя въ правъ удержать полученные подарки, иногда до тъхъ поръ, пока виновная сторона не удовлетворитъ ее какимъ-либо способомъ за нарушеніе договора, иногда и вовсе. Судъ, возстановляя права обиженной стороны, вмъстъ съ тъмъ присуждаеть ее обыкновенно къ возвращенію подарковъ; слъдовательно, судъ не признаетъ, что нарушеніе договора даетъ право на удержаніе подарковъ обиженною стороной. Исключаются только тъ подарки, которые даны лично жениху при заключении договора, имъя видъ залога: они остаются у жениха, если онъ дъйствительно является лицомъ обиженнымъ, т. е. если онъ не подалъ самъ повода къ нарушенію договора-въ противномъ случав онъ лишается права удерживать у себя подарки; если же удерживаетъ, и дъло доходитъ до судебнаго разбирательства, то оно обыкновенно оканчивается не въ пользу жениха, хотя бы иниціатива въ нарушеніи договора и не принадлежала ему. Напр., невъстина сторона, нарушившая условіе, требуеть съ жениха 7 бълыхъ платковъ, 5 руб. и серебрянный перстень, данные ему при рукобить в. т. е. на сговоръ, требуетъ, опираясь на то, что женихъ совершилъ обманъ, заявивъ, что семейство его не выйдетъ на рекрутскую очередь больше десяти льть, между тымъ какъ оно должно выйти не больше, какъ черезъ два года. Судъ нашель уважительнымь такое требование и удовлетвориль истцовъ. (Арх. губ.). Дъла о подаркахъ возникаютъ значительно чаще въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ первенствующее значение имъетъ приданое, а не кладка, въ мъстностяхъ послъдняго рода свадебные подарки играютъ гораздо меньшую роль, а потому и столкновенія по поводу ихъ случаются ръже. Въ цъломъ первомъ томъ «Трудовъ коммиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ» (Тамбовская губ.), мы находимъ одно только ръшеніе, касающееся возвращенія подарковъ, и изъ него видно, какое ничтожное развитіе получила тамъ эта сторона брачнаго договора, имъющая въ другихъ мъстностяхъ такое важное значеніе, что изъ-за нея неръдко нарушаются брачныя условія и возникають многочисленныя судебныя разбирательства. Какъ видно изъ ръшенія, упомянутаго выше, невъста подарила жениха двумя утирками (полотенцами), а сама взяла отъ жениха чизъ семейнаго положенія» 51/, фунт. шерсти и одинъ столешникъ (скатерть); между тъмъ послъ пропоя и сговора отказалась выйти замужъ. Судъ, приговоривъ виновную въ нарушении договора сторону къ уплатъ расходовъ, поставляетъ обратно обмъняться подарками, т. е. сторона жениха должна возвратить полученныя ею утирки, а невъсты-взятые изъ семьи жениха шерсть и столешникъ.

Тамъ, гдъ, какъ напр. въ Архангельской губ., при существованіи приданаго, и обычай свадебныхъ подарковъ получиль большое развитіе, оригинально выдерживается условный характеръ этихъ подарковъ. Если тотъ или другой изъ сочетавшихся бракомъ умираетъ вскоръ послъ свадьбы, когда не вошло еще въ силу право опредъляемой обычаемъ давности, подарки, именно тъ изъ нихъ, которые были даны жениху и его роднымъ, должны быть отданы обратно. Но возвращение подарковъ, какъ дъйствие стъснительное и непріятное, часто не исполняется добровольно, и тогда прибъгають къ волостному суду, который и улаживаеть дёло болње и или менње полнымъ удовлетвореніемъ ищущей стороны. Искъ начинаетъ или отецъ жены, или сама она, если бракъ расторгся смертію мужа, - отецъ или ближайшій родственникъ, если смертью жены. Требованія имвють менве значительные размёры, если бракъ расторгается смертью мужа; напр., по тъмъ ръшеніямъ, которыми я располагаю, отецъ невъсты требуетъ только рубашку, подаренную покойному зятю (Арх. губ.), вдова взыскиваеть съ деверя подарки, шедшіе только въ его семью-двъ рубашки и женскій головной уборъ (тамъ же), другая-тоже съ деверя платковъ и ситцу на 4 р. 25 коп.; судъ обыкновенно удовлетворяетъ всв эти требованія. Но когда бракъ расторгается смертью жены, исковыя претензіи бываютъ гораздо значительнъе: родные умершей требуютъ нетолько подарки, данные въсемью мужа, но и все, что было раздарено его родственникамъ, иногда взыскиваютъ даже свадебныя издержки. Искъо свадебныхъ издержкахъ судъ оставляетъ безъ послъдствій, но на счетъ возвращенія подарковъ онъ удовлетворяетъ истца: возвращаются всъ вещи, какія были даны въ видъ подарка въ семью умершей, а за тъ подарки, которые шли постороннимъ роднымъ, уплачиваются деньги.

Огромное большинство дълъ, возничающихъ по нарушенію брачнаго договора, наполняется требованіями вознагражденія за расходы и издержки, предъявляемыми одною стороною къдругой.

Обыкновенно, сторона жениха, прежде чемъ начнетъ свадебное дъло, вполнъ взвъшиваетъ всъ его выгоды и невыгоды и начинаетъ переговоры о брачной сдълкъ лишь тогда, когда окончательно убъдится въ ея выгодности. Въ гораздо менве удобномъ положени стоитъ по отношению къ дълу сторона невъсты. Она играетъ пассивную роль; ей предлагаютъ сдълку, часто давая для окончательнаго ръшенія очень короткій срокъ. "Дъвка такой товаръ, что залежится, совстви съ цтны спадетъ", думаютъ родные невтесты и слишкомъ часто торопятся устроить сговоръ-заключить сдълку. Но вотъ сдълка заключена, а между тъмъ открываются обстоятельства, которыя бросають невыгодный свъть на ея последствія. Сторона невесты отказывается исполнить договоръ, сторона жениха обращается въ судъ. Такимъ образомъ во всъхъ волостныхъ судахъ разбирается множество исковъ о вознагражденіи расходовъ и издержекъ, предъявляемыхъ женихами, очень ръдко невъстами.

Основное положеніе, которое принимають всё волостные суды при судебныхь разбирательствахъ подобнаго рода, то, что право взыскивать расходы и издержки принадлежить не обвимъ сторонамъ, какъ это признается относительно подарковъ, а только стороне пострадавшей; сторона, нарушившая договоръ, не имфетъ этого права. Крестьянинъ (Труды коммиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ, т. 1 стр. 151) жалуется на другого крестьянина, что тотъ, просватавъ дочь свою за его сына и допустивъ его сделать харчей на 13 руб. 10 к.,

"неизвъстно по какому случаю отъ выдачи въ замужество дочери отказался, отзываясь, что дочь его не желаетъ идти въ замужество за сына просителя"; (интересно это "неизвъстно по какому случаю и "отзываясь в нежеланіе дочери идти замужъ, выставляемое на видъ отказывающеюся стороной, не уважительная причина, а пустой "отзывъ", т. е. отговорка). Отвътчикъ, объяснивъ причины отказа, объявилъ, что онъ самъ сдъдалъ харчей на 5 руб. 50 коп., зна-/ читъ, предъявилъ искъ о своихъ расходахъ. Судъ постановилъ: "взыскать съ отвътчика понесенный истцомъ убытокъ 13 р. 50 к., которыми и удовлетворить этого последняго; понесенный же отвътчикомъ убытокъ 5 р. 50 к. проситель не долженъ возвращать, такъ какъ отвътчикъ отказался отъ выдачи дочери, а не истецъ". Этотъ безъискусственно-формулированный принципъ проводится во всъхъ ръшеніяхъ, которыми я располагаю; исключение представляеть одинъ только случай, когда, очевидно изъ снисхожденія къ отвътчику, вычли его небольшой расходъ изъ той довольно значительной суммы, которую ему приходилось уплатить (Тамбовская губ.).

Во всъхъ ли случаяхъ обязана сторона, нарушившая договоръ, уплатить издержки? Изъ мотива къ ръшенію одного малороссійскаго волостнаго суда (Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, томъ 6-й) можно какъ будто вывести отрицательный отвътъ: женихъ, который отказался отъ исполнения заключеннаго брачнаго условія, присуждается къ уплать издержекь на томъ основаніи, что онъ не могъ доказать существованія у невъсты падучей бользни, которую выставляль причиною своего отказа. Но это случай исключительный. Общее правило, что сторона, нарушившая договоръ, должна уплатить издержки, хотя бы она имъда и очень уважительныя причины къ нарушенію - существованіе этихъ причинъ облегчаетъ послідствія нарушенія по отношенію къ подаркамъ, залогамъ и другимъ обезпеченіямъ договора, но не по отношенію къ расходамъ, которые всегда должны быть возмещены. Наприм., женихъ не исполняетъ одного изъ условій брачнаго договора-не прівзжаеть въ назначенный срокъ, сторона невъсты считаетъ себя свободною оть обязательства,

 $\overline{\mathbb{M}}$ 

и дъвушка выходитъ замужъ за другого, но расходы жеуплачиваются; при заключеніи договора женихъ обманываетъ сторону невъсты насчетъ положенія своей семьи относительно рекрутской повинности, сторона невъсты съ полнымъ правомъ нарушаетъ договоръ и все-таки уплачиваетъ расходы жениха; отецъ просватываетъ свою дочь тъмъ способомъ, какимъ громадное большинство велико-русскихъ крестьянъ просватываетъ своихъ дочерей, и умираетъ, -- дочь отказывается отъ исполненія договора, заключеннаго нетолько не ею, но можеть быть, вовсе безъ ея въдома и согласія, и все-таки присуждается къ уплать расходовъ; родители нарушають договорь, такъ какъ дочь энергически протестуеть противъ его исполненія, и опять таки уплачивають расходы и т. д. Надо замътить, что расходы взыскиваются обыкновенно только тогда, когда дело разошлось после заключенія брачнаго договора, т. е. послъ сговора; но случается, хотя и не часто, что обращаются въ судъ съ требованиемъ удовлетворенія за расходы, когда отказъ последоваль и до сговора. Напр., одинъ крестьянинъ жалуется на другого въ причиненій ему убытковъ черезъ отказъ въ выдачь дочери въ замужество за его сына, объясняя, что онъ сосваталь у отвътчика дочь и быль съ женихомъ у невъсты, и отвътчикъ согласенъ былъ выдать свою дочь за его сына, пили вино; былъ также и отвътчикъ у него въ домъ, гдъ тоже угощалъ его, какъ будущаго роднаго, а между тъмъ тотъ отказалъ ему въ невъстъ. Отвътчикъ объяснилъ, что хотя и разсчитываль выдать дочь свою за сына истца и быль у него, чтобы смотръть мъсто, причемъ быль принять и угощенъ, но и самъ также угощаль истца, когда тотъ прівзжаль къ нему съ женихомъ, -- окончательнаго же согласія на выдачу дочери не было; а такъ какъ угощение было обоюдное, да притомъ невозможно было и требовать многаго, такъ какъ сватовство еще не было кончено, то и не считаетъ себя обязаннымъ платить. Судъ нашель, что "такъ какъ окончательнаго согласія не было, и никакого сватовства безъ попойки не бываетъ", то и слъдуетъ отказать въ искъ (Тамбовская губ.). Если сторона потерпъла отъ отказа значительные убытки, то судь, снисходя къ этому обстоятельству, допускаеть уплату нъкоторой незначительной части расходовъ. Крестьянка жалуется, что она засватала у крестьянина дочь его за своего сына и быль будто бы "по обряду христіанскому совершень заговорь", а между тёмъ тотъ отказаль, чёмъ и причиниль убытковъ на 16 руб. По показанію истицы издержано приготовленіемъ къ заговору мяснаго, водочнаго и проч. събстнаго припаса на 5 р. и употреблено на запой на 5 р.; кромѣ того, она съ родными своими, для совершенія обряда и по другимъ надобностямъ, ѣздила въ село на восьми лошадяхъ, въ четыре поъздки полагаетъ на каждую лошадь на 13 верстъ въ оба пути по 75 коп., а на всё причитается 6 р.— всего убытковъ 16 руб. Отвѣтчикъ показалъ, что онъ "законнаго договора" съ истицей не совершилъ, а только сказалъ, что согласенъ отдать дочь свою, если та будетъ согласна, а между тѣмъ послъдняя не согласилась; онъ добровольно уплачиваетъ истицъ 2 р. Судъ постановилъ взыскать съ отвътчика еще 1 руб. и удовлетворить тѣмъ просительницу (Тамб. губерн.).

Разсмотримъ теперь поближе, что такое искъ о расходахъ и издержкахъ. Главная его составная часть есть искъ о ра-сходахъ на угощеніе, преимущественно на вино, такъ какъ вино есть существеннъйшая принадлежность свадебнаго угощенія. Будуть или не будуть другіе расходы, а вино жениха непремънно пьется на сговоръ и непремънно за него платятся родные невъсты, если нарушатъ условіе. Въ тъхъ мъстностяхъ внутренней Россіи, гдъ существуетъ кладка, сторона жениха устраиваеть на свой счеть "запой, или харчи, по обряду христіанскому", какъ выражаются ръшенія, т. е. угощеніе своимъ роднымъ и роднымъ невъсты въ домъ послъдней. На это угощение, кромъ водки, покупаются и съъстные припасы, стоимость которыхъ также взыскивается съ виновной стороны. Вотъ какъ вычисляетъ одинъ истецъ свои расходы на это угощеніе: "харчей употреблено во время запоя на 6 р. 70 к., именно 4 арбуза—20 коп., полпуда баранины 50 коп., три четверти вина 3 руб.". Иногда вычисленія эти бываютъ гораздо подробнъе и притязательнъе. Вмъстъ съ расходами на угощеніе часто взыскиваютъ прогоны на лошадей для взды къ невъстъ, для разъвздовъ по приготовленю къ свадьбъ, по сзываню гостей и т. д. Всъ подобныя требованія судь удовлетворяеть вполні или частію, смотря

по выяснившимся на судебномъ разбирательствъ обстоятельствамъ дъла. Но онъ обыкновенно отказываеть въ требованіяхъ вознагражденія за проволочку времени, за прогульные дни, иногда даже за продовольствіе въ теченіе этого потраченнаго времени, заявляемыхъ неръдко истцами, ваходя подобныя требованія черезчуръ притязательными, изръдка принимаеть въ разсчеть проводку времении, какъ обстоятельство, увеличивающее отвътственность виновной стороны. Считаю нелишнимъ привести отрывокъ изъ одного ръшенія (Арх. губ., Пинежскаго увзда), показывающій, какъ требовательны бывають иногда иски о расходахъ. "Помолились Богу при свидътеляхъ, и онъ (женихъ), для върности даннаго слова, подарилъ кольцо, а она ему платокъ и матери его платокъ же, и, по обыкновенію, по ихъ желанію угощаль родственниковъ и сосъдей невъсты на свой счеть, что стоило ему 4 рубля. Сверхъ того стоило за навздъ въ Совполь (селеніе, гдв жила невъста) два раза впередъ и обратно за 176 верстъ прогоновъ, по 3 коп. на версту, 5 р. 28 к., потеря рабочаго времени двухъ сутокъ на двухъ человъкъ 1 руб. и суточнаго содержанія по 20 коп. на человъка 80 коп., и потомъ за наъздъ въ г. Пинегу 70 верстъ впередъ и обратно съ содержавіємъ-2 руб. 50 к.; всего 13 руб. 58 коп. Поэтому просить тв деньги взыскать за отказъ отъ вступленія въ законный бракъ". Еще взыскиваютъ женихи за приготовленія къ свадьбъ, если они уже были сдъланы, по части закупки съвстныхъ припасовъ, солоду и хмелю на пиво и т. д.; судъ присуждаеть обыкновенно виновную сторону уплатить стоимость сдъданныхъ затратъ, оставляя закупленное въ пользовани истца.

Иски о расходахъ такъ часто имъютъ слишкомъ притязательный характеръ, что почти ни одно требованіе не удовлетворяется въ тъхъ размърахъ, въ какихъ оно предъявляется на судъ. Но чъмъ судъ руководствуется, ставя предълъ слишкомъ притязательнымъ требованіямъ? Во-первыхъ, собственнымъ соображеніемъ, напр., судъ ваходитъ, что на первоначальное угощеніе 15 руб. (которые требуетъ истецъ) при сватовствъ очень много, если же и израсходовано, то довольно необдуманно, расточительно, а можно допустить не болъе какъ на 6 руб., которыми и постановлено удовлетворить просителя. (Арх. губ.). Во-вторыхъ, показаніями свидътелей. Свидътелями являются свать или сваха, поторые необходимо участвують во всемъ ходъ свадебнаго дъла, и гости, присутствующіе при угощеніи, чаще родные той или другой стороны. При вычислении расходовъ принимается иногда во вниманіе и то обстоятельство, чьихъ родственниковъ было больше при угощении: если родственниковъ истца, онъ получаетъ меньшее вознаграждение за расходы, если родственниковъ отвътчика-большее. Случается, что сторона, пострадавшая отъ нарушенія договора, сама разділывается съ виновною стороною, напр. такъ: удерживаетъ лошадь, на которой прівхала сваха съ отказомъ отъ исполненія условія и отдаетъ лошадь только по усиленной ея просьбъ, оставивъ у себя сани, хомуть и дугу, которые замъняеть худою упряжью; на судъ мотивируетъ свой поступокъ тъмъ, что для чего было родственникамъ невъсты не отказать во-время", затъмъ ,,ввели жениха въ проволочку времени, лишніе расходы и разъвзды". (Арх. губ.). За такое самоуправство судъ лишаетъ обиженную сторону права взыскивать какіе-либо расходы кромъ денегъ за вино, выпитое на сговоръ.

Теперь перейдемъ къ искамъ о такъ-называемомъ безчестьъ, т.-е. объ удовлетвореніи за личную обиду, какою считается отказъ отъ вступленія въ бракъ. Иски о безчесть в предъявляются на судъ въ какомъ-либо изъ варіантовъ слъдующей формы: отецъ жениха жалуется на отца невъсты, что тотъ отказаль ему въ невъсть, чъмъ и обезчестиль сына его, за каковое безчестье онъ полагаетъ столько-то рублей". Такъ какъ дъла по нарушенію брачныхъ договоровъ, въ огромномъ большинствъ случаевъ, начинаются женихами, то и иски о безчесть в почти всегда ведутся ими, въ ръдкихъ случаяхъ женщинами. Какъ видно изъ ръшеній, волостные суды, по отношенію къ искамъ о безчестью, не представляють такого однообразія во взглядахъ, какъ по отношевін къ испамъ о расходахъ. Съверные волостные суды, по большей части, отказывають въ требованіяхь безчестья, заявляя, что въ нарушеніи условія о вступленіи въ бракъ никакого безчестья для обиженной стороны нътъ, согласно взглядамъ мъстныхъ крестьянь, которые говорять, что ,,для пария посвататьсявсе равно, что дровней попросить: не дадуть въ одномъ мъств, дадуть въ другомъ"; постановляется судомъ плата за

безчестье, и то въ относительно незначительныхъ размърахъ (рублей 5), только тогда, когда нарушение договора сопровождалось какими-либо обстоятельствами, увеличивающими непріятныя посл'ядствія отказа для пострадавшей стороны. Волостные суды внутренней Россіи назначають плату за безчестье, и иногда довольно значительную (гублей 30), но не въ каждомъ случав, а соображаясь съ обстоятельствами дъла. Малороссійскіе волостные суды почти всегда дають удовлетвореніе по искамъ о безчестьв. Я говорю о твхъ случаяхъ, когда безчесть взыскиваетъ сторона жениха. Когда вознагражденія за оскорбленіе, причиненное нарушеніемъ договора, требуетъ женщина, хотя это случается и ръдко, требованія ея всегда удовлетворяются судомъ, который ,при-нимаетъ во вниманіе мъстный обычай, что когда невъста была уже сосватана, но послъ за своего жениха не вышла въ замужество, тогда уже такую невъсту женихи объгаютъ". (Тамб. губ.). Значитъ, для дъвушки отказъ отъ вступленія съ нею въ бракъ, послъ того какъ уже было сдъдано ,,предбрачное условіе", по выраженію одного малороссійскаго волостнаго суда, имъетъ серьезныя послъдствія, и она должна получить за нихъ удовлетвореніе, которое и получаеть въ платъ за безчестьъ.

Въ какихъ же случаяхъ требуется и взыскивается безчесть, въ какихъ нътъ? Въ требованіяхъ безчестья отказываютъ безусловно, если дѣло разошлось, когда не было еще окончательнаго сватовства, т. е. не былъ еще заключенъ договоръ. Но въ какихъ случаяхъ взыскивается безчесть, когда дѣло разошлось послъ сговора, относительно волостныхъ судовъ съверной и енутренней Россіи, трудно сказать опредъленно; можно только замѣтить, что оно взыскивается тогда, когда непріятныя послъдствія отказа были для потерпъвшей стороны тяжелье обыкновеннаго, вслъдствіе лишней проволочки времени, лишнихъ расходовъ и т. п., такъ что плата за безчестьъ теряетъ отчасти свой характеръ удовлетворенія за оскорбленіе личное, съ какимъ она является въ ръшеніяхъ судовъ малороссійскихъ. Тамъ женихъ, которому отказали, прямо требуетъ удовлетворенія "за сдъланное ему, какъ это въ простонародіи посмъяніемъ считается, безчестье", или за то, что "онъ опороченъ передъ обществомъ въ своемъ

званіи". Какъ видно изъ рѣшеній малороссійскихъ волостныхъ судовъ, тамъ установилась даже норма платы за безчестье, именно двойная сумма расходовъ, которые взыскиваются съ нарушившей условіе стороны. Принимается судомъ во вниманіе также и то обстоятельство, если дѣвушка, не ограничивалась тѣмъ, что нарушаетъ условіе, еще и поноситъ своего жениха разными непріятными словами, потемняющими честь молодаго человѣка, и не разсчитывается съ нимъ, какъ бы слѣдовало зарученной дѣвушкѣ. Приговоривъодну такую невѣсту къ уплатѣ довольно значительной суммы безчестья, судъ находитъ нужнымъ добавить, что «послѣ того (т. е. послѣ уплаты) женихъ не имѣетъ уже никакого дѣла къ ней, и она послѣ сего свободна выходить въ замужество за кого ей угодно».

Сверхъ всёхъ взысканій, какимъ подвергается сторона, нарушившая договоръ, въ пользу пострадавшей, которая удовлетворяется и за имущественный ущербъ и за личное оскорбленіе, будто-бы заключающееся въ отказъ отъ вступленія въ бракъ, судъ иногда подвергаетъ виновную сторону и уголовному наказанію, если находить, что нарушеніе договора сопровождалось какими-либо отягчающими вину обстоятельствами. Въ великорусскихъ губерніяхъ употребляется, какъ такое наказаніе, аресть, въ малорусскихъ штрафъ въ мірской капиталь. Подвергается наказанію тоть, кто заключилъ договоръ, родители или сами брачущіеся. Послёдніе ведутъ дъло отъ себя очень ръдко; невъста почти исключительно въ томъ случай, если она вдова. Одна такая вдова была арестована, по жалобъ просителя ея-женика, при водостномъ правленіи на трое сутокъ за обманъ, который состояль въ томъ, что она изъявила желаніе выдти замужь за просителя, причемъ выпить быль штофъ водки, и затёмъ отказалась; двло въ томъ, что своимъ отказомъ она причинила просителю много издержекъ и убытковъ на угощение, на провады и на прогулку-всего на 47 руб., по его словамъ (Тамб. губ.). Также, по одному ръшенію, наказывается штрафомъ въ 5 руб. женихъ, отказавшійся отъ вступленія въ бракъ послів совершеннаго уже предбрачнаго условія (западно-русскія губ.). Но такъ какъ свадебныя дъла ведутся, въ большинствъ случаевъ, родителями брачущихся сторонъ, то и наказанія за нарушеніе договора выпадаютъ, главнымъ образомъ, на ихъ долю. Родители наказываются при существованіи обстоятельствъ, отягчающихъ ихъ вину, напр., когда они допускаютъ лишніе расходы и потомъ нарушаютъ условіе, или когда они обвиняются не въ однократномъ нарушеніи; напр. отецъ наказывается трехсуточнымъ арестомъ при волостномъ правленіи за то, что просваталъ свою дочь за одного, потомъ за другаго, нарушилъ и второй разъ условіе, отдавъ ее за третьяго. (Тамб. губ.).

Вообще, разбирая двла по нарушеню брачныхъ договоровъ, волостной судъ всегда принимаетъ во вниманіе облегчающія или отягчающія вину обстоятельства и сообразно имъ постановляетъ свой приговоръ. Поэтому виновная сторона постоянно старается представить какія нибудь причины къ отказу, которыя могли бы въ глазахъ суда уменьшить ен отвътственность; напр. она выставляетъ на видъ несоблюденіе какого нибудь пункта договора стороною противной, или какое нибудь независящее отъ ен воли обстоятельство, въ родъ бользни и т. д. Недурно обрисовывается характеръ крестьянскаго брака такимъ фактомъ: когда одна невъста заявила, послъ заключеннаго уже брачнаго условія, что она не можетъ его исполнить по случаю бользни, то былъ посланъ фельдшеръ для ен осмотра (Арх. губ.).

Когда замужъ выходитъ вдова съ дътьми, то въ свадебный договоръ входятъ условія между нею и будущимъ мужемъ о томъ, какъ устроить дътей и ихъ обезпечить. Насчетъ этого обстоятельства заключаются иногда и письменныя условія, которыя, при разбирательствахъ, принимаются судомъ, какъ законные документы: судъ расматриваетъ, какой женщина "заключила договоръ о выходъ въ замужество" или "на какихъ условіяхъ бралъ ее (мужъ) въ замужество", и на основаніи этихъ договоровъ постановляетъ свои ръшенія. (Тамб. губ.).

И такъ, мы видимъ, какъ далекъ истинный взглядъ народа на бракъ отъ того, что представляютъ обществу подъ именемъ "народныхъ воззръній" на предметъ разные созидатели теорій, которымъ нужны эти "народныя воззрънія", чтобъ дать хоть кажущуюся опору своимъ, богъ-знаетъ на чемъ основаннымъ, измышленіямъ; мы видимъ, какое широкое развитіе, охватывающее всв стороны двла, получиль v крестьянъ договорный элементъ брака, почти исключающій участіе чего бы то ни было, ему посторонияго; мы видимъ, наконецъ, что онъ, этотъ договорный элементъ, не только широко охватываеть всъ стороны дъла, но и проводится последовательно до крайнихъ своихъ выводовъ, переходя даже за тъ предълы, передъ которыми должно было бы остановиться развитое нравственное чувство. Всё теоріи, основанныя на признаніи какого-то особеннаго православнаго народно-русскаго духа, который, исполняя собою все, спеціально присутствуєть въ бракъ, какъ зародышъ гражданственности, кажутся до такой степени несостоятельными съ точки зрвнія фактовъ, что рвшательно не постигаешь, чему прицисать ихъ возникновение: близорукости ли и незнавию, или умышленной недобросовъстности? И надо замътить, что вышеизложенный взглядь на бракь не составляеть исключительной принадлежности крестьянства. Хотя, въ настоящее время, только у крестьянъ видимъ мы его развитымъ въ полную и законченную систему, но частныя проявленія его можно проследить во всехъ слояхъ нашего общества. Обратитесь въ любому горожанину-мъщанину, купцу, чиновнику, пожалуй, священнику. Пока вы будете говорить ему, что, какъ признаютъ наши законы, бракъ есть таинство, онъ вполнъ съ этимъ согласится; но попробуйте дълать изъ этого основнаго положенія тъ выводы, какіе дълаются высшею судебною властью и дълаются вполнъ логично, попробуйте увърить его, что никакія обязательства относительно вступленія въ брачный союзъ не должны имъть мъста, что нельзя взыскивать расходовъ и издержекъ въ случав нарушенія обязательства—все это покажется ему настоящею нелёпостью. Юридическая практика постоянно представляетъ доказательства того, какъ въ обществъ проскальзываетъ въ видъ отдъльныхъ проявленій, отрывковь, то, что такъ систематически развито въ народъ: даются заемныя обязательства, исполненіе иди неисполнение которыхъ связано съ обязательствомъ вступить въ бракъ (Ръш. кассаціон. деп. 1871 г. № 761), росписки о вступленіи въ бракъ (Ръш. касс. деп. 1870 г. № 1825) ит. д.; а какое множество аналогичныхъ фактовъ представ-

ляеть намь наблюдение окружающей жизни. Хорошо ли это. дурно ли, я оставляю пока въ сторонъ всякую оцънку, а желаю только установить фактъ, игнорирование котораго подаетъ поводъ къ созданію вышеупомянутыхъ теорій, ставящихъ русскій народъ, по отношенію къ вопросу о бракъ, на какую-то совсемъ исключительную почву. Резкимъ доказательствомъ того, какъ неумъстна эта исключительность, какъ далеки онъ нея расположенія и взгляды общества, можетъ служить тотъ фактъ, что даже среда юридическая, съ правовыми воззрвніями, профильтрованными черезъ теоретическое изученіе предмета или практическое знакомство съ нимъ, что даже эта среда проявляетъ иногда тенденціи, корень которыхъ лежить въ разсмотрънныхъ выше взглядахъ народа. Дъла старыхъ судебныхъ установленій могли бы намъ представить много доказательствъ этого; но мы возьмемъ примъры, болъе близкіе и интересные, изъ новой судебной практики. Напр., по сообщенію Голоса (№ 187 за 1873 г.) у одного изъ мировыхъ судей Петербурга разбиралось следующее дъло: одна молодая дъвушка заявила искъ къ молодому человъку въ суммъ 300 руб., основывая искъ этотъ на томъ, что молодой человъкъ, ухаживая за нею въ теченіе очень продолжительнаго времени и увъривъ ее въ намъреніи жениться на ней, потомъ не привель въ исполнение своего объщанія, чъмъ и причиниль ей убытки, такъ какъ она, на основаніи его увъреній, надъясь выдти за него замужъ, не воспользовалась разными представлявшимися ей служебными мъстами и напрасно теряла время, а также несла матеріальный ущербъ, принимая жениха и тратясь на угощенія. Мировой судья приговориль отвътчика къ уплать суммы, нъсколько меньшей противъ заявленной истицею. Ясно, что мировой судья призналь имъющимъ силу обязательство о вступленіи въ бракъ и, сдълавъ такимъ образомъ уступку взглядамъ народа, сталъ въ разръзъ съ направлениемъ нашего современнаго брачнаго законодательства. Подобный же взглядъ на бракъ проявился въ одномъ ръшеніи, и уже не единоличной, а коллективной судебной власти, с. петербургскаго столичнаго мирового съвзда, который отказаль въ одномъ искъ о взысканіи издержекъ по поводу нарушенія объщанія о вступденін въ бракъ, мотивировавъ свой отказъ, между прочимъ,

ссылкою на общій законь о прагів каждаго лица, достигшаго гражданскаго совершеннолівтія, т. е. 21 года, вступать свободно въ какіе-либо договоры, обязательства или сділки отвівтчикь быль еще несовершеннолівтній, когда даваль обівщавіе. (Різш. касс. деп. 1869 г. № 292).

Всъ проявленія подобнаго рода взгляда на бракъ въ средъ юридической сильно преследуются высшею судебною инстанціей, на которой лежить обязанность выяснять духъ законодательства, - кассаціоннымъ департаментомъ правительствующаго сената. Съ неумолимою последовательностью кассируеть онъ всё решенія, которыя уклоняются съ того пути догическихъ выводовъ, какіе онъ самъ дълаетъ изъ основныхъ положеній закона, что бракъ есть таинство и что онъ не можетъ быть законно совершенъ безъ взаимнаго и непринужденнаго согласія сочетающихся лицъ. Дълаетъ же онъ изъ этихъ основныхъ положеній такіе выводы, что, такъ какъ "бракъ есть таинство, доступное вступающимъ въ него лишь по взаимной любви, свободно отъ принужденія", то и вступленіе въ вего не можеть быть содержаніемъ договора, не можетъ обусловливаться какимъ-либо обязательствомъ, что, слъдовательно, должно признавать безусловно ничтожными всъ росписки, заемныя и другія обязательства, обусловливающіяся вступленіемъ въ бракъ, что, следовательно, не должны иметь мъста иски о возмъщении расходовъ и издержекъ на приготовление къ свадьбъ, какъ предполагающие въ основъ своей существование не признаваемыхъ закономъ обязательствъ и т. д... Я нахожу, что, если принять эти основныя положенія въ томъ ихъ исключительномъ смыслъ, въ какомъ принимаетъ сенать, то всв выводы, какіе онь двлаеть, двлаются совершенно правильно. Но следуеть ли понимать эти основныя положенія такъ исключительно въ виду того, что выводы изъ вихъ не могутъ привести къ желательнымъ результатамъ?. Что собственно имъется въ виду достигнуть такою постановкою предмета? Имъется въ виду поставить бракъ на идеальную высоту, приличную ему, какъ акту религіозному, доступному вступающимъ въ него лишь по взаимной любви". Идеаль, безспорно, высокій; но вся бъда въ томъ, что это одинъ изъ тъхъ нравственныхъ идеаловъ, которые напрасно будуть вноситься кодексами на свои страницы, потому что

юридическія средства безсильны для ихъ осуществленія. А между тэмъ, въ погонъ за достижениемъ недостижимаго, за осуществлениемъ того, къ осуществлению чего изтъ подъ рукою никакихъ цълесообразныхъ средствъ, лишаются покровительства закона многочисленныя юридическія отношевія, которыя, и не будучи признаваемы de jure, будуть существовать de facto, такъ какъ существованіе ихъ есть совершенно естественный и логическій результать взглядовь на предметъ народа; игнорирование же закономъ существующихъ юридическихъ отношеній всегда ведетъ къ деморализаціи, такъ какъ позволяетъ менње совъстливому эксплуатировать болъе совъстливаго, обманщику и плуту безнаказанно продълывать штуки надъ честнымъ человъкомъ. Въ томъ исключительномъ взглядъ на основныя положенія нашего брачнаго законодательства и въ той строгой последовательности выводовъ, оставляющей безъ вниманія жизненную практику и ея нужды, какіе мы видимъ въ толкованіяхъ сената, нельзя не замътить увлеченія теоріями, которыя развиваются нъкоторыми нашими учеными юристами, напр. Лешковымъ, Побълоносцевымъ и др.

Крестьянскій бракъ имъеть еще нъкоторыя особенности. стоящія въ тесной связи съ его основнымъ характеромъ-преобладаніемъ въ немъ элемента гражданскаго, договорнаго. Одна изъ видныхъ особенностей та, что бракъ у крестьянъ является въ значительной степени актомъ общественнымъ въ противоположность тому строго-индивидуальному, личному характеру, съ какимъ онъ выступаетъ изъ опредъленій закона. Въ чемъ же проявляется то, что я называю общественнымъ характеромъ крестьянского брака? Въ томъ, что, при заключенін каждаго брачнаго союза дъйствующимъ лицомъ, въ той или другой формъ, является все окружающее общество. Общество до такой степени проникнуто сознаніемъ своего права на вмъшательство въ дъла этого рода, что не останавливается даже иногда принудить молодыхъ людей сочетаться бракомъ, если находить необходимымъ это сочетаніе по какимъ-либо своимъ соображеніямъ, экономическимъ или нравственнымъ. Но эти случаи имъютъ исключительный характеръ: общее правило, что начинаются брачныя дъла по частной иниціативъ или брачущихся сторонъ или, гораздо чаще, ихъ родныхъ, а общество принимаетъ участіе только въ веденіи дъла. Въ чемъ же выражается его участіе? Во-первыхъ, въ матеріальной поддержкъ, когда она бываеть нужна, т. е. въ случав бъдности лицъ, вступающихъ въ бракъ; во-вторыхъ, въ поддержкъ нравственной: каждое лицо изъ окружающаго сбщества считаетъ не только своимъ правомъ, но и обязанностью, вмъшиваться въ дъло совътами, указаніями, сообщеніемъ свъдъній, касающихся дъла и т. д., и наконецъ, въ-третьихъ, прямымъ, непосредственнымъ участіемъ встхъ окружающихъ въ отправленіи свадьбы. Болье близкіе изъ этихъ окружающихъ имъютъ въ свадебномъ дълъ различныя роли съ спеціальными обязан-ностями (напр. тысяцкій, сватья и т. д.), присутствіе кото-рыхъ считается безусловно необходимымъ и при обрядъ церковнаго вънчанія; все остальное общество принимаеть участіе въ свадебномъ пиршествъ. Свадебное пиршество, или свадьба въ тесномъ смысле этого слова, иметъ важное значение въ крестьянскомъ бракъ: посредствомъ свадьбы бракъ какъ-бы освящается общественнымъ признаніемъ, по-добно тому, какъ религіознымъ обрядомъ онъ освящается церковью. Это важное общественное значение свадьбы видно, между прочимъ, и изъ того, что каждый имъетъ право, до извъстной степени, принимать въ ней участіе: будь знакомый или незнакомый, чужой или свой, другъ или врагъникто не можеть запретить ему во время празднованія свадь-бы входа въ домъ: онъ имъетъ право видъть самихъ брачу-щихся и все, что происходитъ въ домъ, и пожалуй тутъ же высказать вслухъ свое мнъніе о видънномъ; онъ можетъ принять участіе въ свадебныхъ развлеченіяхъ, пляскі и півнін; онъ иміть свою долю и въ свадебномъ угощеніи пивомъ, водкой, табакомъ, свадебными гостинцами. Все этонеотъемлемое право всъхъ и каждаго. Понятно, что свадебное пиршество въ глазахъ народа есть безусловно необхо-димая принадлежность брака. Каждый тянется изъ всъхъ силъ, чтобъ приличнымъ образомъ съиграть свадьбу. Кто не имъетъ средствъ, тому помогаютъ родные, сосъди или міръ вообще: въ чемъ другомъ можетъ встрътить нуждающійся недостатокъ въ поддержкъ, но никогда въ этомъ. Иногда міръ дълаеть складчину деньгами, чаще прямо несуть

изъ събстныхъ припасовъ кто что можетъ, женщины приготовляють пироги, хльбъ. Бракъ безъ офиціальныхъ лицъ, требующихся обычаемъ, и безъ свадебнаго пиршества для крестьянина есть начто совсамъ неудобопредставляемое, и не для одного крестьянина: множество горожанъ нашихъ провинціальныхъ заходустьевъ, въ этомъ отношеніи, вполнъ разделяють народный взглядь. Помню я, въ томъ городке нашей съверной окраины, гдъ мнъ пришлось жить, этотъ взглядъ господствовалъ вполнъ. Случилось, что къ намъ забрело изъ губернскаго города выражение "гражданский бракъ". Недоумъвая на счетъ понятія, какое содержаніе было бы прилично вложить въ это выражение, почтенные мои сограждане надумались наконецт го представившийся ихъ вниманію необыкновенный случан церковнаго вънчанія безъ соблюденія прочихъ обычныхъ формальностей и есть именно гражданскій бракъ; отсюда возникло у насъ выраженіе "вънчаться гражданскимъ бракомъ".

Предположение, высказанное мною выше, что свадебное пиршество имъетъ значеніе признанія брака со стороны общества, получаетъ полную силу достовърности при ознакомленін съ нъкоторыми обычаями малороссіянь. Важное общественное значеніе свадебнаго пиршества, "весілля" выступаеть у малороссовъ очень рельефно вследствіе того обстоятельства, что у нихъ часто отбываніе "весілля" не совпадаетъ съ церковнымъ вънчаніемъ, такъ какъ, по обычаю, не считается необходимою одновременность этихъ двухъ актовъ, принятая великорусскимъ крестьянствомъ. Откладывается празднованіе свадьбы недъли на двъ, на мъсяцъ обыкновенно вслъдствіе хозяйственныхъ разсчетовъ: поторопившись повънчать молодыхъ людей, чтобъ не разстроплся бракъ или чтобъ избъжать насмъшекъ, сплетенъ и проч., родители часто не могутъ вдругъ собраться со средствами, чтобы отпраздновать свадьбу, такъ какъ отбываніе "весілля" всегда влечеть за собою расходы. Но замъчательно то, что церковное вънчаніе, не сопровождаемое "весіллемъ", не влечетъ за собою никакихъ послъдствій состоявшагося брака, не даетъ сторонамъ ни супружескихъ правъ, ни обязанностей, которыя вступають въ свою силу послъ свадебнаго пиршества. Общество не допустить, чтобъ новобрачная, до "весілля", перешла въ домъ новобрачнаго, не допустить ихъ до фактическаго супружества; какъ же можно такъ, чтобъ "весілля" не справить, говорить народъ: "хоть по чарці выпыть да короваю зъісты, а все-таки треба". Съ другой стороны бывали такіе случан, что молодые люди, отбывъ "весілле", жили вмъстъ безъ церковнаго вънчанія и считались супругами. Если тоть, или другой изъ супруговъ умираеть посль вынчанія, но до "весілля", то считаясь несостоящимъ въ бракъ, онъ погребается съ тъми обрядами, какими обыкновенно сопровождается погребение дъвушки или неженатаго парня. Итакъ, мы видимъ, что туть актъ общественнаго признанія, выражаемый "весіллемъ", въ которомъ принимаеть участіе все общество, не только необходимъ для дъйствительности брака, но что онъ совсъмъ отстраняетъ на задній планъ церковное вънчаніе, давая ему значеніе второстепеннаго и несущественно важнаго обряда. Признаніе брака обществомъ важиве признанія его церковью, общественная сторона важите религіозной. И это обычай, не ограниченный какою-либо небольною мъстностью, а распространенный по всей Малороссін и существующій даже въ Воронежской губернін, гдв малороссійскій элементь пришлый и играющій подчиненную роль.

Все, что мы говорили о ваглядахъ крестьянъ на бракъ, касалось православной части нашего народа; но за нею стоитъ еще болъе чъмъ десяти-милліонная масса раскольниковъ, которую нельзя оставить безъ вниманія. Конечно, раскольники, по общему складу своихъ воззрѣній, какъ и, въ частности, по складу воззрѣній обычно-правовыхъ, не могутъ ничъмъ существеннымъ отличаться отъ своихъ православныхъ сосъдей, значитъ, все сказанное о договорной сторонъ брака равно касается какъ тѣхъ, такъ и другихъ; но они различаются въ своихъ догматическихъ взглядахъ на бракъ и часто въ способахъ заключенія брачнаго союза, и вотъ на эту-то сторону я и хочу теперь обратить вниманіе.

Духовные христіане, или молокане, отвергая таинства вообще, отвергають вмъсть съ тъмъ и таинство брака, значить признають бракъ исключительно за актъ гражданскій, заключаемый по принятымъ ими гражданскимъ обрядамъ, между которыми главное мъсто занимаетъ свидътельство ихъ общины. Лица, желающія сочетаться бракомъ, являются въ собраніе

общины, и начальникъ ея спрашиваеть громко: "признаютъли другь друга мужемъ и женою". Утвердительный отвъть брачущихся заключаеть бракъ. Значить, у нихъ существуеть настоящій гражданскій бракъ, съ тою только разницею отъ принятыхъ западными законодательствами способовъ заключенія гражданскаго брака, что письменный акть, обставленный извъстными формальностями, у нихъ замъняется согласіемъ и свидътельствомъ присутствующей общины. Необходимость присутствія и согласія общины подтверждаеть высказапное выше митие объ общественномъ характеръ, отличающемъ нашъ крестьянскій бракъ. Съ такимъ же значеніемъ, какъ у молоканъ, является бракъ у духоборовъ и субботниковъ. Изкоторыя секты безпоповцевъ, не отрицающихъ та-инствъ въ принциив, но отрицающихъ ихъ фактически за отсутствіемъ настоящаго священства, считають всякое сожительство мущины съ женщиной, будь оно скрвплено обрядами православной церкви, или чъмъ-нибудь другимъ,—все равно, за блудъ; но отрицаемый теоретически, фактически бракъ существуеть со всъми обычными юридическими послъдствіями, какими обставляется всякій другой крестьянскій бракъ, такъ что онъ имъетъ характерь не простого сожительства, а брака, основаннаго на гражданскомъ договоръ. То же самое и у такъ-называемыхъ божьихъ людей (хлыстовъ, скопцовъ), которые отвергають бракъ и въ принципъ. Другія раскольничьи секты не отрицають таинства брака не только въ возможности, но и въ дъйствительности. Но и у нихъ заключение брака ппогда имбеть совершенно гражданскій характерь, особенно въ разныхъ ученияхъ поморскаго толка. Одинъ изъ наставниковъ этого толка училъ, что для заключения законнаго брака достаточно благословенія родителей и согласія обще-народнаго; другой, что для законности брака нужны только следую ція условія: согласіе сторонъ, благословеніе родителей, обрученіе, свидътели и законныя лъта. Послъднее ученіе, развиваясь, приняло вполнъ форму гражданскаго брака. Въ покровской часовиъ возникло учрежденіе для заключенія браковъ посредствомъ ихъ записи въ "брачную книгу"; такія же брачныя книги заведены были при часовияхъ и частныхъ модельняхъ и въ другихъ городахъ. У нихъ составилась и форма брачнаго контракта, имъвшаго видъ клятвеннаго письма, обращеннаго къ общественному собранію; этимъ контрактомъ брачущієся торжественно удостовъряли свой союзъ въ присутствіи свидътелей. Или вотъ какъ, напр., заключаетъ браки безпоповская секта аароновцевъ (въ Архангельской губ.). Желающихъ сочетаться бракомъ благословляютъ родители, потомъ они подаютъ другъ другу руки, говоря: "желаю тебя въ жену" "въ мужа моего", цълуются, кладутъ начало; если нътъ родителей, объщаніе кладется передъ пятью свидътелями. Затъмъ новобрачную крутятъ (свадебный обрядъ, состоящій въ томъ, что дъвичій головной уборъ замъняется уборомъ замужней женщины) и устраивается свадебный пиръ, на которомъ присутствуютъ всъ офиціальныя свадебныя лица — тысяцкій, сватья, дружки.

Въ заключеніе, скажу еще нъсколько словъ на счетъ расторженія браковъ у крестьянь. Формальный разводь, затрудняемый нетолько тъсно ограничивающими его постановленіями закона, но и длинною, а главное, убыточною процедурой, посредствомъ которой онъ единственно можетъ быть добытъ, конечно, недоступенъ для нашего крестьянства. Гдъ туть думать о формальномъ разводъ, когда въ большинствъ случаевъ для крестьянина обременительно, въ денежномъ отношении, и заключеніе брака посредствомъ церковнаго вънчанія, вслъдствіе чего явилась пословица: "не страшно жениться, а страшно къ попу подступиться". Мнъ извъстенъ въ средъ крестьянства только одинъ случай формальнаго развода (въ Арх. губ.) изъ-за неспособности мужа къ брачному сожительству, и то имъвшій мъсто вслъдствіе исключительно-благопріятнаго условія-родства жены съ однимъ богатымъ купцомъ, который могь оказать свое содъйствіе у мъстной епархіальной власти: по совершеніи развода, мужъ долженъ былъ возвратить своей бывшей женъ все ея приданое и, кромъ того, уплатить свадебныя издержки. Вообще, формальные разводы такая ръдкость, что масса крестьянства и не знаеть о возможности расторженія брака этимъ путемъ, откуда и произошли пословицы въ родъ: "женитьба есть, а разженитьбы нътъ", или "худой попъ обвънчаеть, и хорошему не развънчать". Но юридическій разводъ крестьяне замъняють разводомь фактическимъ. Окажется мужъ неспособнымъ къ брачному сожительству, а между темь, супруги находять удобнымь жить вместе, --мужь

предоставляеть женъ полную свободу распологать своими склонностями; но, обыкновенно, какъ въ этомъ, такъ и во множествъ другихъ случаевъ, фактическій разводъ совершается посредствомъ того, что супруги расходятся, дълають "расходку", по крестьянскому выраженію. Расходки бывають или по обоюдному согласію сторонъ, или по иниціативъ одной изъ нихъ. Когда расходка производится по обоюдному согласію сторонъ, въ нее никто не считаеть себя въ правъ вмъшиваться; напр. волостной судъ нисколько не стъсняется дать свою санкцію акту, которымъ расходящіеся супруги опредъляють условія, на какихъ они расходятся, и даютъ взаимныя обязательства не вмъшиваться больше въ дъла другъ друга. Расходки, по односторонней иниціативъ, являются въ следующихъ двухъ формахъ: или мужъ прогоняетъ жену, или жена убъгаетъ отъ мужа. Въ томъ и другомъ случав является сторона недовольная, и дело идеть обыкновенно на судебное разбирательство. Судъ иногда возстановляеть сожительство, если не находить достаточно уважительныхъ причинъ къ его расторжению, и чаще возстановляетъ сожительство во второмъ случат, т.-е. когда жена убъгаеть отъ мужа; но если признаеть существование такихъ причинъ, то не ственяется укръпить своимъ признаніемъ расходку, хотя бы другая сторона и не была на нее согласна: этимъ неръдко женщины защищаются отъ жестокости мужей. Къ счастію, крестышские мужья илчего не знають о своемъ законномъ правъ требовать къ себъ женъ для совмъстнаго жительства, такъ же какъ волостной судъ не знасть, что опъ поступаеть противозаконно, укръпляя супружскія расходки.

Цфлат бездна лежить между взглядами на бракъ народа и взглядами на тоть же предметь законодательства, между народнымъ брачнымъ правомъ и брачнымъ правомъ законнымъ. Введеніе христіанства положило начало этому раздвоенію; но долго, очень долго—почти черезъ всю нашу исторію, дѣло шло путемъ соглашенія раздичныхъ взглядовъ, путемъ уступокъ, однимъ словомъ, тѣмъ путемъ, на которомъ постоянно была передъ глазами возможность примиренія. Теперь, когда одинъ изъ этихъ двухъ взглядовъ получилъ окончательное преобладаніе, развился до свеихъ послѣднихъ выводовъ и за-

кръпился въ строгія законныя нормы—возможность примиренія теряется изъ виду. И вотъ, представляется явленіе, поражающее своею ненормальностью: одно государство, одна національность, ничего, кромъ различія сословій—и два брачныхъ права, основанныхъ на двухъ существенно-различныхъ началахъ. Такое положеніе вещей, конечно, не можетъ казаться желательнымъ, съ какой бы точки зрънія ни смотръть на вещи.

А между тъмъ возможность примиренія исчезла; появиться вновь она можеть только тогда, когда то или другое изъ противоположныхъ направленій отклонится отъ своего первоначальнаго пути. Для котораго же изъ двухъ направленій существуеть возможность такого отклоненія? Народное право, какъ явленіе стихійное, имъющее своимъ принципомъ не мотивъ, а причину, не можетъ дълать никакихъ отклоненій, никакихъ уступокъ: оно можетъ быть только вырвано съ корнемъ - съ тъми условіями, которыя его создали, вырвано, значить, путемъ перевоспитанія народа и изміненія условій его жизни, тъмъ путемъ, на которомъ время измъряется въками. Но если законодательство найдеть ненормальнымъ настоящее положение вещей, оно всегда можеть, опираясь, между прочимъ, и на свое историческое прошлое, нъсколько отступить отъ принятой имъ исключительной точки зрвнія, вступить на путь соглашеній, который можеть наконець привести къ жедательному единству. Отступить нъсколько у насъ тъмъ возможиње, что брачное законодательство находится въ рукахъ гражданской власти, а для власти гражданской не можеть быть обязательна та исключительность, которой должна была держаться власть духовная, когда имъла брачное право въ своихъ рукахъ и которой она все-таки не держалась. Въ самомъ дълъ, изъ приведеннаго выше, въ началъ статьи, короткаго очерка исторіи нашего брачнаго права, можно было видъть, что духовенство, завъдывая брачными дълами, вовсе не старалось стать на исключительно религіозную почву, какою была для него почва каноническихъ постановленій, но заимствовало греко-римскіе гражданскіе законы, стоявшіе на иной точкъ зрънія, и даже позволило себъ свободнымъ толкованіемъ расширять ихъ, дълая уступки потребностямъ общества-это съ одной стороны. Съ другой стороны, гражданская власть, когда взяла въ свое распоряженіе брачное право, сочла себя достаточно компетентной, чтобъ не стъсняться ни правилами каноническими, ни постановленіями Кормчихъ, а выбрала изъ нихъ то, что нашла удобнымъ принять, допустивъ также казавшіяся ей необходимыми измъненія и дополненія.

Такимъ образомъ мы видимъ, что исключительная точка зрвнія, изъ которой исходить наше брачное право, принята законодательствомъ не какъ необходимый результатъ, неизбъжное слъдствіе историческаго прошлаго: она не можетъ съ правомъ опереться на почву историческую. Но она не можетъ опереться и на почву народнаго духа, на которомъ воздвигаютъ свои непрочныя постройки нъкоторые ученые теоретики. Чъмъ же руководствовалось законодательство, становясь на свою исключительную точку зрвнія? Мотивъ, по которому законодательство приняло свое настоящее положеніе относительно брачнаго права, кажется, создался независимо отъ причинъ внъшнихъ, подъ вліяніемъ исключительно отвлеченныхъ, теоретическихъ побужденій и соображеній; мотивъ этотъ — достижение того идеала, заимствованнаго изъ области религін и морали, который выражается въ слъдующемъ опредъленіи брака: "таинство, доступное вступающимъ въ него лишь по взаимной любыи и согласію, свободно отъ всякаго принужденія". Идеаль, безспорно, высокій, чрезвычайно высокій, такъ что увлеченіе имъ понятно какъ нельзя болъе. Но надо помнить, что, когда онъ изъ редигіозно моральной области низводится на степень простой законодательной нормы, въ немъ обнаруживается одинъ, но за то существенно важный, недостатокъ, парализирующій все его высокое значеніе: недостижимость, или, точные сказать, непримынимость къ его достижению тахъ средствъ, какими только и располагаетъ законодательство. Изъ совокупности техъ основныхъ условій брака, -- какъ это понятіе вытекаетъ изъ опредъленія закона, -чего можно достигнуть законодательными мърами? Огражденія отъ того вида принужденія, который выражается грубымъ физическимъ насиліемъ; но оградить браки отъ тысячи видовъ всякаго другаго принужденія, а тэмъ болье привести въ исполнение, чтобъ браки заключались по взаимной любвидля этого законодательство не имъетъ въ своемъ распоряженіп ничего, такъ какъ у него нѣтъ средствъ дѣйствовать на религіозныя или моральный чувства, цѣлесообразнымъ развитіемъ которыхъ единственно достижимъ вышеупомянутый идеалъ.

Стремясь къ достиженію того, что по самому существу діза оказывается для него недостижимымъ, законодательство оставляетъ безъ вниманія нужды жизни, нужды общества, которое, стоя на своемъ, очень незавидномъ, нравственномъ уровнів, не хочетъ руководствоваться никакими возвышенными идеалами, дізлая ихъ, въ минуты досуга, предметомъ своихъ платоническихъ созерцаній, а въ обыденномъ порядків вещей двигаясь лишь своими физическими потребностями, своими матеріальными интересами. Такимъ образомъ законодательство не достигаетъ своей прямой, непосредственной цізли, является вредная рознь между закономъ и жизнью: существующій законъ не имъетъ практическаго примівненія, возникаютъ de facto юридическія отношенія, не получающія юридической, законной санкціи и т. д.

Мы видъли, что такое бракъ по теоріи закона,—что такое онъ по взглядамъ общества?

Никому, конечно, не покажется новостью, если я скажу, что мотивами брака у насъ въ огромномъ большинствъ случаевъ являются разсчеты матеріальные, грубо матеріальные; что стороннее принуждение, въ той или другой формъ, есть явленіе совершенно обыкновенное, такъ какъ молодое, котя мало развитое, то и не успъвшее еще окончательно развратиться, чувство часто сторонится отъ корыстной сделки. Въ меньшинствъ случаевъ, гдъ играетъ роль такъ называемая любовь, чъмъ она является? Плодомъ воображения, стремящагося сколько нибудь прикрасить неприглядную торгашескую дъйствительность, или, большее, увлечениемъ привлекательною внешностью-разве это понимается подъ любовью въ томъ высокомъ определени брака, какое даетъ законъ? "Удовлетвореніе согласной съ разумною природою чедовъка потребности общенія всъхъ органическихъ, внутреннихъ и вившнихъ силъ, дарованныхъ человъку для развитія, труда и наслажденія въ жизви" (такъ опредбляеть цель брака одинъ изъ извъстнъйшихъ нашихъ юристовъ г. Побъдоносцевъ, стоящій на точкъ зрънія закона, въ своемъ соч.

"Курсъ гражданскаго права") — подходитъли что менъе, чъмъ это опредъленіе, къ явленіямъ окружающей насъ жизни? Соотвътствіе возраста, а вмъстъ съ тъмъ и физическихъ потребностей и жизненной опытности, сходства характеровъ, взглядовъ на жизнь, степени развитія, никто на эти условія, безъ которыхъ не можеть быть настоящей любви, настоящаго супружескаго общенія, не обращаеть никакого вниманія: всякая дисгармонія-физическая, умственная, нравственная, постоянная черта нашихъ брачныхъ союзовъ. Въ виду такого положенія вещей, что же можеть сделать законь для осуществленія своихъ опредъленій? Почти ничего, онъ безсиленъ. И странно, законодательство упускаеть изъ виду и то немногое, что оно могло бы сдвлать для достиженія поставленныхъ имъ цълей: напр., законъ, опредъляя вполив раціонально наименьшій и наибольшій возрасть для вступленія въ бракъ, не кладетъ никакого ограниченія несоотвътствію возраста, исключающему возможность осуществленія вышеупомянатаго брачнаго идеала (напр. старикъ до 80 лътъ можетъ жениться на дъвушкъ 16 лътъ, и тому подобныя безобразныя аномаліи, не предупреждаемыя закономъ, встръчаются на практикъ, являясь прямымъ издъвательствомъ надъ всякими идеалами). Насколько основныя положенія брачнаго права стоять въ разрезъ съ соответствующими явленіями жизненной практики, настолько же мало и результать брака-фактическая семья, воплощаеть въ себъ тъ основныя начала, на которыхъ строится семья по закону, выводящему и семейно-правовыя свои нормы изъ твхъ же теоретическихъ, религіозно-моральныхъ основаній. Такъ какъ семья не имъетъ прочныхъ основъ при своемъ возникновеніи, ей негдъ ихъ взять и дальше, и вотъ этотъ важный союзъ, краеугольный камень общественнаго строя, является расшатаннымъ въ своемъ основании. Не любовь, не взаимное уваженіе, не обоюдная поддержка на жизненномъ путипредполагаемыя закономъ основы семейной жизни-скръпляютъ этотъ союзъ въ дъйствительности, а причины чисто внъшнія: матеріальные разсчеты, страхъ законной силы, страхъ общественнаго мнънія и т. д. Еслибы супруги и убъдились горькимъ жизненнымъ опытомъ, какъ необдуманно поступили они, заключивъ между собою союзъ при отсутствім условій его прочнаго и разумнаго существованія, легкомысленно увлекшись примъромъ другихъ, которые, вступая такимъ же способомъ въ браки, "въдь живутъ же"-дъ. дать нечего, ихъ ошибка, часто сдъданная почти безсознательно, особенно у женщинъ, оказывается роковой. Съ неумолимою строгостью является законь, который, стоя на своей идеальной высотъ, не знаетъ жизни практической, не снисходить къ ея ошибкамъ, не дълаеть уступокъ ея нуждамъ. "Любите другъ друга, уважайте, поддерживайте, оказывайте снисхождение къ слабостямъ другъ друга", говоритъ супругамъ законъ: "а если нътъ", добавляетъ практика жизни, "разрывайте вашъ союзъ преступленіемъ, или, еще лучше, разрушьте его на дълъ, оставивъ внъшность, маскируйте все лицемъріемъ, громче говорите о высокомъ и святомъ значеніи семьи, чтобъ ближній не догадался посмотръть, что кроется подъ вывъскою вашихъ фразъ и внъшнихъ придичій, - другого исхода нътъч.

Идеальная точка эрвнія, принятая законодательствомъ въ примъненіи ея къ отправленію правосудія, дълается причиною многихъ странныхъ явленій въ области юридической. Считая взаимную любовь брачущихся существенныйшимъ условіемъ брака, законъ признаетъ только такіе брачные союзы, которые заключены при соблюдении этого условія, и такія семьи, которыя вытекають изъ подобныхъ браковъ; всякія другія семьи законъ признаетъ не незаконными, но не существующими, просто не хочеть знать, что есть такія семьи. Подобное заключение можно вывести изъ того, что законъ не предусматриваетъ, не хочетъ принимать во вниманіе такихъ случаевъ, которые вытекаютъ изъ семейнаго устройства, не основаннаго на вышеупомянутыхъ пдеальныхъ условіяхъ. Обиды и оскорбленія между супругами игнорируются закономъ; они для него не существують, какъ явленія такого порядка, который несовмъстимъ съ предподагаемою имъ семейною гармоніей.

Но, наконецъ, практика жизни заставляетъ законъ уклониться съ пути его суровой послъдовательности: не можетъ же въ современномъ благоустроенномъ обществъ быть оставленъ безъ вниманія, напр., тотъ фактъ, который законъ понимаетъ подъ выраженіемъ "увъчья, ранъ, тяжкихъ побоевъ или иныхъ истязаній или мученій и. Однако, дѣлая уступку съ одной стороны, привлекая къ суду мужа, законъ, съ другой, хочеть остаться послѣдовательнымъ своей основной идеѣ, которою обусловливается нерасторжимость брачнаго союза, — и вотъ происходитъ странная аномалія: мужъ подвергается, по приговору суда, наказанію за жестокое обращеніе съ женой, положимъ тюремному заключевію, а жена все-таки не получаетъ права жить отдѣльно отъ своего мужа тирана, все-таки остается вполнѣ въ его власти.

Отдавая полную дань уваженія высокимъ стремленіямъ нашего брачнаго права, нельзя не замітить однако, что достоинство того или другого закона измъряется не только высотою его цълей, но и тъмъ, насколько онъ способствуетъ постиженію этихъ цълей. Наше брачное право, такъ совершенное въ своихъ основаніяхъ въ первомъ отношеніи, оставляетъ очень многаго желать во второмъ. Глубокая рознь лежитъ между идеализмомъ закона и матеріализмомъ жизни. Пля жизни законъ остается мертвою буквою: жизнь по необходимости беретъ обрядовое, внышвее значение этой буквы, не обращая никакого вниманія на ел духъ, -и законъ, въ своемъ настоящемъ видъ, не имъетъ никакихъ средствъ дъйствовать на жизнь, направлять ее сообразно своимъ стремленіямъ. Это недостатокъ, и такой коренной недостатокъ, подрывающій значеніе закона, что онъ должень уничтожиться дальнъйшимъ развитіемъ брачнаго и семейнаго права. Подготовить возможность осуществленія своихъ высокихъ идеаловъ законъ можетъ только тогда, когда онъ сойдетъ съ своей идеальной высоты, когда онъ приметь во внимание обыденныя представленія и понятія, нужды и требованія жизненной практики.

Народные взгляды представляють готовое основание для законодательства, если оно, сознавъ непрактичность своего настоящаго направления, захочеть нъсколько отступить отъ его исключительности. Особенность этихъ взглядовъ, какъ мы видъли—сильное развитие договорнаго, гражданскаго элемента, развитие, доходящее даже до безобразныхъ крайностей. Сдълавъ уступку въ сторону народныхъ взглядовъ, законодательство тъмъ самымъ взяло бы и de facto дъло брака въ свои руки, регулировало бы его развитие, приобръло бы воз-

можность уничтожить уродливыя крайности, являющіяся результатомъ неправильнаго развитія, вообще, ставъ на ту почву, на которой стоитъ жизнь. получило бы возможность дъйствовать на нее и направлять ее по своему пути, къ своимъ цълямъ и идеаламъ. Кромъ того, народный принципъ, введенный въ законодательство, положилъ бы начало развитію настоящаго русскаго брачнаго права, основаннаго, не въ ученыхъ теоріяхъ, а въ дъйствительности, на истипнонародныхъ началахъ, брачнаго права единаго для всъхъ сословій, для всъхъ религіозныхъ убъжденій.

Пойдеть ли развитие нашего брачнаго права тъмъ путемъ на который я указываю, путемъ обращенія къ народнымъ началамъ, или какимъ-нибудь другимъ, или нътъ, одно очевидно, что движение въ сферъ нашего брачно семейнаго права неизбъжно, такъ какъ уже слишкомъ вопіють жизненныя потребности. Нъкоторые признаки этого движенія замътны, въ послъднее время, въ ръшеніяхъ высшей судебной инстанціи-кассаціонныхъ департаментовъ сената. При отсутствін законовъ, обезпечивающихъ, напр., дичныя права супруговъ отъ обоюдныхъ посягательствъ, сенатъ старается подводить дъла объ этихъ посягательствахъ, насколько возможно, подъ дъйствіе общихъ законовъ и начинаетъ признавать вмъняемыми въ вину супругу такого рода дъйствія: «употребленіе насилія, не заплючающаго въ себь ни рань, ни увьчій, ни побоевъ, «нанесение женъ побоевъ, не имъющихъ свойствъ обиды дъйствіемъ». Затъмъ мы замъчаемъ со стороны судовъ признаніе поливищей невозможности для судебной власти водворить жену на совивстное жительство съ мужемъ насильственно и противъ ея воли. Законъ призналъ подлежащими разсмотрънію съвзда мировыхъ судей просьбы женъ крестьянъ, переселяемыхъ по приговорамъ обществъ, объ оставленіи ихъ въ мъсть жительства по жестокому обращенію съ ними мужей или ихъ развратному поведенію. Это собственно въ сферъ семейныхъ отношеній. Въ сферъ же брачнаго права осуществлена такая важная реформа, какъ признаніе законности раскольничьихъ браковъ, совершенныхъ гражданскимъ порядкомъ.

Все это вызвано насущнъйшими потребностями жизни, но имъ, конечно, удовлетворяется только часть, и, надо при-

знаться, только очень незначительная часть этихъ потребностей. Но будемъ надъяться, что движеніе, разъ вызванное существующими потребностями, не остановится въ началъ своего пути, на совершении только части великаго дъла. Путь для движенія дежить широкій, свободный оть тіхь препятствій, какими, напр., загромождаль католицизмь пути западно-европейскихъ законодательствъ. Свътская законодательная власть, въ рукахъ которой находится у насъ брачное право, не будучи стъсняема ни своимъ положениемъ, ни историческимъ прошлымъ, смъло можетъ создать такую систему брачнаго права, которая удовлетворяла бы потребноностямъ жизни и, вмъстъ съ тъмъ, направдяда бы эти потребности сообразно болъе высокимъ идеаламъ, чъмъ тъ, какими двигается современное общество. Народные взгляды могли бы составить одинъ изъ важныхъ элементовъ этой системы

## ЖЕНШИНА

## ВЪ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЪ.

Собственно, мив надо было-бы озаглавить свой очеркъ такъ: "Женщина по обычному праву нашего крестьянства", но, признаюсь, побоялась я названія, звучащаго такъ тяжеловъсно. Дѣлаю же объясненіе на первыхъ порахъ, чтобъ не ввести въ заблужденіе читателя, который бы приступилъ къ статъв совсѣмъ не съ тѣми требованіями, какимъ она имѣетъ претензію удовлетворить, и разочаровался бы, найдя не то, чего ожидалъ. Я, дѣйствительно, намърена посмотрѣть на вопросъ о положеніи крестьянской женщины почти исключительно съ той стороны, съ которой онъ опредъляется понятіями крестьянъ о справедливости, ихъ обычнымъ правомъ.

Когда начинаешь углубляться въ данныя, представляемыя изученіемъ обычнаго крестьянскаго права, — чувствуешь, какъ, мало-по-малу, измѣняются или, вѣрнѣе сказать, проясняются твои взгляды на народъ. Однообразная, безразличная, неподвижная народная масса превращается въ общество, съ своеобразною жизнію, съ своеобразными понятіями и интересами, а главное — въ общество, хотя и едва замѣтно, но несомнѣнно движущееся впередъ. Подъ внѣшнимъ покровомъ застоя совершается процессъ развитія: мы можемъ видѣть, какъ однѣ формы жизни начинаютъ изживать свое содержаніе, какъ на смѣну ихъ выступаютъ новыя, какъ новыя, сначала робко, потомъ все смѣлѣе, ведутъ свою

борьбу за существованіе, пока совершенно не вытвенять старыхъ съ того поля, которое уже не принадлежить болье этимъ послъднимъ, но на которомъ онъ, тъмъ не менъе, еще упорно держатся. Борьба формъ есть вмъстъ съ тъмъ борьба и идей, воплощеніемъ которыхъ являются эти формы, и результать борьбы—измъненіе взглядовъ личности на окружающее и на отношеніе къ себъ этого окружающаго—не замедлить дать себя знать. Но эти процесы развитія совершаются крайне медленно, и вотъ почему народная жизнь, наблюдаемая въ относительно короткій періодъ времени, производить впечатлъніе застоя и неподвижности.

Все, что было сейчасъ сказано вообще о народъ, приложимо вполнъ и къ крестьянской женщинъ. Съ теченіемъ времени происходили измъненія и въ ея судьбъ, - измъненія, направленныя въ ея пользу. Можеть быть, читатель, знакомый съ жалкимъ положеніемъ современной крестьянки, сочтеть парадоксомъ это положение, но я надъюсь его доказать. Но гдъ же взять необходимые матеріалы, чтобъ воспроизвести картину того процесса, который мы назвали процессомъ развитія, процессомъ медленнаго поступательнаго движенія въ жизни нашего крестьянства? Наша писанная исторія всегда такъ акуратно обходила народъ, что напрасно было бы искать въ ней указаній или хотя бы даже намековъ на древнъйшія судьбы женщины. Какъ же быть въ такомъ случав? Ничего не остается, какъ обратиться къ изученію настоящаго, которое, въ разнообразныхъ своихъ проявленіяхъ, сохраняеть формы различныхъ періодовъ прошлаго, сохраняеть иногда цъликомъ, иногда въ измъненномъ видъ, но часто такъ, что по нимъ смъло можно составлять заключенія о предъидущемъ, когда эти формы были не арханзмомъ, а естественною и органическою частью цъдаго. Важнымъ пособіемъ для воспроизведенія древнъйшихъ формъ народнаго быта можетъ служить изучение родственныхъ намъ народовъ, особенно юго-западныхъ славянъ. Посмотримъ же, какъ измънялось положение крестьянской женшины.

## І. ЗАДРУГА и ВЕЛИКОРУССКАЯ СЕМЬЯ.

Общепринятое положение, что, чтмъ примитивнъе какоелибо человъческое общество, тъмъ меньше значенія имъетъ въ немъ каждая отдъльная личность, которая совершенно подавляется коллективностью, оудь эта коллективность года, семья или какой другой видъ совмъстной жизни. Свобода личности, возможно большая ея индивидуализація—воть одна изъ/ формуль человъческаго прогресса. Чъмъ больше общество до пускаеть индивидуальности въ своихъ членахъ, тъмъ выше это общество; наобороть, чъмъ ниже спускаешься по лъстницъ цивилизаціи, тъмъ болье стадный, безличный характеръ принимаетъ общество. Въ первобытныхъ общественныхъ единицахъ, родъ и семью, личность имъетъ значеніе, только какъ членъ этого рода или семьи; вив ихъ она теряетъ почву для своего существованія, теряетъ всякій смысль. Да это и понятно; во времена отсутствія гражданственности, произвола и господства физической силы личность можеть чувствовать себя болье или менье безопасной единственно подъ защитой той коллективной среды, къ которой принадлежить. Если родь или семья поглощали личность мужчины, то тъмъ болъе они поглащали личность женщины, которая, вслёдствіе естественных своих условій, имёла еще меньше шансовъ на то, чтобъ существовать внв той коллективной единицы, которой она была членомъ. Почти всегда и вездъ женщина являлась, только какъ членъ рода или семьи. Да надо сказать, что она и до сихъ поръ сохраняетъ то-же положеніе.

Такъ какъ женщина всегда является, только какъ членъ семьи, то измъненія въ ея положеніи связаны тъсными и неразрывными узами съ измъненіями, какія происходили въ средъ самой семьи. Поэтому мы проследимъ, какія фазы развитія прошла крестьянская семья, прежде чёмъ она достигла, да и то еще далеко не вездъ, той формы, которая принята всеми цивилизованными народами.

Всв согласны въ томъ, что настоящему общественному устройству предшествовало устройство родовое. Немного вопросовъ удостоивалось такого вниманія со стороны нашихъ ученыхъ, какъ вопросъ о родовомъ бытв и о томъ, въ какомъ порядкъ застала исторія нашихъ предковъ-въ родовомъ

или семейно-общинномъ. Много было исписано бумаги, много перьевъ было со славою переломлено на ученыхъ турнирахъ, а вопросъ все-таки остается, какъ быль, вопросомъ открытымъ. Безплодность изысканій нашихъ ученыхъ зависить главнымъ образомъ отъ того, что они подступали къпредмету не съ той стороны, съ которой онъ единственно доступенъ. Они не стараются уяснять то или другое выраженіе льтописи или законодательнаго памятника посредствомъ изученія жизни, какъ своего народа, такъ и родственныхъ ему другихъ народовъ изъ находящихся на низшихъ ступеняхъ культуры,—жизни, которая часто сохраняеть остатки древнъйшихъ формъ. Изъ отвлеченныхъ соображеній выводять они ту или другую теорію, теорію-ли родового быта или общиню-семейнаго, т подводять подъ нее всв факты, какіе только можно подтянуть, причемъ одни и тъ-же факты, одни и тъ-же выраженія льтописей и др. памятниковъ служать для подтвержденія и того и другого положенія, сообразно точкъ зрънія, на какой стоитъ его авторъ \*). А между тъмъ стоило-бы обратиться къ изученію народной жизни глухихъ мъстностей Россіи,—и много пунктовъ, возбуждающихъ ученые споры, разъяснилось-бы какъ нельзя лучше. Очень важно также дли нашей древней исторін и для вспомогательныхъ къ ней наукь, какъ, напр., бытовой археологіи, изученіе юго-западныхъ славянскихъ племенъ. Начавъ свою историческую жизнь вмъстъ съ нашими предками, они на дальнъйшемъ пути были застигнуты такими пеблагопріятными условінми, которыя заставили ихъ, во многихъ отношеніяхъ, какъ-бы окаментть въ древнъйшихъ бытовыхъ формахъ. Напр., Черногорія до сихъ поръ сохраняєть раздъленіе на роды и такіе слъды родового быта, которые могуть дать лучшее понятіе о родовомъ бытв нашихъ предковъ, чъмъ многіе томы ученыхъ изслъдованій, исходной точкой для которыхъ были не факты, а собственныя измышленія ихъ авторовъ.

Для насъ пътъ надобности снова встряхивать вопросъ о томъ, въ какихъ бытовыхъ формахъ застала нашихъ предковъ

<sup>•)</sup> Просимъ читателя имъть въ виду, что статья наша писана десять лътъ тому назадъ. За это время воды утекло порядочно, и молодое поволъніе ученыхъ, воспитанныхъ на пріевахъ и методахъ историко сравнительной школы, работлеть теперь надъ изученіемъ эволюціи общественныхъ формъ.

исторія, а недостатокъ матеріяловъ не позволяєть возстановить полную картину родоваго быта, изъ котораго они несомивино вышли: быль-ли то быть, подобный быту нашихъ инородцевъ финскаго и тюркскаго племени, или другой какой видъ родового общежитія? Одно несомивино, что у юго-западныхъ славянъ есть такая форма семейнаго устройства, которая держится на чисто-родовыхъ началахъ, носитъ на себъ всъ слъды древивишаго происхожденія. Это такъ-называемая ЗАДРУГА. Русское общество очень мало знакомо съ жизнью нашей близкой родни-юго-западныхъ славянъ, а между тъмъ эта жизнь представляеть такія поразительныя аналогіи съ жизнью нашего крестьянства, что необходимо должна остановить на себъ внимание изслъдователя народнаго быта. Вотъ хоть-бы такое явленіе, какъ задруга, - явленіе, которое въ общеевропейской жизни могло имъть мъсто развъ сотни лътъ тому назадъ, -- какъ не остановиться на этомъ археологическомъ образчикъ, представляющемъ такую аномалію въ общемъ стров цивилизованной жизни, какъ не остановиться особенно намъ, кровно связаннымъ съ этимъ образчикомъ?

Что-же такое задруга? Это маленькое общество, состоящее изъ нъсколькихъ семей, тъсно связанныхъ между собою родствомъ. Держится это маленькое общество на началахъ до такой степени противоположныхъ твмъ, съ которыми мы сроднились въ качествъ участниковъ европейской цивилизацін, что необходимо нъсколько отръшиться отъ привычныхъ возгрвній, чтобъ понять сущность устройства задруги. Краеугольные камни современнаго общественнаго устройства цивилизованных странь — личность и частная собственность находятся въ задругъ, въ зародышевомъ состоянии. Въ сферъ отношеній личныхъ-основной принципъ задруги есть потлощеніе отдёльнаго лица коллективнымъ лицомъ задруги, представителемъ которой является старъйшина; въ сферъ отношеній имущественныхъ-полная нераздільность, принимающая не только общее производство и общее пользование орудіями труда, но и общность потребленія.

Число членовъ задруги очень различно у различныхъ славянскихъ племенъ, въ различныхъ мъстностяхъ. Большій или меньшій объемъ задруги зависитъ отъ большей или меньшей скловности того или другого племени къ задруж-

ному устройству, а, главное, отъ мъстныхъ экономическихъ условій. Задруга вполнъ развивается только въ земледъльческихъ мъстностяхъ; напр., въ Славоніи число членовъ задруги доходить до 100 человъкъ; гдъ земли мало и вообще кормиться отъ нея трудно, гдъ, слъдовательно, жители должны расходиться по чужимъ сторовамъ, отыскивая себъ занятіе, напр., въ Хорватіи, тамъ человъкъ 20-наибольшее число, которое можетъ жить въ одной задругв. Въ большую задругу входить до десяти и болье отдыльных семей. Помъщаются онъ или въ одномъ общемъ домъ, или въ отдъльныхъ маленькихъ пристройкахъ, въ родъ сараевъ, группирующихся около главнаго дома, гдв живеть въ такомъ случав глава задруги съ несемейными ея членами; но на зиму всъ перебираются обыкновенно въ общій домъ, такъ какъ въ отдъльныхъ помъщеніяхъ не дълается даже и печей. Уже изъ этого факта видно, какъ мало мъста отводится задругой для семейнаго элемента: отдъльныя помъщенія служатъ только временнымъ убъжищемъ семьи, главнымъ образомъ спальней, вся-же жизнь и дъятельность членовъ задруги сосредоточивается въ общемъ домъ. Задруга совершенно погдощаетъ семью, и это поглощение сказывается во всъхъ мелочахъ вившней жизни.

Въ благопріятныхъ условіяхъ задруга иногда такъ разростаєтся, что члены ея безъ церковнаго разръшенія могутъ вступать между собою въ брачные союзы,—такъ отдаленно между ними родство. Но, несмотря на то, цементомъ, сплачивающимъ задругу, все-таки считается родство. Только родство это понимается задругой очень широко, далеко переходя за предълы родства исключительно кровнаго. Наймется, напр., въ задругу слуга или служанка, отдадутъ въ задругу изъ города незаконнорожденнаго ребенка на воспитаніе,—новые члены тотчасъ входятъ въ кругъ родственныхъ отношеній задруги, такъ-какъ внутри себя она иныхъ отношеній не знаетъ. Такое лицо, вошедшее въ задругу,—лицо совершенно постороннее—получаетъ права и беретъ обязанности настоящаго члена-родственника, и связь его съ задругой закръпляяется тъмъ, что оно принимаетъ какъ-бы фикцію родства, называя членовъ задруги дядюшками, тетушками и т. п. родственными именами.

Задруга страшнымъ гнетомъ лежитъ на личностяхъ своихъ членовъ. Ни малъйшаго проявленія индивидульности не допускаеть она и не можеть допустить, тапъ-какъ эта свобода нарушала бы ея единство и была бы полушеніемъ на ея цівлость. Каждая отдільная часть этого маленькаго общественнаго организма почти только и живеть, что стремденіями и интересами цівлаго; все, что только ни дівлается, все дълается въ видахъ этого цълаго, которое ръшительно не знаеть и не хочеть знать, что каждая изъ его частей есть живое существо, имъющее свои желанія и стремленія, можеть быть, идущія въ разръзь съ желаніями и стремленіями другихъ. Часть тутъ подчиняется целому до совершеннаго поглощенія, до поливишаго обезличенія. Что за жалкую, пассивную роль играеть въ задругъ каждый изъ ел членовъ (кромъ старъйшины)! Работаетъ онъ не тогда и не такъ, какъ-бы ему хотълось, а тогда и такъ, какъ приказано старъйшиной, какъ того требуютъ интересы задруги. Работаетъ онъ, зная, что не можетъ распорядиться ни малъйшей долей изъ продуктовъ своего труда. Правда, овъ будеть сытъ и одътъ, но не такъ, какъ онъ нашелъбы наилучшимъ, а такъ, какъ находятъ другіе, какъ находитъ задруга. Почувствуеть онъ стремление вырваться изъ задруги, уйти, напр., на чужую сторону, задруга можеть не отпустить его, если находить его руки не лишними. Даже въ такомъ дъль, какъ бракъ, гдъ-бы, казалось, такъ безусловно необходимо было принимать въ соображение желание личности, даже въ этомъ случав онъ совершенно подчиняется задругь. Ей выгодно, чтобъ члены ея женились какъ можно раньше, доставляя, такимъ образомъ, лининихъ работницъ въ задругу. Поэтому, какъ только юноша достигнеть совершеннольтія, льть восемнадцати, спъщать его женить, хотя-бы онь и не имъдъ ни мальйшаго желанія жениться. Выборъ негосты также зависить отъ задруги, которая соображается не со вкусами жениха, а прежде всего принимаеть въ разсчеть, достаточно-ли богата и почтенна та задруга, гдв намъчена невъста, а затъмъ уже обращаетъ вниманіе и на достопиство невъсты, т.-е. на то, что задруга считаетъ достоинствами дввушки, -- на ея трудолюбіе и поведеніе. Такъ-какъ въ интересахъ задруги, чтобъ женились, по возможности, всъ, то установился въ ней строго-соблюдаемый обычай очереди, въ какой должны вступать въ бракъ ея члены; напр., если въ задругъ живетъ нъсколько братьевъ съ семействами, то сначала женятъ старшаго сына старшаго брата, затъмъ старшаго сына втораго брата и т. д.; потомъ идутъ вторые сыновья, начиная опять съ старшаго брата. Очередь наблюдается такъ строго, что если очередной ръшительно не можетъ жениться почему-либо, напр., если онъ уродъ или неизлечимо болънъ, то право очереди все-таки остается за нимъ и онъ можетъ не позволить жениться слъдующему очередному, если тотъ не вступитъ съ нимъ въ сдълку, не пріобрътетъ отъ него позволенія. Этотъ формализмъ обычая, очевидно, выгоденъ задругъ, такъ какъ заставляетъ каждаго члена смотръть на женитьбу въ одно и то же время и какъ на свое неотъемлемое право, и какъ на обязанность или ковинность, которую онъ во что-бы то ни стало долженъ нести для общей пользы.

Да, тяжело съ нашей точки зрвиія такое зависимое, пассивное положеніе человъка въ задругъ. Но надо сказать, что не на всъхъ оно лежитъ одинаковымъ гнетомъ. Старшіе, естественно, страдаютъ отъ него меньше, чъмъ младшіе, мужчины меньше, чъмъ женщины, и, наконецъ, есть въ задружной іерархіи одно положеніе, которое, повидимому, не только освобождаетъ отъ какого либо гнета съ чьей-нибудъ стороны, но даетъ человъку возможность соединить въ своемъ лицъ тъ гнетущія силы, отъ которыхъ страдаютъ другіе. Это положеніе главы задруги—старъйшины.

Старъйшина—старшій въ родь, старшій по льтамъ и степени родства; въ видъ исключенія бываетъ, что вслъдствіе какихъ либо особыхъ обстоятельствъ старъйшиной дълается не наистаршій, а кто нибудь изъ остальныхъ членовъ рода, чаще—второй по старшинству. Власть старъйшины надъ личностями членовъ имъетъ чисто-патріархальный характеръ. Надо видъть главу задруги, въ кругу его домочадцевъ, напр., передъ началомъ трапезы, когда онъ окуриваетъ ладаномъ поочередно всъхъ домашнихъ, благоговъйно наклоняющихъ передъ нимъ свои головы, или когда начинаетъ и оканчиваетъ общую молитву: такъ и въетъ отъ него древнимъ патріархомъ — жрецомъ рода. Какъ истый патріархъ, держитъ онъ судъ и расправу, миритъ ссорящихся, наказыва-

етъ виновныхъ, причемъ младшимъ достаются отъ него и побон, и удары плетью, распредёляеть трудъ между всёми членами задруги. Какъ патріархъ, представитель своего рода, является онъ и во внёшнихъ сношеніяхъ этого маленькаго общества по отношенію, напр., къ государственной власти, которая знаеть только его одного, только съ нимъ однимъ имъетъ дъло. Его власть надъ личностями членовъ задруги очень обширна, но тъмъ не менъе его нельзя вполнъ назвать деспотомъ. Надъ нимъ стоитъ сила, которая такъ же гнететъ его, какъ и всъхъ другихъ, низводя личность на степень про-стаго исполнителя своихъ велъній, своего слъпаго орудія. Сила эта-обычай. Трудно представить себъ, какое влідніе имбеть въ патріархальномъ оорцества обычай. Въ данномъ случат сила обычая сдерживаетъ произволъ стартичницы, въ извъстныхъ предълахъ никъмъ и ничъмъ кромъ нея несдерживаемый, и этоть факть достаточно выразительно показываеть, какъ велика эта сила. Въ задругъ вліяніе обычая направлено къ тому, чтобы охранять ея интересы, чтобы дать безусловный перевъсъ обществу надъ отдъльной личностью, которая должна отойти на самый задній плань, и старьйшина, слъпо повинуясь обычаю, сообразуеть свои дъйствія исключительно съ интересами задруги, хотя-бы они и не гармонировали съ его личными интересами.

Такимъ образомъ, видно, что личность каждаго изъ обыкновенныхъ членовъ задруги почти совершенно подавлена колдективнымъ лицомъ, которое то властью старъйшины, то сидою обычая уничтожаетъ въ зародышъ всякую самостоятельность, всякое стремленіе къ индивидуальности въ своихъ членахъ. Старъйшина представляется единственною личностью, но и въ немъ личное начало не развертывается въ той ширинъ, какая открывается ему его исключительнымъ положеніемъ. Вліяніе обычая, сдерживающаго проявленія произвола со стороны старъйшины, сказывается особенно ръзко въ имушественныхъ отношеніяхъ задруги.

Имущественныя отношенія задруги устроены очень оригинально. Все задружное имущество составляеть собственность не отдёльныхъ лицъ, даже не общую собственность всего ряда лицъ, составляющихъ въ данный моментъ задругу, а собственность задруги въ лицъ всъхъ ея настоящихъ, прошедшихъ и будущихъ членовъ. Каждое покольніе членовъ задруги только пользуется имуществомъ: глава задруги и ребенокъ послъдняго изъ ея членовъ имъютъ равное и неотъемлемое право пользованія—не болье. Право это дается просто тымъ, что извъстное лицо принадлежитъ къ задругъ; передаваться отъ одного человъка къ другому оно не можетъ. Поэтому наслъдство въ задружномъ имуществъ не имъетъ смысла: членъ, выходя изъ задруги, совершенно теряетъ всякія права на общее имущество; дъти, родившіяся въ задругъ, получаютъ право пользованія не какъ наслъдники своихъ отцовъ, а какъ самостоятельные члены. Надо сказать, что это характеристическое свойство имущественныхъ отношеній не составляетъ исключительной особенности задруги: оно—принадлежность всъхъ бытовыхъ формъ, построенныхъ на чистородовыхъ началахъ.

Такимъ образомъ, старъйшина, по отношенію къ задружному имуществу, только его управитель — и ничего больше. Онъ не имъетъ права на самостоятельное распоряженіе и малъйшей его частью. Какъ управитель, глава хозяйства, онъ производитъ разные хозяйственные обороты, покупаетъ, продаетъ—словомъ, дълаетъ все, что требуется общими интересами, но и то дълаетъ не иначе, какъ съ въдома и совъта тъхъчленовъ задруги, которые считаются достаточно компетентными въ этомъ дълъ, именно всъхъ совершеннолътнихъ мужчинъ. Очевидно, что власть, такъ стъсненная обычаемъ въ имущественныхъ отношеніяхъ, не можетъ быть вполнъ деспотическою, несмотря на весь свой видимый патріархальный абсолютизмъ.

Вотъ въ главныхъ чертахъ сущность устройства задруги. Устройство это показываетъ, что жизнь, которая могла уложиться въ тъсныя рамки задруги, еще насквозь пропитана родовыми началами. Родство, какъ основа общежитія, полное подавленіе личности родомъ, патріархальное управленіе, особенности имущественныхъ отношеній—все это существенныя свойства быта, основаннаго на родовыхъ принципахъ, и задруга является полнъйшей представительницей этихъ принциповъ. Многіе въка прошли съ тъхъ поръ, какъ другіе народы утратили подобныя формы семейнаго устройства, а славянская задруга все стоитъ,—стоитъ, какъ какой-нибудь древній памятникъ, говорящій объ иныхъ, давно-прошедшихъ временахъ. Но отчего-же духъ новаго времени, сметающій ста-

рое во всехъ закоулкахъ, куда онъ успеть проникнуть, отчего онъ не произвелъ никакого вліянія на задругу? Дъло въ томъ, что хотя славянскіе народы, сохранившіе задругу, н мало удалены по своему географическому положенію отъ вліянія Запада, темъ не менее до последняго времени историческія условія совершенно замыкали ихъ отъ этого вліянія, а тяжелый иноземный гнеть мышаль самобытному развитію, заставляя кръпко держаться за все національное, даже въ его мелочныхъ, случайныхъ и уродливыхъ проявленіяхъ. Кромъ того, при хищническомъ владычествъ турокъ, задруга представляла для человъка извъстныя гарантіи безопасности, какихъ была лишена отдъльная семья. Въ княжествъ Сербіи задружная форма задерживалась еще искусственно правительствомъ, которое находило, что эта форма выгоднее для государства, чъмъ обыкновенная семья, такъ-какъ, соединяя капиталь и трудь отдёльных лиць въ большія семейныя ассоціаціи, какова задруга, она увеличиваетъ благосостояніе народа. Это соображение имъетъ свою долю правды, но правительство воть что упускаеть изъ виду: пока отношенія человъка къ окружающему будутъ держаться на началахъ, выработанныхъ патріархальными, родовыми порядками, пока личность будеть подавлена родомъ, недопускающимъ и тъни индивидуальности въ своихъ членахъ, пока жизнь будетъ заключена въ тъсныя рамки родовой семьи, - никакой шагъ впередъ невозможенъ для народа. Народъ обреченъ на въчную неподвижность во встхъ сферахъ жизни, обреченъ быть муміей среди живыхъ людей. Какъ для сказочной царевны въ закодованномъ сиъ, будутъ для него проходить годы, столътія, не производя въ немъ ни мальйшихъ перемънъ, а кругомъ будетъ кипъть и волноваться жизнь, разрушая и сметая старое и постоянно созидая новое. Воть какую участь готовить сербское правительство своему народу, удерживая искусственно форму, ръшительно непригодную для нашего времени. Но, къ счастію, ни одно правительство не имбеть достаточно силы, чтобъ сдержать то, непригодность чего входить въ народное сознание, чтобъ заставить дичность отказаться отъ того, что начинаетъ чувствоваться ею, какъ сильная естественная потребность. Задруга начинаеть отживать свой въкъ и у юго-западныхъ сдавянъ.



Очень неръдки раздълы задруги, т. е. распаденія на составные элементы семьи, какъ въ княжествъ Сербіи, гдъ этому противодъйствуетъ правительство, такъ и въ другихъ славянскихъ земляхъ. Но еще замъчательные то, что въ задругу, гдъ она существуетъ и, повидимому, еще кръпко держится, начинаютъ проникать враждебные элементы, грозящіе ей разрушеніемъ въ близкомъ будущемъ и, вообще, служащие симптомами явлений совстмъ иного порядка, чтмъ ть, какія положены въ основаніи задруги. Къ числу наиболъе ръзкихъ изъ этихъ симптомовъ принадлежитъ развитіе въ задругъ частной собственности. Въ зародышъ мы встръчаемъ ее въ каждой задругъ, такъ какъ вездъ предоставляется члену право имъть что-либо свое, совершенно независимое отъ общаго: но размъръ этой частной собственности очень незначителенъ. Въ тъхъ-же мъстахъ, гдъ задруга начинаетъ предчувствовать возможность своего разложенія, тамъ члены начинають сильно стараться пріобръсть поболь ше въ свою частную собственность, чтобъ обезпечить себя на случай раздъла: частная собственность члена идетъ ему сверхъ того пая, который онъ, при раздълъ, получаетъ изъ общаго задружнаго имущества, дълящагося поровну между ветми кровными родственниками безъ всякаго раздичія. Средства для пріобратенія чего либо въ свою частную пользу членъ задруги находитъ въ постороннихъ заработкахъ. Кончитъ онъ свою обязательную работу на задругу, останется свободное время, -- онъ работаеть что-нибудь на сторону и деньги, полученныя за трудъ, есть его частная собственность. А то онъ можеть идти куда нибудь на чужую сторону и часть заработковъ отдаетъ задругъ, часть береть себъ; . если же задругъ нуженъ его трудъ, онъ можетъ нанять вмъсто себя работника. Такъ сколачиваетъ онъ нъсколько денегъ, на которыя можетъ пріобръсти и свой собственный кусокъ земли; но пользоваться этою землею отдёльно онъ не можетъ, а долженъ отдать его въ пользование задруги и только при раздълъ получаетъ его сверхъ того пая, какой слъдуетъ изъ общаго семейнаго имущества. Частную свою собственность членъ задруги можетъ передать въ наследство и, вообще, распоряжается ею безъ въдома и согласія прочихъ. Другимъ явленіемъ, противоръчащимъ основнымъ принципамъ задруги, служитъ выборъ старъйшины членами рода, причемъ избраннымъ бываетъ иногда и кто-либо изъ младшихъ членовъ, если онъ пріобрёлъ довёріе и расположеніе задруги какими-нибудь качествами ума или характера. Выборвая власть, конечно, не можеть отличаться тёмъ патріархальнымъ характеромъ, который составляетъ характеристическую черту задружнаго управленія.

Но зачёмъ-же мы такъ долго останавливаемся на задругъ? спросятъ, можетъ быть.

Всякій, кто присматривался къ той характерной формъ семеннаго устройства, которую такъ неопредъленно называють великорусской или большой крестьянской семьей, замътить рызкія черты сходства между нею и задругой. Въ иныхъ отношенияхъ сходство такъ велико, что заставляетъ почти отожествлять эти двв формы, какъ и дълаеть проф. Богишичъ въ своей внигъ: Pravni obicaji и Slovena. Но такое полное отожествление есть ошибка, и заметить ее нетрудно, если подойти къ фактамъ безъ предвзятой идеи и остеречься отъ увлеченія тіми чертами сходства, какія представляють великорусская семья и задруга. А черты сходства действительно поразительны. Великорусская семья, вкакъ и задруга, есть соединение ивсколькихъ родственныхъ семей съ общимъ имуществомъ: какъ тамъ, такъ и тутъ на первомъ планъ стоитъ общій интересъ, интересъ цълаго, которымъ поглощаются совершенно интересы отдъльныхъ частей. Задружному старъйшинъ соотвътствуетъ великорусскій большакъ, набольшій, хозяинъ. Совершенно такъ-же, какъ старъйшина, большакъ является представителемъ своей семьи во всъхъ ея вившнихъ сношеніяхъ. По отношенію къ личностямъ членовъ семьи его управленіе отличается тъмъ-же неограниченно патріархальнымъ, а по отношенію къ имуществу тёмъ-же почти исключительно распорядительнымъ характеромъ. Обычай и тутъ является тою-же верховною и подавляющею силою. Большакъ есть глава двора; онъ отвъчаетъ за свой дворъ относительно исправной уплаты повинностей, выполнения работь и обязательствъ, и съ нимъ заключаютъ всъ условія. Всъ члены двора подчинены большаку; онъ имъ назначаетъ работы въ домв;

онъ-же можетъ отдавать ихъ и въ работники. Большакъ есть онъ-же можеть отдавать ихъ и въ расотники. Большакъ есть полный распорядитель надъ деньгами и имуществомъ двора въ извъстныхъ предълахъ, обусловливаемыхъ обычаемъ и міромъ: онъ не можетъ совершенно произвольно растрачивать общее имущество, между прочимъ и потому, что если онъ употребитъ во зло свою власть, то міръ остановитъ его, по жалобъ прочихъ членовъ. Большакъ получаетъ нетолько всъ деньги, вырученныя отъ продажи продуктовъ хозяйства, но и тъ, которыя заработаны къмъ-бы то ви было изъ остальныхъ членовъ. Имущество есть общая принадлежность семьи, находящаяся въ завъдываніи домохозяина; отдъльной личной собственности у членовъ семьи почти нѣтъ, и потому по смерти ихъ наслъдство не открывается. Имущество это не составдяетъ также дичной собственности и самого большака, и подяетъ также личнои сооственности и самого обльшака, и по-тому, хотя при жизни его и находится въ его распоряженіи, но по смерти его, въ большей части губерній, оно обыкно-венно не дълится, а, продолжая быть общимъ достояніемъ семьи, переходитъ въ хозяйственное распоряженіе его преем-ника. Преемникомъ-же бываетъ или братъ, т. е. дядя остав-шимся сыновьямъ умершаго, или старшій изъ его сліновей. Если случаются раздълы, то имущество въ такихъ семьяхъ чаще всего дълится покольнио.

чаще всего дфлится покольно.

Все вышеприведенное есть ничто иное, какъ проявленіе тъхъ-же родовыхъ началъ, которыя управляютъ и задругой, слъдовательно, общихъ съ нею. Что-же въ великорусской семь особенность, и очень существенная, хотя и не бросающаяся ръзко въ глаза; все прочее, отличающее великорусскую семью отъ задруги, есть простое слъдствіе этой основной причины (разумъется, внъшнія, несущественныя различія, — результатъ различныхъ внъшнихъ условій — остаются сами по себъ).

Задруга — чистьйшая представительница родовыхъ началъ, которыя управляютъ встми проявленіями задружной жизни. Тъже начала, какъ мы уже видъли, господствуютъ и въ великорусской семью; но тутъ ихъ господство далеко не такъ безусловно, какъ въ задругъ. На борьбу съ ними выступаетъ новая сила, въ видъ начала экономическаю, трудового. Пока борьба эта ведется не за господство, а за право существованія; но тъмъ не менъе новый элементъ, вводимый

этою борьбою, нѣсколько ограничиваеть власть старыхъ началь и кладетъ свой характеризующій отпечатокъ на великорусская семья на огромномъ пространствъ Великой Россіи и отчасти Сибири не представляеть одной, прочно установившейся формы; начала, заправляющія ею, вездѣ одни и тѣ-же, но степень ихъ относительнаго значенія различна въ различныхъ мѣстностяхъ. Одни виды великорусской семьи ближе къ задругѣ, потому преобладаніе родовыхъ началъ въ нихъ безусловнѣе; другіе дальше отъ нея уклоняются и начало экономическое въ нихъ проявляется сильнѣе. Возьмемъ одну изъ формъ послѣдняго рода и посмотримъ, какую роль играетъ въ ней то, что мы называемъ началомъ экономическимъ.

Въ такой семьт право на власть дается не исключитель. но преимуществомъ старшинства, но вмёстё съ тёмъ способностью къ труду, къ наживъ. Старшій по лътамъ или степени родства стоитъ во главъ семьи обыкновенно только до тъхъ поръ, пока онъ можетъ работать, если не впереди другихъ, то, по крайней мъръ, наравнъ съ другими; какъ толь-ко онъ одряжлъетъ или, вообще, лишается способности къ работв, его мъсто замъняетъ другой, болье способный. Такъ же часто бываеть, что во главъ такой семьи, становится болье способный къ наживь, отстраняя другихъ, имбющихъ родовыя преимущества. Наживщики, и почти только одни наживщики, имъютъ въсъ и значение въ такой семью; имъ принадлежить семейное имущество, а не роду, какъ въ задругв. Если членъ семьи, работникъ, берется напр., въ солдаты, онъ имветъ право получить свой пай изъ того имущества, въ пріобратеніи котораго онъ участвоваль; но изъ того, что было нажито после него, следовательно, безъ его участія, онъ не получить уже ни мальйшей доли. Когда семья распадается, имущество дълится не по числу членовъ рода, какъ въ задругъ, а по числу лицъ, участвовавшихъ въ пріобрътении этого имущества, по числу наживщиковъ, и при этомъ право крови не имъетъ почти никакого значенія, между тэмь какь въ задруга имущество далится только между кровными родственниками. Родной сынъ хозяина, т. е. глава семьи, устраняется отъ участія въ ділежів, если онъ жилъ гдівнибудь на чужой сторонів и не помогаль семьів, между

тъмъ, какъ совершенно посторонній, напр., пріемышъ, работавшій на семью, выступаеть полноправнымъ членомъ и получаетъ настоящую долю. Если въ семьв, по какомулибо случаю, останутся одни малолетніе, неспособные къ работъ, и кто-нибудь изъ постороннихъ беретъ на себя какъбы роль опекуна, - ведетъ хозяйство, распоряжается всемъ и воспитываетъ малолетнихъ, то, когда эти последнія выростуть, они не могуть взять въ свои руки хозяйство и свое имущество, пока не умретъ опекунъ или не передастъ его самъ въ ихъ руки; по понятіямъ крестьянъ, онъ своимъ трудомъ на пользу наследниковъ во время ихъ малолетства пріобраль право старшинства, право считаться настоящимъ распорядителемъ дома и имущества, помимо законныхъ наследниковъ. И это понятно. Крестьянское хозяйство состоитъ изъ дома, скота, платья, домашней утвари и хозяйственныхъ орудій; все это въ извъстныхъ, очень умъренныхъ, размърахъ. Очевидно, что такое имущество не можеть быть капиталомъ, процентами съ котораго могли бы существовать малольтнія. При незначительности капитала первенствующая роль въ экономическихъ процессахъ принадлежитъ труду; поэтому немудрено, что въ случать, разсмотрънномъ выше, крестьяне отдають преимущество опекуну, представителю труда, передъ законными наслъдниками-представителями капитала.

Мы взяли изъ жизни воликорусской семьи ивсколько фактовъ, служащихъ проявленіемъ въ ней того, что мы назвали началомъ экономическимъ. Эти факты касаются главнымъ образомъ имущественныхъ отношеній членовъ: въ этой сферѣ экономическія начала естественно находятъ себѣ болье удобную почву. Отношенія личныя также не остались совершенно внѣ вліянія этихъ началъ, даказательствомъ чего служитъ выборъ въ хозяева самаго способнаго къ наживъ изъ членовъ семьи, какъ это бываетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ. Но вообще надо сказать, что личныя отношенія членовъ семьи сильнѣе подчинены господству родовыхъ, патріархальныхъ началъ, чѣмъ отношенія имущественныя. Откуда-же взялись эти экономическія начала, медленно подтачивающія основы патріархальныхъ порядковъ?

Увы, не какимъ-либо идеальнымъ свойствамъ русской натуры, не чувству уваженія къ труду, будто бы спеціально-

свойственному нашему крестьянину, должно приписать это ! явленіе: причина его въ крайне тяжелыхъ матеріальныхъ условіяхъ, которыми обставлена жизнь нашего крестьянства, въ той упорной въновой борьбъ за существование, которую оно должно вести съ природой и себъ подобными, вести подъ страшвымъ гнетомъ физическихъ и общественныхъ преградъ. Въ этой борьбъ изъ-за куска хлъба народъ утратилъ много изъ такъ-называемыхъ патріархальныхъ добродътелей, не замънивъ ничъмъ потеряннаго; въ этой борьбъ погибло много изъ того, что составляетъ поэзію въ міросозерцаніи первобытныхъ народовъ, которою дышуть пъсни всъхъ патріархальныхъ славянскихъ народовъ, все это потеряно великорусскимъ народомъ въ погонъ за кускомъ хлъба, за наживой. Потеря велика; но за то целостность патріархальнаго міровоззранія разрушена. Въ него закрался новый элементь, прямо ему враждебный; личность начинаеть сознавать себя, какъ нъчто самостоятельное. Если въ сознавание человъка вкрадывается мысль, что несправедливо отдавать преимущество происхожденію, зависящему единственно отъ слвного случая, передъ личными заслугами и достоинствами, въ значительной степени зависящими отъ самого человъка, -- это уже большой шагъ впередъ. Великорусская семья сдълала этотъ шагъ, оставивъ позади себя задругу, вращающуюся въ заколдованномъ кругу исключительно родовыхъ отношеній и понятій. Такимъ образомъ, великорусскую семью такого рода можно разсматривать по сравненю съ задругой, какъ форму прогрессивную.

Примъромъ того, какъ ръзко проявляются иногда въ жизни нашего крестьянства экономическія начала, можетъ служить одинъ видъ семьи: это, такъ сказать, семья фиктипная. Особенность ея въ томъ, что она состоитъ изъ лицъ, вовсе не связанныхъ между собою родствомъ, совершенно постороннихъ. Баронъ Гакстгаузенъ, который обратилъ вниманіе и на семейное устройство у русскихъ крестьянъ, такъ описываетъ одну такую семью, замъченную имъ въ селеніи Ярославской губерніи: "Главой семейства былъ бездътный старикъ, уже болье двадцати лътъ лишившійся жены, а большухой—вдова, его дальняя родственница, имъвшая пятнадцатильтнюю дочь; мужъ покойной дочери большухи былъ NB

женать въ другой разъ, и онъ-то съ своей женой и съ пятью дътьми исполняль главныя обязанности по хозяйству". Но въ этой семь все-таки есть нъкоторая родственная связь, хотя, очевидно, не она сплачиваетъ эту семейную ассоціацію, а экономическій разсчетъ. Мнъ случалось видъть семьи еще болье удивительныя. Напр., бездътный крестьянинъ приглашаетъ къ себъ на житье женатаго крестьянина изъ большой семьи. Этотъ крестьянинъ умираетъ, остается его бездътная жена, которую старикъ выдаетъ снова замужъ, принимая ея мужа опять къ себъ въ домъ, какъ бы зятя къ дочери. У этой четы опять нътъ дътей, онъ беретъ чужую дъвушку вмъсто дочери и выдаетъ замужъ, въ свою очередь, принимая въ домъ ея мужа. Такимъ образомъ, оказывается, что въ одномъ домъ живутъ три поколънія чужихъ: старикъ, замъняющій дъда, первая чета-второе поколье, и вторая чета-третье. И живутъ они себъ не лучше и не хуже другихъ семей чисто-кровныхъ, и никто не удивляется такой странной семью, такъ какъ она вовсе не ръдкость въ крестьянствъ. Такой союзъ людей, конечно, вынуждается экономической необходимостью, но отчего принимаеть онъ не форму свободной ассоціаціи, а ръшительно не соотвътствующую ему форму семьи? Вфроятно, отъ того, что крестьяне, находясь подъ вліяніемъ родовыхъ понятій, только съ союзомъ, имъющимъ видъ семейный, кровный, соединяють понятіе о прочности, гарантирующей цълость такого союза и исполненіе членами ихъ взаимныхъ обязательствъ.

Но если задруга, форма цёльная, не можеть болёе сопротивляться духу времени и распадается, тёмъ менёе устойчивой должна быть старая великорусская семья, въ самой себъ носящая зародыши своего разложенія. Законъ старается искуственно задержать великорусскую семью, какъ задерживаеть онъ и сербскую задругу; но что значить сила закона передъ естественною силою вещей? Большая семья крёпко держится лишь въ тёхъ мёстностяхъ, которыя болёе замкнуты отъ внёшнихъ вліяній; лишь только проникнуть туда какимъ-нибудь образомъ эти вліянія, семья начинаетъ дёлиться съ неудержимою силою. Особенно гибельны оказываются для большой семьи отхожіе промыслы, и на это есть двё причины: во-первыхъ, крестьянинъ, знакомясь во время пре-



быванія въ чужихъ мъстахъ съ иными порядками, инымъ семейнымъ устройствомъ, начинаетъ сильнъе сознавать недостатки своихъ домашнихъ порядковъ; во-вторыхъ, большіе заработки на отхожихъ промыслахъ пробуждають въ кресть. янинъ эгоистическое стремление не вносить заработаннаго въ общее семейное имущество, гдъ это заработанное перестаеть уже быть его частной собственностью, а пользоваться имъ самому, отдъльно. Подобнымъ сепаративнымъ стремленіямъ трудно пробудиться между членами семьи, которые остаются дома и занимаются земледёліемъ, гдё удача гораздо меньше зависить отъ личныхъ качествъ работника. Вообще, земледъльческія занятія болье, чьмъ промышленныя, благопріятствують существованію какъ задруги, такъ и ве-дикорусской семьи. Въ земледъльческихъ частяхъ Архангельской губ., напр., большая семья еще сохранилась, между тъмъ, какъ въ промышленныхъ-ея почти вовсе нътъ: родъ занятій есть одна изъ главныхъ, хотя, конечно, не единственныхъ причинъ, обусловливающихъ склонность народа къ той или другой формъ семейнаго устройства, къ большой или малой семьъ.

Малой семью принадлежить будущее. Уже и теперь она въ некоторыхъ местностяхъ совершенно вытеснила большую или составляеть преобладающую форму. Распространяется она чрезвычайно быстро: тамъ, где еще недавно, на памяти старыхъ людей, господствовала большая семья, теперь уже ея почти неть. Надо думать, что съ развитемъ промышленности, съ уничтоженемъ остатковъ крепостного права и съ новыми экономическими условіями великорусская большая семья скоро совершенно исчезнетъ или будетъ попадаться утолько какъ редкое исключене.

Крестьянская мадая семья, по своей внъшности, совершенно тожественна съ общензвъстною формою семьи, прянятой всъми цивилизованными народами; но одинаковый внъшній видъ прикрываетъ, въ данномъ случав, различное содержаніе, и наша крестьянская мадая семья представляетъ нъкоторое различіе даже съ семьей другихъ сословій русскаго народа. Образовавшись непосредственно изъ большой семьи, она унаслъдовала многія ея понятія и принципы; но они, сформировавшись въ новую форму, естественно нъсколько видоизмънились. Этотъ-то процессъ взаимодъйствія старыхъначалъ и новой формы и производить особевности, отличающія крестьянскую малую семью, какъ отъ большой крестьянской семьи, такъ и отъ семьи другихъ сословій. Ниже, разсматривая отношенія между супругами въ крестьянской малойсемьъ, мы увидимъ, въ чемъ заключаются эти особенности.

## **II. КРЕСТЬЯНСКАЯ ЖЕНЩИНА.**

Такъ развивались и измѣнялись тѣ рамки семейнаго устройства, въ которыя укладывалась жизнь женщины. Вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнялось, конечно, и ея положеніе, но измѣнялось гораздо меньше, чѣмъ можно было-бы предположить, судя по перемѣнамъ во всемъ сстальномъ. Великорусская большая семья, по отношенію къ женщинѣ, усвоила почти цѣликомъ патріархальныя иснятія задруги; малая же семья многое заимствовала у большой. Такимъ образомъ, даже въ малой крестьянской семьѣ положеніе женщины въ значительной степени опредѣляется понятіями, вынесенными изъ родового быта.

Каково-же положеніе женщины при господствъ родовыхъ понятій? Каждый знаетъ, насколько оно не завидно у славинскихъ народовъ, сохранившихъ патріархальные порядки. Обратимся къ фактамъ, которые будемъ брать какъ изъ жизни задруги, такъ и великорусской семьи: объ эти формы, какъ увидимъ ниже, не отличаются существенно ничъмъ по отношенію къ женщинъ, такъ-какъ экономическія начала великорусской семьи обходять женщину, которая почти никогда не бываетъ пріобрътателемъ въ полномъ смыслъ этого слова. Какое-же мъсто занимаетъ женщина въ родовой семьъ?

Если она дъвушка,—ея назначеніе, весь смысль ея существованія заключается въ томъ, чтобы уйти изъ своей семьи въ чужую, выйти замужъ. Если она замужняя, взята, значитъ, изъ чужой семьи, она привязана къ настоящей семьъ только своимъ мужемъ: умри онъ, она можетъ возвратиться назадъ въ свой родъ, но, можетъ, конечно, и остаться въ родъ своего мужа, въ томъ и другомъ случаъ, чтобъ работатъ, сколько есть силъ и за то получать содержаніе.

Значить, прежде всего въ положеніи женщины нізть прочности, нізть органическихь узь, которыя связывали бы ее съ семьей, и это одна изъ причинь, почему женщина занимаеть въ родовой семьй посліднее місто. Все ея значеніе въ подобной семьй заключается въ томь, что она должна исполнять всевозможныя работы по хозяйству и доставлять роду новыхъ членовъ, главнымъ образомъ, сыновей, какъ настоящихъ его представителей; дівочки только допускаются, какъ необходимое зло. Если у черногорца родится сынъ, объ этомъ радостномъ событіи даютъ знать ружейными выстрівлами; появленіе дівочки, разумітется, никто не думаетъ салютовать—никто не радуется ей.

Что родовые порядки не признають за женщиной никакого человъческаго достоинства, -- показывають самые обычаи, обусловливающие заключение брачнаго союза. Въ старину, при отсутствін центральной государственной власти или ея слабости, при распряхъ между родами, которые тогда были естественно сильные и значительные, чымь теперь. такъ-какъ только въ родовомъ союзъ личность находила защиту отъ произвола и насилія, въ то время славяне добывали себъ женъ похищениемъ. Распространяться на эту тему нътъ необходимости, такъ какъ объ этомъ довольно было говорено историками. Скажемъ только, что у морлаковъ до сихъ поръ сохранилось обрядовое похищение невъстъ. Когда водворились болье мирные порядки, такой способъ заключенія брачныхъ союзовъ со всёми его неудобными послёдствіями сділался неумістнымь. Его смінила покупка жень, которая и до сихъ поръ держится почти у всёхъ славянскихъ племенъ. У однихъ она сохранилась въ полной силъ, у другихъ, болъе развитыхъ, держатся слъды ея въ свадебныхъ обрядахъ, слёды, настолько ясные, что по нимъ можно заключить, какъ недавно еще потатнулась эта форма совершенія брачныхъ союзовъ. Есть писатели, и между прочимъ г. Богишичъ, которые во что-бы то ни стало желаютъ прикрыть ръзкую наготу того факта, что славяне до сихъ поръ стоятъ на ступени развитія, допускающей покупку жень, и объясняють этоть дикій обычай то такь, то иначе, то турецкимъ, то финскимъ, то татарскимъ и Богъ знаетъ еще какимъ вліяніемъ. Страненъ-этогъ квасной патріотизмъ! Поможетъ ли дълу то, что мы будемъ всякими возможными и невозможными средствами доказывать, что славинскому племени присуще, предпочтительно передъ всякими другими племенами высокое уваженіе къ женщивъ, что славянка всегда пользовалась большею свободой сравнительно съ женщинами другихъ народовъ; потомъ, видите ли, какъ то затерлись эти высокія свойства славянской натуры, которая, въроятно, по своей мягкости отпечатлъла на себъ всъ шероховатости и угловатости другихъ народовъ, приходившихъ съ нею въ соприкосновеніе. А тамъ, ужь, конечно, сброситъ она съ себя эти внъшнія шероховатости и воспрянетъ во всемъ блескъ своихъ прекрасныхъ природныхъ свойствъ. И эти quasi-патріотическія и ученыя галлюцинаціи выдаются за историческіе факты.

Въ своемъ первобытномъ неподкрашенномъ видъ обычай покупки невъстъ сохранился въ Славоніи, Далмаціи, Черногоріи, княжествъ Сербіи, въ нъкоторыхъ великорусскихъ губерніяхъ. Въ началъ нынъшняго въка въ княжествъ Сербіи произошелъ интересный экономическій феноменъ: спросъ на невъстъ превысилъ предложеніе. Такъ-какъ невъсты—такой товаръ, количество котораго не можетъ быть увеличиваемо по произволу, и цънность котораго, слъдовательно, всегда опредъляется уравненіемъ запроса и удовлетворенія, то явился естественный результатъ такого положенія вещей—цънность невъстъ поднялась. Невъсты такъ вздорожали, что бъдному человъку стало ръшительно не по средствамъ покупать этоти необходимый товаръ. Тогдашній сербскій князь Георгій Черный сжалился надъ бъдными людьми и издалъ законъ, опредълявшій таксу на невъстъ, — не больше дуката за штуку. Очевидно, храбрый князь нисколько не зналъ политической экономіи, а то не издалъ бы такого закона въ виду его совершенной безполезности передъ естественными законами вещей. Впрочемъ, намъ неизвъстны практическіе результаты этой экономической мъры.

этои экономической мъры.
Впрочемъ, въ большинствъ случаевъ цвна на невъстъ опредъляется обычаемъ, стъсняющимъ проявленія свободной конкурренціи. Въ Далмаціи за дввушку платится отъ десяти до дввнадцати золотыхъ дукатовъ. Въ Славоніи плата распредъляется слъдующимъ образомъ между членами задруги, изъ

M)

67

которой продается въ замужество девушка: старейшине дается 12 флориновъ, отцу дъвушки 19, матери 2, каждому изъбратьевъ по 6, остальнымъ членамъ задруги по 7. Въ Великороссін во многихъ мъстахъ сохранился обычай платы за невъсту, только, къ сожальнію, мы мало имвемъ подъ рукой фактовъ. Въ Мыщевскомъ увздъ Калужской губернін родитеди невъсты уговариваются о томъ, сколько денегъ женихъ долженъ заплатить за невъсту и останавливаются обыкновенно на суммѣ отъ 55 — 70 рублей, если позволяютъ средства; тоже въ Малоярославскомъ, Мосальскомъ и Тарусскомъ увздахъ. Въ Лукоянскомъ увздв Нижегородской губернии и въ другихъ мъстахъ той же губерни отецъ невъсты уговаривается съ отцомъ жениха на счетъ того, сколько женихъ долженъ заплатить деньгами и одеждой. Въ Моложскомъ увздъ Ярославской губернін плата за дівушку бываеть 20, 30 и 40 рублей и болъе, смотря по средствамъ. Въ Шадринскомъ увздв Пермской губерній отець жениха платить за невъсту для сына 3 — 30 рублей и т. д. Если не ошибаемся, тоже и въ Петрозаводскомъ и Повънецкомъ увздахъ Олонецкой губерніи. Въ нъкоторыхъ мъстахъ Костромской губерніи и въ особенности въ Нерехтъ, по словамъ Терещенки, не только объдные, но и богатые поселяне считають за безчестье отдать дочь даромъ. Чъмъ выше цъна, тъмъ больше чести для дъвушки, и о величинъ платы тотчасъ провозглашается по всей деревнъ. Въ Усть-Цыльмъ, Архангельской губерніи, въ одномъ изъ отдаленнъйшихъ уголковъ этой губерніи самымъ безцеремоннымъ образомъ рядятся о цвнв неввсты. Обряды при этомъ совершенно тъ же, что и при всякой куплъ-продажь: бьють другь друга по рукамь, запивають, передають изъ полы въ полу, какъ и всякій другой товаръ. Въ некоторыхъ юго-восточныхъ степныхъ губерніяхъ плата за невъсту опредъляется простою конкурренцією: кто больше дасть кладки (такъ называется плата за невъсту), за тъмъ и остается дъвушка. Если ужь ей черезчуръ противенъ покажется ея суженый и она, паче чаянія, заявить какой-либо протесть, то ее выталкивають просто-на-просто въ шею къ сватамъ, отъ которыхъ она, для соблюденія формальности, обязана принять паляницу, выталкивають подъ угрозою жестокаго наказанія за непослушаніе. Семья такъ твердо въ-



рить въ непреложность своихъ правъ на личность дъвушки, что ни слезы несчастной, ни угрозы ея сжить себя со свъту не имъютъ никакого вліянія на ръшеніе. Сдълка заключена, деньги получены; чего-же еще? Въдь и корова, которую ве-дуть со двора, можеть заортачиться въ воротахъ, такъ не-ужто-жь нарушать изъ-за этого сдълку? И, странное дъло, этотъ дикій обычай, виъсто того, чтобъ ослабъвать, распространяется въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ его прежде вовсе не было; напримъръ, въ Казанской губерніи, между бывшими кръпостными, возникъ этотъ обычай послъ освобожденія. Въ замъткахъ одного мироваго судьи встръчаемъ мы слъдующее любопытное мъсто, передающее собственныя мивнія крестьянъ объ этомъ предметъ. "Теперь пошло заведение на кладку, это какъ дошадь продаютъ, торгуются, какъ хорошіе цыгане, съ недвлю торгуются, разъ-другой изъ избы-то выдутъ, да помаленьку, по гривенкъ сбавляють, а женихъ-то зачастую и не видитъ невъсты. Одинъ у насъ эдакимъ манеромъ взяль чистую дуру: загнеть палець въ роть, да и сосеть. Прежде безъ кладки отдавали, да лучше было; я самъ въ бъленькой рубашкъ женился, а нынъ все красныя рубахи по-шли, а кладки менъе 25 или 50 рублей и не думай. Мы сво-его женили, такъ одной кладки 75 р. отдали, да шелки, да кумачи—сотъ семь уложили на разные подарки и угощенья: одно раззоренье и гръхъ! Сейчасъ и говоритъ свекровъли, деверьли: "ты и сама того не стоишь, что мы за тебя заплатили" и дальше и больше—словомъ-то ей въ лобъ, да въ лобъ,

тили" и дальше и оольше —словомъто ей въ дооъ, да въ дооъ, глядишь и до святыхъ волосъ дошло,а тутъ и къ мировому приспъло. ("Въстн. Европы" 1872 г., №2, ст. "Современная глушь").

Мы привели тъ изъ извъстныхъ намъ фактовъ, гдѣ обычай покупки невъстъ сохранился еще въ своей почти первобытной прелести. Но можно сказать положительно, что едвали естъ хотя одна мъстность въ славянскихъ земляхъ, гдѣ, въ свадебныхъ обрядахъ, не сохранилисъ бы болѣе или менѣе ръзкіе слъды, остатки этого обычая. Какое другое значеніе могутъ имъть всѣ эти дары и выкупы, которые женихъ долженъ давать то за косу невъсты, то за приданое, за сундуки съ имуществомъ невъсты и т. и.: въ какомъ бы то ни было видѣ, а женихъ непремѣнно долженъ поплатиться, и это господствующій обычай, какъ въ нашихъ русскихъ

крестьянскихъ свадьбахъ, такъ и въ свадьбахъ прочихъ славянъ.

Въ Болгарів, по крайней мірів, въ нівкоторых в містностях прямо опреділяется, за что вменно вдеть плата на этоть разъ въ видів цівннаго подарка, дівлаемаго невістів передъ вівнчаніємь: это цівна дівпичества. Не только женщина получаеть такую плату, но в мужчина въ нівкоторых случаяхь; напр., если вдова выходить замужь за юношу, то должна подарить ему что-нибудь.

Изъ всего приведеннаго выше прямо вытелаеть заплючене, что въ нравахъ славянскихъ племенъ нътъ никакого особеннаго уваженія къ женщинъ, къ ел человъческому достоинству. Въ цивилизованномъ обществъ возможно покупать женщину и толковать въ то-же время объ уваженіи къ ней; но такія первобытныя общества, какъ тъ, о которыхъ идетъ ръчь, руководствуются вполвъ своими непосредственными естественными чувствами, и не доходять до такихъ тонкостей, посредствомъ которыхъ совмъщаются вещи несовмъстимыя. И, разумъется, морлакъ, который обращается съ своей женой, какъ съ существомъ низшей породы, какъ съ животнымъ, поступаетъ искреневе и логичнъе чъмъ какой-нибудь цивилизованный человъкъ, покупающій женское тъло, и въ то же время проповъдующій прекрасныя вещи о правахъ женщины и т. п.

Да, надо быть очень развращеннымъ, чтобъ уважать то, что можно купить, чтобъ уважать человъческое достоинство въ товаръ, въ вещи, которую всегда можно получить въ обмънъ за извъстную сумму денегъ или вещей. Славянииъ, человъкъ вовсе не хитроумный, прямо и просто смотритъ на дъло. Купилъ, ну и значитъ властенъ дълатъ, что хочу: хочу съ кашей ъмъ, хочу съ масломъ пахтаю. А то еще захотъли какого то уваженія.

Изъ всъхъ юго-западныхъ славянъ черногорцы наиболье сохранили свою первобытную непосредственность; остатки родового быта у нихъ ръзче, чъмъ у другихъ славянскихъ племенъ,—и женщины въ Черногоріи пользуются меньшимъ уваженіемъ, чъмъ гдъ-либо. Трудно представить себъ болье униженное положеніе. Если черногорка идетъ и увидитъ, что какой-нибудь мужчина хочетъ перейти черезъ ея дорогу,

она должна остановиться и ожидать, пока онъ пройдеть; она не смъетъ пройти раньше. Когда мужчина идетъ мимо нея, она должна подойти къ нему, поклониться, поцъловать его руку, затъмъ уже идти дальше. Если мужчины приходять въ домъ, женщина должна ихъ привътствовать, цълуя имъ руки. Вотъ еще одинъ очень хактеристическій обычай, существующій у черногорцевъ, далматинскихъ мордаковъ, хорватъ и прочихъ сербскихъ племенъ. Если мужу приведется заговорить о жень, то онъ употребляеть при этомъ оговорку: "da prostite", т.-е. извиняется въ томъ, что завелъ рвчь о такомъ пошломъ предметв. Вукъ Караджичъ, извъстный собиратель сербскихъ пъсенъ и проф. Богишичъ объясняють этоть обычай стыдливостью поселянина, которому при словъ жена приходить въ голову мысль о его тайныхъ отвошебіяхъ къ ней. Объясненіе нъсколько натянутое: странно предполагать щекотливость, развитую до такихъ неестественныхъ размвровъ въ обществв, допускающемъ покупку невъстъ, плату за дъвичество и пр. Но пусть это объяснение будетъ и справедливо; все таки какъ долженъ мужъ относиться къ женъ, если онъ стыдится даже и говорить объ ней прямо, безъ оговорокъ?

Изъ соображеній, изложенных выше, о сущности устройства родовой семьи, а также и изъ того взгляда, какой въ ней мужчина имъетъ на женщину, вытекаетъ само собой, что роль женщины въ такой семь должна быть крайне незавидна. Правда, женщина есть членъ рода, такъ-же какъ членъ ея всякій ребенокъ, только-что явившійся на свътъ. какъ членомъ его считается и слуга и служанка. Но женщина не можеть быть полноправнымъ членомъ, какъ мужчина, не можетъ имъть никакого голоса въ дълахъ управленія семьей. Она должна только работать, работать и работать. Всякій мужчина въ семь старше ея. Въ задругь она не смветь даже свсть за трапезу вмвств съ мужчинами, а должна прислуживать имъ. Изъ этого, въ высшей степени подчиненнаго и зависимаго, почти рабскаго положенія женщины естественно следуетъ, что она должна быть обременена работой. Станетъ-ли высшій работать, если имветь возможность передать трудъ нисшему? И дъйствительно вездъ, какъ

въ задругъ, такъ и въ великорусской семьъ, женщина работаетъ едва-ли не больше мужчины, работаетъ, сколько позволяють ей выносить ея физическія силы. Въ княжество Сербін, по словамъ Миличевича, писавшаго о сербской задругь, трудно представить себъ, сколько разнообразныхъ обязанностей лежить на женщинь, что за каторжная жизнь ея въ семьы! Она няньчится съ дътьми, одъваетъ съ головы до ногъ себя, своего мужа и своихъ дътей, а иногда и нъкоторыхъ изъ остальныхъ членовъ задруги; коноплю для одежды она также должна выростить и обработать сама. Она готовить пищу и на своихъ плечахъ относитъ ее работающимъ на полв, иногда очень далеко. Наблюдать за скотомъ, кормить и поить его, доить, дълать масло, сыръ, носить воду, дрова — все это ея дъло: да мало ли еще какихъ найдется домашнихъ работъ. Часто женщины помогають мужчинамь и въ работахъ, считающихся спеціально мужскими, напр. полевыхъ, иногда даже вполнъ замъняютъ мужчину въ этихъ работахъ. Но мужчина никогда ни въ чемъ не замънитъ женщину, если бы она даже была больна, считая женскую работу унизительною для себя.

Въ Черногоріи, Герцеговинъ, Босніи и Сербіи, какъ и въ Веливороссіи, женщина не измъняетъ образа жизни, даже когда бываетъ беременна. Случается неръдко, что гдъ-нибудь, напр., въ лъсу, куда она идетъ рубить дрова, почувствуетъ она муки родовъ, тутъ-же рожаетъ безъ всякой посторонней помощи и относитъ ребенка домой. Сколько разсказовъ слыхали мы и въ Архангельской губерніи, какъ женіцины родятъ или на полъ и на пожнъ, такъ-какъ имъ некогда лежать въ горячую страдную пору, или въ лъсу, куда идутъ за ягодами и грибами, стараясь сдълать запасъ провизіи на зиму.

Въ Черногоріи у мужчинъ такъ развито сознаніе своего превосходства и господства надъ женщиной и вытекающаго изъ втого сознанія права воздагать на женщину наиболье тяжелыя работы, что тамъ не ръдкость видъть такую картину: жена, обремененная тяжелою ношей, едва идетъ по скаламъ и горамъ, а мужъ слъдуетъ за ней надегкъ, съ ружьемъ за плечами и съ чубукомъ въ рукъ. Вотъ картина, хорошо характеризующая отношеніе мужчины къ женщинъ у славянскихъ племенъ.

Извъстная чешская писательница Божена Нъмцова гово-

ритъ о словакахъ, живущихъ въ Венгріи, что и у нихъ женщина обременена работой. Словачки гораздо больше работаютъ, чъмъ ихъ сосъдки мадьярки. Вотъ тутъ и говорите о вредномъ вліяніи финскаго элемента на мягкіе и кроткіе нравы славянъ: извъстно, что венгры—одна изъ отраслей финскаго племени.

Излишне, кажется, даже и говорить о томъ, что вездъ женщины обязаны безпрекословно повиноваться мужчинамъ. Такъ-то

Въва протекали, все къ счастью стремилось, Все въ міръ по нъскольку разъ измънилось, Одну только Богъ измънить забывалъ Суровую долю славинки...

Изъ всѣхъ положеній женщины въ задругѣ есть одно, которое, повидимому, даетъ ей большія преимущества: это положеніе старшей, въ великорусской семьѣ большухи. Но въ чемъ-же ея власть? Она распоряжается женщинами, распредѣляетъ между ними работу, держитъ ключи отъ кладовыхъ и амбаровъ и вообще наблюдаетъ за домашвимъ хозяйствомъ. Несмотря однако на всю свою видимую власть и значеніе, она, по отношенію къ семьѣ, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ женщинъ. Ова не можетъ привимать участія въ управленіи общими дѣлами, между тѣмъ какъ право на такое участіе имѣетъ каждый мужчина, достигшій совершеннолѣтія; она все-таки считается ниже всякаго совершеннолѣтняго.

Затъмъ положеніе остальныхъ женщинъ разнится очень мало, почти не разнится по тягости обязанностей, возлагаемыхъ на каждую изъ нихъ, и по равенству или, върнъе, отсутствію всякихъ правъ, кромъ права быть накормленной и одътой. Дъвушкъ въ своей родной семьъ почти не лучше, чъмъ и чужой, взятой замужъ въ ту-же семью. Правда, родители дъвушки, особенно мать, по естественному чувству родительской любви, стараются дълать, что могутъ, для дочери; но на первомъ планъ стоитъ родъ, а для него дъвушка не дочь, а такой же членъ, какъ и другіе. Поэтому на дъвушкъ, какъ и на замужней лежатъ тягости общей семейной работы. У ней нътъ мужа и дътей, которыхъ она должна одъвать, ей поручаютъ брата или, вообще кого-либо, неуспъвшаго обзавестись женой.

А кромѣ того у нея есть большая дума и забота. Она знаетъ, что не нынѣ-завтра придетъ и ея очередь быть проданной въ чужой родъ (дѣвушки и въ задругѣ, и въ великорусской семъв отдаются замужъ поочередно), идти-же съ пустыми руками въ чужой домъ ей нельзя. Надо напрясть, наткать себъ приданаго, чтобъ видѣли будущіе ея родные, что она съумѣетъ исполнять, какъ слѣдуетъ, свои обязанности, будетъ одѣвать мужа и дѣтей; да и для себя надо заготовить побольше одежды, а тамъ въ чужомъ домѣ, уже некогда будетъ о себъ заботиться: и безъ того найдется много дѣла. При свадьбъ-же приведется обдаривать будущую родню, чтобъ глядѣла ласковъе, какъ придетъ она невъсткою, а на подарки надо заработать средства. Дѣвическая жизнь коротка, а сдѣлать надо много. Одной дѣвушкъ никакъ не управиться, и мать, разумѣется, помогаетъ ей чѣмъ можетъ, и тайно, и явно тянетъ въ ея сторону. Задруга не мѣшаетъ дѣвушкъ работать на себя, такъ какъ сознаетъ, что не хорошо отпустить своего члена въ чужую семью безъ приличнаго приданаго, отъ этого страдала-бы ея гордость. Не только не мѣ-А кромъ того у нея есть большая дума и забота. Она знанаго, отъ этого страдала-бы ея гордость. Не только не мъ-шаетъ задруга дъвушкъ, но даже помогаетъ ей заработать что-либо въ ея частную пользу. Такъ въ иныхъ мъстахъ что-либо въ ея частную пользу. Такъ въ иныхъ мѣстахъ назначаются для дѣвушекъ дни, когда онѣ могутъ сбирать плоды изъ общихъ задружныхъ садовъ, и собранные плоды дѣвушки относятъ на продажу въ городъ; въ другихъ мѣстахъ онѣ носятъ на продажу дрова. Иногда дѣвушки на свой счетъ, разводятъ шелковичныхъ червей, или имѣютъ свой собственный огородецъ: также могутъ ткать, прясть, вязать, шитъ на сторону. Заработки дѣвушки, конечно, обращаются въ приданое. При выходѣ дѣвушки замужъ семья пополняетъ, если у ней чего недостаетъ изъ приданаго, и беретъ на себя свадебные издержки. Но затѣмъ дѣвушка выходитъ замужъ, и всѣ ея разсчеты съ родною семьей кончены. Она уже чужая, членъ чужого рода, и ни на что не можетъ болѣе расчитывать отъ своего рода. Пусть умрутъ ея родители, пусть распадется—раздѣлится родная семья, она не больше можетъ надѣяться на участіе въ наслѣдствъ, какъ всякое постороннее лицо. Единственный случай, когда-бы могло къ ней перейти имущество ея родныхъ это, еслибъ вымерли всѣ до одного члена семьи, какъ мужескаго пола, такъ и женскаго. Нельзя сказать, чтобъ для женщины невозможенъ быль возвратъ въ родную семью. Еслибъ у ней умеръ мужъ и не осталось дътей, то она можетъ возвратиться домой. Въ нѣкоторыхъ мъстъхъ при свадьбъ пересчитывается все приданое невъсты передъ свекромъ и свекровью, чтобъ она могла принести его въ цълости, если случится ей возвратиться назадъ. Значитъ, женщина иногда и пользуется правомъ возврата, но ръдко. Въ родной семьъ она потеряла свое естественное мъсто, и возвращайся—не возвращайся, и какъ ни дурно ей въ семьъ мужа, не лучше будетъ и въ своей родной. Положение вдовы самое жалкое, дъвушка все-же имъетъ естественныхъ покровителей въ родителяхъ, замужняя въ мужъ; вдовъ-же не откуда ждать ни защиты, ни помощи.

Теперь посмотримъ, каково-же положеніе въ родовой семьъ замужней женщины, положеніе, къ которому служитъ подготовленіемъ вся жизнь дъвушки. Положеніе замужней женщины опредъляется, во-первыхъ, отношеніями ея къ роду, во-вторыхъ, отношеніями къ собственной ея семьъ, къ мужу.

По отношеню къ роду, какъ въ задругъ, такъ и въ великорусской семъъ, замужняя женщина прежде всего невъстка, сноха. Кто знакомъ сколько-нибудь съ народной жизнью, съ народной поэзіей, у того слово "невъстка" всегда вызоветъ цълый рядъ представленій, гнетущихъ душу. Чужая дальняя сторона, которая всюду горемъ посъяна, и печалью загорожена, и слезами поливана, и тоскою покрывана, что тоскою-кручиною "лютый свекоръ со свекровью," что медвъдь со медвъдицей, "лихія золовки" — все это въ сознаніи народа, выражаемомъ его поэзіей, неразрывно связано съ понятіемъ "невъстки".

А жиночкамъ та нема волі: У за пічку та воркунъ ворчить, У колысці та дитя кричить, Підъ порогомъ та свиня хрючить, А у печі та горщокъ біжить. Дитя каже, "Похитай мене!" Горщокъ каже, "Погодуй мене!" Свиня каже, "Погодуй мене!" Воркунъ каже, "Погодуй мене!"

У малороссовъ Волынской губервій есть одна характерная поговорка: "А хто воды принесе? Невістка. А кого быотъ? Невістку. А за що быотъ? За то, що невістка".

Можно было-бы привести цвлую массу народныхъ пвсенъ, пословицъ, поговорокъ, показывающихъ отношенія, существующія между родовой семьей и чужой женщиной, вошедшихъ въ нее въ качествъ невъстки.

Вся тяжесть домашнихъ работъ, о которыхъ было говорено выше, лежитъ главнымъ образомъ на замужнихъ женщинахъ, т. е. на невъсткахъ. Онъ должны работать и на родъ, и на свою семью. Что касается ихъ обязанностей по отношенію къ роду, то между ними существуеть строгое раздъление труда, основанное на извъстныхъ правилахъ, освященныхъ временемъ и получившихъ силу закона. Положимъ въ семьъ 5-10 замужнихъ женщинъ. Каждая изъ нихъ должна въ свою очередь, въ опредъленномъ порядко, наблюдать годъ за скотомъ, сбирать молоко, приготовлять масло и пр. Это въ княжествъ Сербіи. Въ великорусской семьъ бываетъ, что къ скоту приставляется та изъ невъстокъ, которая отличается большей физической силой и не годится на другія работы; въ техъ семьяхъ, где старшимъ отецъ свекоръ, онъ можетъ приставить къ скоту, какъ къ работъ бодъе трудной и непріятной, ту невъстку, къ которой меньше расположенъ. Остальныя женщины должны поочереди исполнять всё дёла по кухнё, обряжаться, т. е. мёсить хлёбъ, стряпать кушанье и носить его работающимъ на полъ. Каждая изъ женщинъ ображается по-недъльно, съ утра понедъльника до вечера следующаго воспресенья. Изъ невестокъ освобождается отъ обязанности ображаться только та, которая еще первый годъ замужемъ, да и то не во встхъ семьяхъ, а только въ тъхъ, гдв между членами господствуетъ согласіе и любовь. Въ большихъ задругахъ, если невъстиа обряжается, то она не обязана идти на полевую работу, въ малыхъ это не соблюдается.

Кромъ обычныхъ работъ по общему хозяйству каждая замужняя женщина должна еще работать на свою семью. А работы и на свою семью очень немало: ей надо съ головы до ногъ одъвать мужа и дътей, а то еще дадутъ одъвать свекра или неженатаго девери или какого-нибудь другого члена семьи изъ холостыхъ. Даже матеріялы для одежды она отчасти должна сама припасти. Напр., какъ у задруги, такъ и у великорусской семьи бываетъ общій конопляникъ, который орется общимъ плугомъ. Затъмъ каждому изъ отдъловъ семьи, который одъваетъ одна женщина, отдъляется частъ конопляника. Участокъ этотъ поступаетъ въ распоряженіе женщины и она должна его сама обработать, засъять, взростить коноплю, сжать ее, отдълить часть съмянъ на посъвъ слъдующаго года, затъмъ приготовить изъ растенія прядиво, соткать и сшить одежду.

Кромъ работъ внутри дома на женщинъ возлагается значительная часть работъ, общихъ съ мужчинами, напр., подевыхъ. У малороссовъ, переселившихся въ степныя юговосточныя губерніи и принявшихъ, подъ вліяніемъ великороссовъ, большую семью, хотя, вообще малороссы не склонны къ этой формъ, женщины обременены работой до невозности. "Лътомъ онъ вовсе не живутъ дома, а постоянно кочують въ степи, пася скоть; при ягненіи овець цълыя ночи должны онъ сидъть на морозъ, оберегая ягнять отъ собакъ. Кромъ того, онъ косять съно и жнуть хльбъ, вздять по дрова. Женщины должны также ходить караулить хлебъ: и для этого онъ отправляются верстъ за 5 въ хутора, часто оборванныя и голодныя, съ дътьми на рукахъ и съ люлькой, и тамъ, подъ палящимъ солицемъ, просиживаютъ цълые дни. Нервдко случается, что то ту, то другую женщину привозять со степи заболъвшею или даже мертвою". Эти факты касаются лишь одной мъстности, но они не лишены значенія для характеристики той тяготы, до которой доходитъ положение женщины въ родовой семьъ.

Да недьзя даже приблизительно перечислить всего, что относится къ женскимъ обязанностямъ въ семъв. Мужчина оканчиваетъ свои работы и отдыхаетъ; для женщины, особенно замужней, нътъ отдыха. Тысячи мелкихъ, невидныхъ работъ напрашиваются, лъзутъ въ глаза, держатъ ихъ въ состояніи постояннаго напряженія силъ, истощаютъ преждевременно ихъ здоровье, лишая всякой возможности отдохнуть, очнуться отъ этого безпрерывнаго, отупляющаго метанья изъ стороны въ сторону.

Изъ предъидущаго читатель могъ видъть, какъ тяжела судьба славянской женщины въ ея семъв, какъ матери, какъ жены и какъ невъстки. И такъ прошли для нея цълые въка подъ тяжестью непосильной работы, подъ давленіемъ семъи—рода, подъ кулакомъ деспота-мужа.

"Безпрекословно покорна и послушна своему мужу"—вотъ атестатъ, который можно выдать каждой изъ славянскихъ женщинъ тъхъ мъсть, о которыхъ мы имъемъ свъдънія; а свъдънія, коть короткія, но довольно выразительныя, есть почти о всъхъ славянахъ, начиная съ Черногоріи, Далмаціи, т. е. съ береговъ Адріатическаго моря, до Сибири включительно, значить, до береговъ Охотскаго моря. "Жена не смъетъ плавать по верху, она должна тонуть", говоритъ хорвать. "Мужь--глава жены и жена не можеть имъть своей воли, а должна исполнять волю мужа", думаеть болгаринь. "Худо мужу тому, у котораго жена большая въ дому", из-рекаетъ великороссъ и т. д. Женщина, затупленная рабствомъ и тяжкимъ трудомъ, своимъ собственнымъ признаніемъ даетъ санкцію этимъ ненормальнымъ отношеніямъ. Нъкто Рореръ (слова котораго приводятся въ книгъ проф. Богишича) говорить, что одна русинская женщина, которая пришла къ нему жаловаться на то, что мужъ брата прибилъ ее, говорила по этому поводу: "Я знаю, что такое право, какъ п нашъ судья. Мой мужъ можетъ меня бить и долженъ, если я ему не противна и если онъ имъетъ что-либо противъ меня. Но отъ его брата я никакъ не могу этого сносить: не онъ мой господинъ". Въ этихъ словахъ вылилось все profession de foi славянской женщинны. Они показывають, какъ въйлись въ ея плоть и кровь понятія о своей зависимости и подчиненности мужчинъ, лишь бы только она находилась къ нему въ извъстныхъ отношенияхъ. Побои для неи не злоупотребление власти, а совершенно законное и естественное ея проявленіе, до такой степени естественное, что отсутствіе этого проявленія считается явленіемъ ненормальнымъ, нарушающимъ гармонію супружескихъ отношеній, и ближайшее объясненіе этого ненормальнаго явленія жена находитъ въ охлажденіи къ ней мужа. Вышеприведенныя слова русинской женщины служатъ лучшимъ подтвержденіемъ фак-

та, о которомъ свидътельствовали иностранцы, писавшіе о старинной Россіи, — оакта, который подвергался сомнъвію со стороны русскихъ писателей вслъдствіе его кажущагося противоръчія съ простымъ здравымъ смысломъ, именно, что русскія женщины считаютъ побои мужа доказательствомъ его любви. Но какимъ образомъ побои могли получитъ такое странное значеніе? Та-же русивка объяснила Рореру, что побои свидътельствуютъ о силъ мужчины и его достоинствъ: если онъ казнитъ, то, значитъ, можетъ и миловать, можетъ защитить жену отъ обидъ. Въ этихъ словахъ можно найти объясненіе первочачальныхъ причинъ, которыя создали настоящее положеніе женщивы. Причины эти: оизическая слабость женщины и вытекающая изъ слабости потребность въ защитъ со стороны болъе сильнаго оизически. И мужья сознають эту свою обязанность по отношеніи къ женамъ. Хотя далматинскій морлакъ считаетъ себя несравненно выше жены и обходится съ нею деспотически, но никто посторонній не посмъетъ ее обидъть, кому мила жизнь.

Въ разныхъ мъстахъ Россіи существуетъ пословица, которая какъ-будто намекаетъ на одно исключеніе изъ общато закона, опредъляющаго отношенія славянской женщины къ мужчинъ. "Не въ Польшъ жена, не больше меня", или "У насъ—не въ Польшъ: мужъ жены больше", говорить за дурившій крестьянинъ, если ему кажется, что жена имъетъ кое-какія претензіи на значеніе и власть въ семьъ. Значитьли это, что польскій крестьяннъ иначе относится къ своей женъ, чъмъ русскій? Кажется, вътъ. Скоръе эта пословица указываетъ на непріязненныя отношенія русскаго крестьянива къ поляку, воспитанныя нашей политической исторіей. Въ тъхъ мъстахъ Польши, о которыхъ есть свъдънія, напр., въ Подляхіи, мужъ обращается съ женой такъ же, какъ и вездъ, такъ же неограниченна ето власть, такъ же бьеть онъ жен за всякую бездълицу, а она съ безропотнымъ терпъніемъ переноситъ свою горькую долю: "мой панъ", обращается жена къ мужу въ польскихъ народныхъ пъсняхъ. Замъчательно, что въ Сербіи, гдъ даже слуга называетъ хозянна только по имене, какъ всякій младшій старшаго, жена обтельно, что въ Сербіи, гдъ даже слуга называетъ хозянна только по имени, какъ всякій младшій старшаго, жена обращается къ мужу въ народныхъ пъсняхъ всегда со словомъ "господинъ". И русская женщина поетъ:

А милому ладъ Я сама головою Въковъчною слугою,

Вотъ какія отношенія устанавливаются между мужемъ и женой въ Сербіи. "Поужинавъ, женатые родичи обращаются къ своимъ женамъ съ такою повелительною ръчью: "обувь снимай!"... Положеніе сельской женщины самое тяжелое, потому что въ грубомъ крестьянскомъ быту мужъ относится къ своей женъ какъ къ рабочей лошади, и кромъ удовлетворенія своихъ животныхъ потребностей ничего другого въ ней не ищеть и не чувствуеть. Мужья бьють жень самымь безиеремоннымъ образомъ. Неръдко, въ присутствии всъхъ родичей, изъ-за какого-нибудь вздора мужъ кидаетъ въ жену табуреткой, а то и дубиной изъ огня.

Въ такомъ-то положении находится женщина. И никакой протесть съ ея стороны, никакое облегчение ея участи невозможны, пока держится родовое устройство семьи. Жену давить мужь, но ихъ обоихъ давить родъ, семья. Если бы женщина и довела мужа, какими либо средствами, до сознанія необходимости облегчить ея положеніе, то ей все-таки не было бы легче. Семья заставить мужа требовать отъ жены исполнения того, что считается ея обязанностью. Не станетъ онъ съ достаточной строгостью направлять жену на путь истины и добродътели—станутъ направлять его самаго. Варварскій принципъ отвътственности одного лица за другое въ полной силъ примъняется въ семьъ, держащейся на родовыхъ началахъ. Вотъ характерный разсказъ объ одномъ случав, бывшемъ въ селв Вологодской губерніи. Одна женщина осталась вдовою съ малолътними сыновьями. Такъ какъ ей одной трудно было поднимать дътей, она и пригласила отставного солдата, родственника ея покойнаго мужа, жить у нея въ домъ и помогать ей. Вотъ подросли дъти, и она женила старшаго сына. Все было ладно сначала. Только невъстка разъ начала стирать бълье; все бълье выстирала, а бълье солдата отбросила, говоря, что не хочетъ стирать на дружка свекрови. Узнала объ этомъ мать, но ничего не сказала ей, а позвала старшаго сына, мужа невъстки, и говорить: "Григорій, сходи-ка въ люсь, наруби розогъ". — За

чъмъ?—"Не твое дъло, поди". Сынъ отправился в принесърозогъ. "Ложись на полъ", приказываетъ мать. Зачъмъ? — "Ложись, послъ скажу".—Легъ сынъ, а она начала его съчь, приговаривая: "Учи жену, не давай ей воли, не давай ей говорить, что она не хочетъ стирать на свекровина дружка; мать ваша честная, а это не ея дружокъ, а вашъ благодътель, ростилъ васъ". Выстегала старшаго, зоветъ втораго: "Ложись и ты"! Да меня-то за что? въдь у меня нътъ жены...— "Ложись"! Выстегала и второго, приговаривая: "Не бери такой жены, которая станетъ меня дружками попрекатъ" и т. д. Такъ и высъкла обоихъ. Тогда старшій сынъ и говоритъ женъ: "Ахъ ты, такая-сякая, все вотъ тутъ изъ-за тебя: тебя нужно съчь! Ложись". И высъкли ее вмъстъ събратомъ. Такъ-то и направили жену на путь должнаго уваженія къ старшимъ.

Подобныя явленія повторяются постоянно въ нашихъ большихъ семьяхъ. Лишь только невъстка, особенно молодая, не привыкшая еще къ новымъ семейнымъ порядкамъ, какънибудь не угодитъ семьъ или скажетъ лишнее слово, которое покажется недостаточно полнымъ уваженія къ старшимъ, или даже просто имъетъ невеселый, недовольный видъ, какъсемья, въ лицъ старшаго, обыкновенно свекра, заставляетъ мужа учить жену. Невъсткъ напоминаютъ, что за нее деньги плачены, что она куплена для того, чтобы работать и безпрекословно исполнять малъйшія приказанія старшихъ; затъмъ привязывають ее къ чему-нибудь иногда за косы, и мужъ истязуетъ несчастную, чтобы урокъ покръпче запалъ въ ея памяти.

При такихъ порядкахъ, возможна-ли для женщины хоть какая-нибудь тънь борьбы?

Безропотно и тупо сносить славянская женщина свое иго, не протестуя противъ него даже порокомъ и преступленіемъ. Только тамъ, гдѣ родовая семья уже колеблется, гдѣ начинаетъ развиваться личное начало, и между прочимъ въ великорусской большой семьѣ, является этотъ видъ протеста. Тамъ-же, гдѣ въ нравахъ и понятіяхъ народа крѣпки еще родовые принципы, гдѣ личность не пробудилась для самосознанія, для заявленія о своихъ требованіяхъ, тамъ женщины славятся своими добродѣтелями, въ особенности

цъломудріемъ. И не только женщины, даже мужчины блестять чистотою нравовь, хотя, разумьется, грыхь или проступокъ болъе сильнаго и въ этихъ зародышевыхъ обществахъ значитъ менъе и менъе осуждается, чъмъ проступокъ слабаго. Но все-таки тамъ еще не дошли до того, чтобы считать легкой шалостью для мущчины то, что считается непростительнымъ гръхомъ для женщины. Если согръщившая жена босняка должна умереть въ ужасныхъ мученіяхъ, то и согръщившій мужъ въщается или убивается на мъстъ: разница въ оцънкъ преступленія того и другого, какъ видите, есть, но все-же не такая большая, какая допускается въ пивилизованныхъ обществахъ. Соблазнитъ какой-нибудь сербъ или болгаринъ молодую дъвушку, общество, окружающее его, не пожурить его легонько, какъ милаго шалуна добрая мамаша, въ сущности очень довольная проказой своего сынка, развлекающаго ея непроходимую скуку; нътъ, оно отнесется къ дълу серьезно и заклеймитъ позоромъ провинившагося, если онъ не поспышитъ женитьбой загладить свой проступокъ. Вообще, въ этихъ первобытныхъ обществахъ, несмотря на печальное положение женщины, взглядъ на извъстныя отношенія между полами естественные, проще и справедливъе, чъмъ въ обществахъ цивилизованныхъ. Если признается необходимымъ соблюдать, напр., супружескую върность, то это обязательно для обоихъ половъ, и, если мужчина дълаетъ себъ иногда поблажку, то никогда такъ беззавътно и нагло, какъ то мы видимъ часто передъ нашими глазами.

У юго-западныхъ сдавянъ разводъ очень дегокъ, несмотря на то, что почти всё юго-западные сдавяне, за исклюніемъ босняковъ, такіе-же православные христіане, какъ и мы. Препятствія къ разводу являются тамъ не со стороны церкви или закона, а со стороны того рода, который терпёль-бы отъ развода и который потому естественно стремится оградить интересы свои кровавою местью, такъ-что если мужъ безъ уважительной причины прогонялъ жену или жена уходила помимо воли мужа въ свой родъ, это вызывало жестокую вендетту, которая оканчивалась иногда полнымъ истребленіемъ одной изъ семей. Теперь-же двла улаживаются болёе мирнымъ образомъ. Захочеть мужъ развестись съ

женой додженъ заплатить за безчестіе въ ея родъ 50 талеровъ; захочетъ жена, отецъ ея долженъ заплатить столькоже въ родъ мужа. За женой признается право на разводъ. какъ и за мужемъ; эта равноправность зависитъ оттого, что туть дело касается не одной жены, но ея рода, въ который она должна возвратиться после развода. Но на деле выходить, что только одинъ мужъ можетъ пользоваться своимъ правомъ; въдь для того, чтобы жена могла поддержать свои требованія развода, необходимо согласіе родной задруги, которой не всегда пріятно возвращеніе этого ея члена, разъ сбытаго съ рукъ. Потому-то, въроятно, одинъ французскій писатель, писавшій о черногорцахь, говорить, что у нихъжена не можетъ искать развода. Мужъ не всегда даже и платитъ за безчестье въ родъ жены: если онъ удичитъ жену въ предюбодъяніи, то можетъ прогнать и такъ. Разводъ дълается очень просто: мужъ, въ присутствии священника или передъ судьей, а иногда и самъ собою, разрываетъ пополамъ какую-инбудь принадлежность жениной одежды, напр., платокъ, поясъ, и разводный актъ совершенъ. Мужъ можеть снова жениться, а жена выйдти замужъ. Потребность въ легкомъ разводъ такъ укоренилась въ нравахъ, что вся сила духовной власти, которая въ Черногорін до последняго времени была соединена съ свътской, не могла положить какихъ-либо ограниченій свобод'в развода. Отпущенная мужемъчерногорка не только не пренебрегается, но еще скорфе дъвушки находитъ себъ новаго мужа.

Также въ Сербін, Болгарін и др. мъстахъ духовенство не препятствуетъ разводу, особенно если его желаютъ объ стороны. Мужъ и жена выбираютъ каждый изъ своего рода по нъсколько человъкъ, которые уговариваются на счетъ вознагражденія. Иногда супруги и сами устраиваютъ между собою сдълку. Обрядовыя формальности развода вездъ сходны между собою, состоятъ въ переръзываніи чего-либо у одежды. Уходя, жена уноситъ то, что получила изъ своей задруги въ приданое; все-же, что было получено отъ мужа или отъ его задруги, должна оставить. Если есть дъти, то мальчики остаются отцу, дъвочки—матери.

Руководящіе принципы супружескихъ отношеній, выработанные народной мудростью, не вездъ примъняются и проводятся съ одинаковой послъдовательностью. Чъмъ болъе извъстный слой населенія или пзвъстная мъстность пользуется благосостояніемъ, съ которымъ въ массь обыкновенно соединяется и соотвътственно большая степень развитія, тъмъ болъе отступнетъ практика отъ послъдовательнаго проведенія этихъ принциповъ, строго признаваемыхъ въ теоріи. Наобороть, чемъ бедите и невежествените масса, темъ последовательные проводится грубая практика супружескихъ отношеній, проводится до того строго, что, наконецъ, низводитъ жену на степень животнаго, которое работаеть, что есть силь, и за все получаетъ только постоянные жестокіе побои отъ своего господина. Это соотвътствие супружескихъ отношений съ степенью развитія и благосостоянія народа можно прослъдить, даже не выходя за предвлы одной губерніи, напр., Архангельской. Одинъ увздъ находится въ лучшемъ экономическомъ положени, -- почва плодороднъе, клъбъ померзаетъ ръже, отхожіе промыслы дають жителямь значительные заработки, - народъ лучше живетъ, лучше одътъ, относительно гораздо болве развить, тамъ и положение женщины въ семьъ сносное. Рядомъ другой увздъ, гдв почва хуже, хлвбъ чаще померзаетъ, нътъ достаточно обезпечивающихъ постороннихъ промысловъ, народъ бъденъ и невъжественъ,—здъсь женщина отягощена непосильными работами и крайне унижена. Разница замътна даже въ близь-лежащихъ мъстностяхъ одного увзда. Возьмемъ деревню, которая находится недалеко отъ увзднаго города, на почтовомъ трактъ,—деревню, гдъ издавна помъщаются почтовая и обывательская станція, арестантская, квартира становаго: отъ постоянныхъ сношеній съ про-ъзжими и прохожими жители этой деревни гораздо бойчъе и развитве другихъ окрестныхъ крестьянъ, а содержание почтовой и обывательской, также извозъ, даютъ имъ значительные заработки — и тамъ во всей деревив мужья почти не бьють жень и женщины выглядять довольно самостоятельно. Другая деревня въ томъ-же увздъ, лежащая въ сторонъ, и мы видимъ, что тамъ возможенъ фактъ въ родъ того, что мужъ съчетъ въ присутствіи гостей, въ числь которыхъ находятся и сельскія власти, свою жену за-то, что она недостаточно скоро или недостаточно въжливо подала угошеніе пьяной компаніи, - и это никого не возмущаеть. И такая разница совершенно понятна: чемъ человекъ беднее. боле ственень окружающими неблагопріятными условіями, твив, естественно, онъ недовольные, раздражительные: развитой чедовъкъ въ такихъ обстоятельствахъ постарается замкнуть въ себъ свое недовольство, но невъжественный всегда будеть переносить его на окружающее, на другихъ "срывать сердце". Ближайшій-же предметь, на которомъ всего удобиве сорвать сердце, это жена: лишній кусокъ хльба, лишняя копьйка,все можетъ обратиться въ причину недовольства, проявляющагося побоями. Въ такихъ положеніяхъ всего удобите примъняется теорія супружескихъ отношеній, которая создана родовыми принципами подъ вліяніемъ тъхъ-же двухъ условій: невъжества и бъдности. Крестьяне сами сознають отношение между бъдностью и тяжелымъ положеніемъ женщины въ семьъ. Одна крестьянка, которой мы предложили вопросъ на счетъ того, какъ обращаются мужья съ женами въ данной мъстности, такъ отвъчала: "извъстно, въ богатствъ-и женъ хорошо, и мужъ для нея лучше, потому не-изъ-за чего имъ ссориться; а какъ доведется нужду дълить, - тутъ ужь не жди добра". II до какихъ-же безобразныхъ последствій доводить этоть дележъ нужды! Измъненіе къ лучшему матеріяльныхъ условій жизни нашего крестьянства, вфроятно, въ скоромъ времени измънило бы къ дучшему и отношенія мужа къ женъ. Станетъ меньше нужды, меньше поводовъ къ недовольству и раздраженію, -- ръже будеть терпъть побои жена; существующій фактъ болъе мягкихъ отношеній мало-по-малу обратится въ обычай, на основаніи котораго женщина, привыкшая уже къ инымъ формамъ своихъ супружескихъ отношеній, станетъ и отстаивать свои права; варварскія теоріи, рѣже и рѣже примъняясь на практикъ, наконецъ, забудутся и новая практика вызоветь новыя, болье гуманныя, теоріи.

Положеніе крестьянской женщины въ родовой семью крайне тяжело. Но мы видёли, что тв-же родовыя начала, въ основаніи этой семьи, господствують даже и тамъ, гдё уже вовсе нёть патріархальныхъ формъ, о которыхъ было говорено раньше. Выигрываеть-ли, значить, что-нибудь крестьнка отъ перемёны формъ, отъ замёны большой семьи малою? Можеть быть, эта перемёна также мало значить для нея, какъ и замёна чисто патріархальной задруги большою великорусскою семьею съ экономическимъ характеромъ?

Женщина много боролась и борется и до-сихъ поръ, чтобъ разрушить родовую семью. Покуда эта форма кръпко держится, женщина пассивно покоряется своей горькой доль. Но лишь только почувствуеть она возможность жизни, основанной на иныхъ началахъ, какъ въ ней тотчасъ-же пробуждается и сознаніе всей тягости ея настоящаго положенія и горячее стремленіе къ его измъненію. Родовые принципы, уже пошатнувшіеся, находять въ ней противницу, озлобленную въковой тяжестью, которая лежала на ней такимъ невыносимымъ гнетомъ. Всъ свои орудія обращаетъ она на борьбу съ этими принципами. Орудія, которыми она искусно пользуется, - хитрость, клевета, постоянныя ссоры изъ-за всякихъ мелочей и т. п. Дъйствія этихъ орудій въ каждомъ отдъльномъ случав совершенно незначительны; но взятыя въ своей совокупности, они составляютъ ръшающую силу, что и выражается въ народныхъ пословицахъ, напр.: "Жен-скій обычай не мытьемъ-такъ катаньемъ". "Мужикъ клиномъ, баба блиномъ, а тожъ дойметъ". "День ворчитъ, ночь верещить, плюнь да сдёлай". "Женская лесть безъ зубовь, а съ костями сгложетъ". "Баба бредить, да чорть ей вёритъ" и т. п. Дълая различными способами невыносимою \ общую семейную жизнь, постоянно дъйствуя на мужа, уже и безъ того пошатнувшагося въ своей инстинктивной привязанности къ родовымъ принципамъ, она достигаетъ таки своей цъли, раздъляетъ семью. Народъ вездъ, какъ у великоруссовъ, такъ и у другихъ славянъ, признаетъ женщину, какъ злую противницу общей совмъстной родовой жизни и считаеть ее главною причиной паденія стараго порядка, который въ силу рутины кажется ему лучшимъ, хотя на практикъ самъ-же онъ отдаетъ предпочтение новому. Въ

первомъ, т. е. въ томъ, что женщина есть врагъ старагопорядка, народъ правъ, но основной причины, разумъется, надо искать не въ женщинъ: она только воспримчивъе отнеслась къ вліянію новыхъ началь, которыя объщають ей хоть нъсколько облегчить ея положение. Замъчательно елинодушіе, съ которымъ крестьне сваливають всю вину новыхъ порядковъ на женщину: оабы, моль, все безчинствують, никакъ не могутъ емъстъ ужиться. Если возразить, что вотъ было-же время, и недавно еще, какъ десятки бабъ уживались вмъстъ, то крестьяне дълають обыкновенно глубокомысленное замъчание на счетъ иныхъ временъ. "Время нынъ совсъмъ другое, все не попрежнему идетъ" эти слова, неемотря на ихъ незамысловатость, все-таки достаточно ясно выражають сознаніе, что въ жизнь начинають вторгаться какія-то иныя роковыя силы, заправляющія действіями людей помимо ихъ личныхъ взглядовъ, вкусовъ и желаній. Тотъ же отецъ, который будетъ говорить, сколько есть силъ, противъ дълежа, непремънно раздълитъ своихъ сыновей: "иныя времена". Правда, встръчаются отцы и даже матери, которые, пользуясь какими либо выдающимися качествами ума или характера, сдерживають еще свои семьи, но это послъдніе изъ могиканъ. Интересно, что несчастная невъстка и туть является козломь отпущенія за все зло, которое видять въ раздълахъ сами крестьяне. Это они и выражаютъ въ пословицахъ, напр., "невъсткъ милы семейныя руки, а не милъ семейный горшокъ", т. е. что завистливая, жадная невъстка рада пользоваться общимъ семейнымъ трудомъ, но не можеть спокойно выносить расходовь, которые требуются большою семьей.

Выше мы показали, подъ вліяніемъ какихъ неблагопріятныхъ условій складывается жизнь женщины и въ малой семьв, особенко въ твхъ сферахъ, гдв сильнве неввжество и бъдность, слъдовательно, и въ нашемъ крестьянствв. Да и ежедневный опытъ каждаго, кто только имълъ возможность соприкасаться съ жизнью массъ, достаточно твердо устанавливаетъ тотъ фактъ, что положеніе женщины и въ малой семьв низшихь слоевъ общества очень не завидно. Такъ изъ за чего-же боролась и борется женщира такъ упорно? Неошибается-ли она въ надеждахъ на улучшеніе своего поло-

женія? Въдь если прежде давиль родь, то теперь также давить семья въ лицъ мужа, воплотившаго въ себъ всъ атрибуты власти. принадлежавшей коллективной личности родовой семьи. Нътъ, инстинкты женщины не обманули ее. Разрушеніе родовой семьи было первымъ шагомъ къ освобожденію женщины. Хотя между этимъ первымъ и дальнъйшими шагами по тому-же пути могутъ пройти сотни и тысячи лътъ, -всеже этоть первый шагь безусловно необходимъ для того, чтобы могла возникнуть потребность въ следующихъ. Но, что еще важите, онъ, самъ по себъ, улучшилъ положение женщины. Если народная философія и-перенесла вполив свои теоріи зависимости и безправности, выработанныя принцинами родового оыта, на супружескія отношенія малой семьи и требуетъ примъненія этихъ принциповъ, все-такиостается въ полной силъ то обстоятельство, что малая семья не такое удобное поле для практики этихъ принциповъ, какъ семья большая. Одна личность мужа просто-на-просто не имъетъ физической возможности сосредоточить въ себъ ту систему давленія, которую практикуєть родь и которой требуеть, во имя своихъ старыхъ идеаловъ, народная мудрость. Женщина, стоящая лицомъ къ лицу только съ своимъ мужемъ, всегда можетъ воспользоваться какимъ либо своимъ имуществомъ физическимъ, нравственвымъ или умственнымъ, если имъетъ ихъ, чтобъ завоевать себъ извъстную долю свободы, пріобрътеніе которой немыслимо подъ давленіемъ рода, и женщина неръдко пользуется этой выгодой своего новаго положенія. Кром'в того, въ крестьянской малой семь'в мы встръчаемся съ однимъ вліяніемъ, парализующимъ нъсколько силу дикихъ традиціонныхъ взгядовъ на женщину. Этимъ парализующимъ вліяніемъ является устройство крестьянской малой семьи въ экономическомъ отношеніи, вынуждающее для женщины нъкоторую долю самостоятельности. Для успъщнаго веденія хозяйства семьи, въ которой сначала только два работника-мужъ и жена, необходимо строгов раздъление труда. Правда, раздъление труда есть и въ родовой семью; но тамъ женщины дишены всякой самостоятельности: онъ просто машины для выполненія извъстныхъ заранъе распредъленныхъ и предписанныхъ семьею работъ. Между тъмъ въ малой семьъ женщины въ своей области: пользуются почти полною самостоятельностью, такъ какъ мужъ по необходимости долженъ ввърить ей эту область.область домашняго хозяйства, не имъя никакой физической возможности въ нее вмъшиваться. Поэтому жена въ малой семью обыкновенно почти полная распорядительница своей части и продуктовъ своего хозяйства. Она можетъ продавать, напр. масло, молоко, яйца, печеный хльбъ и т. д.: можетъ на вырученныя деньги покупать, что захочеть, и производить разные обороты. Мужъ не вмъшивается въ дъда женинаго хозяйства, потому что у него не остается на это времени отъ своихъ хлопотъ и заботъ, а существующій фактъ обращается въ обычай, по которому мужъ считаетъ себя какъ-бы не въ правъ распоряжаться принадлежностями женинаго хозяйства. Въ Малороссіи, гдъ вслъдствіе особенныхъ мъстныхъ историческихъ и бытовыхъ условій, гораздо раньше распалась родовая семья, чемь въ Великороссіи, такое раздъленіе труда, обязаностей и правъ доведено до значительной степени. Мужъ никогда не вмъшивается въ дъла жены, предоставляя ихъ на полное ея благоусмотръніе и произволъ: "се бабске хозяйство", говорить малороссъ. Есть одна мадороссійская пословица, гдъ въ юмористической формъ выражается взглядъ мужа на хозяйство жены, какъ на нъчто самостоятельное, совству независящее отъ него: "коли моя жінка така, нехай свині борошно ідять", т.-е. мужъ мститъ своей женъ тъмъ, что позволяетъ свиньямъ ъсть муку, относящуюся къ хозяйству жены. Ясно, что жена-хозяйка не можеть быть въ такихъ рабскихъ отношенияхъ къ мужу, какія требуются народной мудростью: мужъ поневоль долженъ смотръть на жену, какъ на товарища, съ которымъ вмъстъ трудится для созиданія ихъ общаго благосостояніяучоловікъ и жінка то една спілка" (товарищество), выражается малорусскій народъ. Но грубые инстикты темнаго человъка, - инстинкты, укръпленные въковой привычкой и преданіемъ, часто берутъ верхъ надъ здравымъ смысломъ, заставляющимъ мужа жить дружно съ товарищемъ-женой въ видахъ своей собственной пользы.

Есть еще одинъ обычай, распространенный вездъ между нашимъ крестьянствомъ, обычай, вытекающій прямо изъ родовыхъ порядковъ, но въ новомъ своемъ примъненіи въ ма-

дой семь в оказывающій благопріятное вліяніе на положеніе женщины. Это отношеніе мужей къ приданому женъ. Родовая семья, давая приданое за дъвушкой, выходящей замужъ, имъетъ свой интересъ въ томъ, чтобъ оградить это приданое отъ покушеній той семьи, въ которую дъвушка вступаетъ. Въ нъкоторыхъ мъстностяхъ дълаютъ открыто перечень всъхъ вещей, которыя даются за дъвушкой, чтобъ она могла принести ихъ въ цълости назадъ, если случится ей вернуться въ родную семью. Изъ этого возникъ обычай, по которому приданое стало считаться неприкосновенною собственностью жены, т. е. неприкосновенною для той семьи, въ которую вошла женщина и гдъ она въ огромномъ большинствъ случаевъ и оставалась навсегда. Этотъ обычай такъ твердо укоренился, что во всей цълости перешелъ и въ малую семью. Въ этой послъдней онъ явился съ новымъ значеніемъ, какого не имълъ въ семьъ родовой: онъ сталъ служить нѣкоторой точкой опоры для женщины въ ея стремленіи къ улучшенію ея положенія.

Тотъ-же принципъ раздъльности имуществъ и независимости приданаго жены отъ мужа, какъ извъстно, проводится и въ нашемъ законодательствъ. Наши законы проводятъ принципъ раздъльности имуществъ до возможной тонкости, ставя супруговъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ по имуществу совершенно такъ, какъ постороннихъ: они могутъ дарить, продавать и покупать, закладывать другь другу и постороннимъ лицамъ, безъ въдома и согласія одинъ другого; они могуть делать между собою всякіе договоры по имуществу, какъ и посторонніе: мужъ, напр., можетъ нанимать квартиру въ домъ жены, можетъ служить у нея управляющимъ имъньемъ, прикащикомъ, пожалуй, простымъ работникомъ и т. д. Крестьянству неизвъстны наши законы объ имущественных отношениях супругов, но обычай развиль въ немъ, по крайней мъръ, въ тъхъ его частяхъ, которыя не подавлены окончательно непосильной двойной тяжестью крайней бъдности и непроходимаго невъжества, замъчательное уважение въ собственности жены, состоящей главнымъ образомъ въ ея приданомъ. Причины этого, съ одной стороны, завлючаются въ болъе независимомъ положении жены, какъ хозяйки и полной распорядительницы въ домашней сферъ

малой семьи, съ другой стороны, въ свъжести воспоминаній о томъ порядкъ, когда имущество жены защищалось ея родомъ, который не прочь былъ и заявить на это имущество свои притязанія. Выше сказано, какое малое значеніе имветь въ родовомъ быту право полной собственности, которое замъняется въ большинствъ случаевъ правомъ пользованія. Жена, отходя въ чужую семью, съ имуществомъ, полученнымъ изъ своей родной, не считалась полной госпожей этого имущества, не могла распоряжаться имъ вполнъ, не могла назначать послъ себя наслъдниковъ: право-же полной собственности предполагаетъ право посмертнаго распоряженія, произвольнаго назначенія наследниковъ. Поэтому и въ малой семью женщина до сихъ поръ не завъщаетъ своего приданаго; обычай туть вполнъ имъетъ силу закона. Если у нея остались дъти, то приданое имущество идетъ имъ и при этомъ она имъетъ свободу распредълить, кому что должно поступить. Но если она умираетъ бездътною, то приданое непремънно идетъ назадъ ея отцу или вообще родственникамъ, и этотъ обычай никогда не нарушается. Мужъ, по обычаю, получаетъ послъ умершей бездътной жены только извъстныя вещи, которыя даются ему какъ бы на память, напр., постель, икону и нъсколько другихъ мелочей; все остальное онъ долженъ возвратить въ полной цълости и сохранности въ семью жены. Если даже и останутся дети, родственники жены все-таки считають себя вправъ вмъшиваться въ распоряжение имуществомъ покойной, защищать его отъ хищничества мужа и даже взять къ себъ на сохранение до возраста дътей. При такихъ обычаяхъ за мужемъ естественно не признается право распоряжаться имуществомъ жены, и крестьянство строго смотрить за соблюдениемь этого обычая. Всякій нарушающій его подвергается общественному презранію и если дало дойдетъ до волостного суда, -- онъ непремънно возстановитъ попираемыя права жены и накажеть виновнаго. Это обстоятельство, которое въ родовой семь почти ничего не значило для женщины, въ малой семь способствуетъ увеличенію ея самостоятельности, опирающейся на ея хозяйственное значеніе. Интересно наблюдать, какъ сами крестьянки держатся за право неприкосновенности ихъ имуществъ. Кроткая, слабая женщина ожесточается, когда задъвается это ея право. Она тотова перенести всякія мучевія, лишь-бы сохранить имущество, на которое мужъ иногда, чаще въ иьяномъ видь, заявляетъ свои притязанія. Женщины жестоко порицаютъ и смъются надъ тою изъ нихъ, которая, живя въ согласіи съ мужемъ, позволяетъ ему распоряжаться своимъ имуществомъ. Этотъ фактъ, встръчающійся изръдка въ крестьянствъ, служитъ у женщинъ наиболъе въскимъ аргументомъ противъ браковъ по любви. "Живи съ мужемъ по любви, да по согласію, говорятъ онъ, такъ онъ и выманитъ все твое добро, — ни съ чъмъ и останешься." Онъ готовы цълую жизнь вести съ мужьями жестокую борьбу для огражденія своихъ имущественныхъ правъ и, надо отдать имъ справедливость, — энергически защищаютъ ихъ.

Но не приданое, какъ уже сказано выше, служитъ основой нъсколько болъе самостоятельного положения женщины въ малой семьв, а ея положение, какъ хозяйки, какъ самостоятельнаго работника. Это ея значение признается и ценится крестьянами, что и выражается въ ихъ пословицахъ, напр., "Мужъ задуритъ, половина двора горитъ, а жена задуритъ и весь сгоритъ", или другая еще выразительные: "мужъ возомъ не навозитъ, что жена горшкомъ наноситъ", и т. п. Изъ этого видно, какая разница между положеніемъ женщины въ большой и малой семьяхъ: мы говоримъ объ ея экономическомъ значеніи. Въ большой семьт она-механическая рабочая сила, и только; ни мальйшей доли собственной иниціативы не можеть она внести въ свой трудь, которымъ распоряжается семья. Въ малой семьв женщина работаетъ не меньше, а иногда, пожалуй, и больше, какъ признають сами крестьянки, особенно если есть маленькія дъти и нельзя взять кого-вибудь на помощь, но за то она распорядительница своего труда: тутъ есть къ чему приложить не одну силу мускуловъ, но и свою сообразительность, свой умъ и знанія, -- свои душевныя силы. Она видить теперь ясно, что отъ ея ума и трудолюбія зависить ея благосостояніе и благосостояніе ея дътей. Женщина малой семьи по необходимости должна сбросить съ себя отупъніе и апатію, -продукты ея прежняго рабскаго положенія, такъ-какъ новое ея положеніе вызываеть къ дъятельности тъ ея силы, которыя были парализованы отсутствіемъ ихъ примъненія въ родо-

вой семьв. Вотъ еще одна изъ причинъ, почему женщива такъ стремится къ малой семьв: она инстинктивно чувствуетъ, что тутъ будетъ хоть какой-нибудь просторъ ея подавленнымъ душевнымъ силамъ.

Благотворное вліяніе экономическаго принципа, двлающаго изъ крестьянской супружеской четы одну спілку—товарищество, каждый изъ двухъ членовъ котораго самостоятельно работаетъ въ своей области для созиданія ихъ общаго благосостоянія, сильно уменьшается, а иногда и вовсе уничтожается твми допотопными теоріями насчетъ неограниченной власти мужа и его правъ на личность жены, о происхожденіи и значеніи которыхъ было говорено выше. Но какое важное значеніе имветъ въ крестьянскомъ супружескомъ союзв экономическій принципъ, видно особенно тогда, когда личность мужа съ его самодурными и деспотическими замашками, устраняется, когда женщина остается вдоми замашками, устраняется, когда женщина остается вдо-вой. Вотъ тутъ-то и можно отчетливо видъть, какая огром-ная разница между положеніемъ женщины въ большой и ма-лой семьяхъ. Ничего не можеть быть унизительнъе той ро-

лой семьяхъ. Ничего не можетъ быть унизительнъе той роли, которую играетъ вдова-женщина въ родовой семъв. Для нея потеряна та маленькая точка опоры, которую она находила въ значеніи своего мужа и его естественномъ покровительствъ и защитъ: ей не кому пожаловаться на обиды и притъсненія; ей не у кого просить защиты,—и вотъ на нее возлагаются самыя тяжелыя работы; она дълается предметомъ, на которомъ каждый можетъ срывать свое сердце.

Быть снохой вдовой въ большой семъф—нътъ болъе тяжелой доли для крестьянки. У овдовъвшей женщины два исхода: возвратиться въ семью ея родителей, если она бездътна, или выдти замужъ. Но въ родной семъф она потеряла свое естественное мъсто и тамъ ей обыкновенно не лучше, чъмъ и въ семъф покойнаго мужа; выдти-же замужъ удается далеко не всякой, такъ какъ крестьянинъ предпочитаетъ дъвушку вдовъ, которая цънится значительно ниже. Правда, у черногорцевъ охотнъе женятся на вдовахъ, чъмъ на дъвушкахъ; но это обычай исключительный. Какъ-же опредъляется положеніе вдовы въ малой семъф? Опредъляется оно довольно оригинально и въ этомъ-то опредъленіи рельефно выступаетъ экономическій принципъ. Народу вовсе не-

извъстны законныя указныя части, которыя наслъдують супруги изъ имуществъ одинъ другаго; эти искусственныя и ни на чемъ не основанныя четвертыя и седьмыя части не нужны народу, который ръшаетъ дъло гораздо проще и разумиве. Если у женщины вдовы есть дъти, то она наслъдуеть все имущество мужа, то-есть, върнъе, не наследуеть, а получаеть его въ пользование, причемъ обязана распоряжаться имъ въ интересахъ дътей; если она не заботится объ этихъ интересахъ, расточаетъ имущество или выходитъ вторично замужъ, надъ имуществомъ назначается опека, состоящая обыкновенно изъ родителей или родственниковъ мужа. Если же она остается навсегда вдовой, то можетъ распологать имуществомъ, пока дъти не выростутъ и не захотять дълиться: тогда она получаетъ на прожитокъ долю, равную долямъ сыновей, или идетъ къ кому-нибудь изъ нихъ на содержаніе, или, наконецъ, всъ сыновья обязуются принимать извъстное участіе въ содержаніи матери. Но особенно оригинально опредъляется положение бездътной вдовы. Если она прожила съ мужемъ недолго, то за ней не признается право на имущество мужа, такъ какъ она ничемъ не заслужила, не заработала этого права. Въ такомъ случав она получаетъ свое приданое, кое-что изъ имущества мужа, напр., его подвънечное платье, которое дается ей, по обычаю, какъ-бы на память о муже, и затемъ выходитъ снова замужъ, или возвращается къ родителямъ, или уходитъ на сторону на заработки, а имущество мужа идетъ его родителямъ или родственникамъ; впрочемъ, еслибъ она пожелала остаться у лица, получившаго имущество мужа, обывновенно свекра или деверя, - тотъ не имъетъ права отказать ей въ пріють. Но если она долго жила съ мужемъ, то своимъ трудомъ она заработываеть право на все имущество мужа, и никто не можеть у ней оспаривать этого права, для признанія котораго не нужны никакія духовныя завъщанія. Чувство справедливости было бы страшно возмущено въ крестьянинъ, еслибъ кто сталъ оспаривать у такой жены наследство, опираясь на законъ. До какихъ, иногда, высоко гуманныхъ проявленій доходить это чувство, видно изъ одного обычая, распространеннаго во всей Архангельской губернін. Еслибъ дъвушка или женщина жила съ мужчиной безъ вънчанья

продолжительное время, то послъ его смерти она признается его наслъдницей, помимо всякихъ родственниковъ, все равно, есть-ли у нея дети, прижитыя съ нимъ, или нетъ. Когда мы спрашивали у крестьянь объясненія этого обычан, они такъ и говорили, что женщива, которая прожила въкъ съ мужчиной, работала съ нимъ и для него, заботилась о немъ - больше всъхъ имъетъ право на его имущество. Крестьянина сильно возмутиль-бы факть, встръчающійся сплошь и рядомъ въ другихъ сословіяхъ, мимо котораго совершенно равнодушно проходять люди, гораздо болве развитые, -- тотъ фактъ, когда, въ силу закона, какіе-нибудь дальніе родственники покойнаго, которыхъ онъ могъ даже никогда не знать, выбрасывають на улицу женщину, пожертвовавшую для него всвиъ, двлившую съ нимъ много льть горе и радость, выбрасывають иногда съ дътьми, которыя выросли въ извъстныхъ привычкахъ довольства и вдругъ, въ одну минуту, дълаются безпріютными нишими съ позоряющей кличкою незаконнорожденныхъ. Никакой законъ, никакой судъ не въ состояніи чёмъбы то ни было помочь женщинъ, находящейся въ такомъ положении. Въ крестьинствъ-же вполнъ признаются права такой женщины на обезпечение имуществомъ ея сожителя. Вздумаетъ ктолибо нарушить ея право, даже изъ самыхъ близкихъ подственниковъ ея сожителя напр., родной его брать, волостной судъ тотчасъ возстановить эти права, хотя-бы женщина не могла представить никакихъ фактическихъ доказательствъ, что покойный желаль передать имущество именно ей: до: статочнымъ доказательствомъ считается самый фактъ сожительства. Даже право на пользование земельнымъ участкомъ до ревизін переходить иногда къ такой сожительниць, тогда какъ оно невсегда передается даже законнымъ женамъ, а часто идетъ въ семью мужа. - его отцу или брату. Не знаемъ, повсемъстно-ли распространены въ нашемъ крестьянствъ такія гуманныя возэрвнія на извъстныя отношенія между мужчиной и женщиной, если эти отношенія и не скрыплены законнымъ порядкомъ, но представляютъ прочный союзъ, а не простую мимолетную связь; но въ Архангельской губерніи ръшенія волостныхъ судовъ подтверждаютъ, что этотъ обычай принадлежить къ прочно установившимся обычаямъ.

Ръшенія волостныхъ судовъ, которыми мы располагаемъ за ивсколько лють, съ самаго того времени, когда вошло въ дъйствіе новое "положеніе" о крестьянахъ, давшее волостнымъ судамъ значительную долю самоуправленія, по всёмъ увздамъ Архангельской губерніи представляють большой интересъ какъ для изучающихъ народъ вообще, такъ въ особенности для изучающихъ его понятія о справедливости. Эти ръшенія представляють не мало данныхъ для уясненія занимающаго насъ вопроса на счетъ того, каково положение женщины въ крестьянской малой семью (такъ какъ это въ Архангельской губерній господствующая форма) и какъ народъ относится къ взаимнымъ отношениемъ мужа и жены. Надо сказать, что волостной судъ почти никогда не отказывается разбирать дёла между супругами, касаются ли эти дъла личныхъ или имущественныхъ отношеній, хотя, собственно говоря, онъ не имфетъ никакого права мфинаться въ эти дъла: покрайней мъръ въ числъ предметовъ, подлежащихъ въдънію волостнаго суда по сельскому судебному уставу, вовсе не упоминаются дъла между супругами, кромъ исковыхъ по имуществу. Да оно и понятно, - наши законы, примъняясь во всей своей строгости, почти исключаютъ возможность какихъ-либо дёль между супругами, кромё дёль по имуществу, гдъ супруги выступають уже какъ лица постороннія,--и діль уголовныхъ, которыя не входять въ кругъ въдънія волостнаго суда. Законъ ничего не представляетъ для личности женщины, какъ жены, и ни одно судебное мъсто не можетъ принять просьбу отъ жены хоть бы на счетъ того, чтобъ ее защитили отъ самоуправства мужа, если только она не представить доказательствъ, достаточныхъ для возбужденія противъ мужа уголовнаго преслъдованія, которое можеть отправить его въ каторгу, законъ можеть только водворить ее въ совместное жительство съ мужемъ. Ничего не можетъ сдълать для женщины, и потому не двлаеть, ни одно судебное мъсто, кромъ волостнаго суда. Мало того, что волостной судъ разбираеть дёла между супругами, вовсе не подлежащія его въдънію, -- онъ часто постановляеть рашенія, совершенно противорачащія и духу, и буквъ закона, и, надо сказать, что многія изъ такихъ ръшеній направлены въ пользу женщины, въ защиту правъ

ея дичности. Мы вовсе не хотимъ сказать, что ръшенія крестьянскихъ судовъ всегда направлены въ защиту слабагоотъ злоупотребленій властью сильнаго; ніть, мы котимътолько сказать, что многія рышенія могуть показаться очень гуманными человъку, знакомому съ холодной черствостью положительнаго права, если сопоставить его положенія съ ръшеніями волостныхъ судовъ. Волостной судъ въ своихъ ръшеніяхъ, въ извъстныхъ предълахъ, вполнъ выражаетъ собою народное юридическое сознаніе супружеских в отношеній со всъми его противоръчіями, неясностью, сбивчивостью. Въ ръшеніяхъ почти нътъ ничего твердо установленнаго, ясно и точно формулированнаго. Нътъ ни одной стороны супружескаго вопроса, которая-бы одинаково понималась и получала одинаковое опредъление въ различныхъ судахъ, -- даже въ одномъ и томъ-же судъ; все зависить отъ частной постановки вопроса, отъ обстоятельствъ дъла. Но чтобъ оріентироваться въ этомъ хаосъ, надо приномнить, что такой-же хаосъ существуеть и въ сознании народа, а причина его заключается въ борьбъ двухъ враждебныхъ элементовъ, одного-традиціоннаго, требующаго полнаго господства мужа надъ безправною и униженною женою со всеми аттрибутами господства-беззавътнымъ самодурствомъ и побоямя, съ другой-новаго, нарождающагося подъ вліяніемъ распаденія родовой семьи и появленія новой формы семейнаго устройства. требующей иткоторой доли самостоятельности для женщины. Эти два противоположныя теченія постоянно борются: то то, то другое береть верхъ въ различныхъ мъстностяхъ, въ разныхъ семьяхъ одной мъстности, даже въ разное время въ одной семьъ. Чъмъ сильные въ крестьянины здравый смыслъ, не затемняемый одуряющей объдностью и безвыходно-тяжедою обстановкой, тъмъ болъе склоненъ онъ видъть въ женъ товарища, съ которымъ ему необходимо въ собственныхъ видахъ поддерживать хорошія отношенія. По привычки, воспитанныя въками и обратившіяся почти въ инстинкты, часто берутъ верхъ надъ разсудкомъ; какой мужъ, напр., не покуражится надъ женой хоть подъ пьяную руку или подъ вліяніемъ расходившейся страсти? Тъмъ отрадите наблюдать въ ръшеніяхъ волостныхъ судовъ проявленія противоноложнаго теченія. Туть они удобнье для наблюденія, чьмъ въсамой жизни, между прочимъ и потому, что выступаютъ отчетливъе: судъи, являясь въ судъ, естественно относятся къ фактамъ болъе разсудочно, чъмъ частные люди, когда имъ приводится не разбирать и обсуждать чужія дъла, а самимъ дъйствовать.

Посмотримъ-же, какъ рѣшаются въ волостныхъ судахъ различныя дѣла и затрудненія, вытекающія изъ супружескихъ отношеній, личныхъ и по имуществу, и постараемся прослѣдить тѣ два противоположныхъ теченія крестьянской мысли, о которыхъ было говорено выше.

Истцами являются главнымъ образомъ жены. Мужья обращаются къ суду гораздо ръже и почти исключительно съ жалобами на самовольный уходъ женъ. Дъло въ томъ, что молодыя женщины; которыя не могуть привыкнить къ своему новому положению, въ качествъ жены, уходятъ неръдко къ своимъ родителямъ въ родную семью, гдв имъ естественно легче дышется, особенно первое время, пока онв недостаточно привыкнуть къ тягостямъ супружескихъ обязанностей. Воть въ такихъ-то случаяхъ мужья и обращаются въ волостной судъ, прося возвратить жену; если судъ не находитъ достаточно уважительныхъ причинъ для отлучки жены, онъ заставляеть ее возвратиться къ мужу и иногда еще наказываеть за самовольный уходь. Но и туть, въ мотивировив ръшеній, выступаеть экономическій принципь, лежащій въ основании семьи: жена наказывается не потому, чтобъ она своимъ самовольнымъ уходомъ нарушила какое нубудь отвлеченное право своего мужа, а просто потому, что отъ ея отсутствія страдають ихъ оощіє семейные интересы, которыми она пренебрегаеть. Когда одна замужняя женщина прожила у своихъ родителей, противъ воли мужа, лътнее страдное время, то судъ приговорилъ родителей уплатить мужу убытки, причиненные отсутствиемъ жены. Вотъ на какихъ практическихъ соображеніяхъ основываются крестьянскія понятія о справедливости. Наши крестьяне, особенно крестьяне съверные, были всегда поставлены въ слишкомъ невыгодныя и тяжелыя условія, которыя не позводили развиться симпатической сторонъ ихъ души; нъжныя и утонченныя чувства, которыми блещеть малороссійская народная поэзія, совевршенно чужды, какъ нравамъ, такъ и поэзіи,

нашего свиернаго крестьянства. Любовь, напр., почти не играетъ никакой роди въ жизни крестьянъ и для супружескихъ отношений кажется вещью нетолько не необходимою, но положительно лишнею и даже вредною. Поэтому, если женщина уходить отъ мужа, не дълающаго ей повидимому никакихъ непріятностей, то пониманіе нашего крестьянства ръшительно отказывается снизойти до того исихологическаго процесса, который съ непреодолимою силою отталкиваетъ женщину отъ нелюбимаго мужа и можетъ довести, да и доводить нередко, какъ свидетельствуеть наша уголовная хроника, до ужасныхъ крайностей съ цвлью отъ него отдълатьен во что бы-то ни стало. Крестьяне не могутъ объяснить этого явленія иначе, какъ или вмѣшательствомъ сверхъестественныхъ силъ, —порчей, или "дуростью" жены, отъ которой они не прочь попытаться и исправить женщину посредствомъ универсальнаго орудія исправленія, завъщаннаго мудростью предковъ-розогъ. Намъ попалось одно ръшение такого назидательнаго характера, - ръшеніе, производящее тяжелое впечатленіе. Мужъ жалуется волостному суду на жену, убъжавшую неизвъстно куда послъ трехъ недъль брачной жизни, и проситъ возвратить ее къ нему и подвергнуть наказанію за самовольный уходь. При разбирательств'в дела оказалось, что жена дъйствительно ушла изъ дому тайно во время отлучки мужа, не сказавшись свекру, къ своимъ родителямъ въ другую деревню, откуда и была приведена матерью. Судъ разсудиль дело следующимь оброзомы: "такъкакъ она дъйствительно упила самовольно, и притомъ съ тъмъ намъреніемъ, чтобъ избъгнуть своего мужа, собственно неимъющаго на нее никакихъ неудовольствій, по мибнію нашему, отъ дурости своей, но не по помъщательству ума, то, соглано изъявленному желанію мужа ея, за дурость и убъгъ отъ мужа наказать розгами пятнадцатью ударами". Это самое возмутительное ръшеніе, возмутителенъ и мотивъ его, тъмъ болъе, что волостной судъ не въ правъ подвергать женщину телесному наказанію. Но надо помнить, что судъ постановилъ такое ръшеніе только потому, что не видъль никакого резонлаго основанія въ поступкъ женщины и неосновательный, по его мивнію, поступокъ приписаль ея дурости, т.-е. глупости; отъ дурости-же необходимо попытаться исправить ее, о чемъ просить и мужъ, которому, конечно, непріятно и неудобно жить съ женой, только и помышляющей, какъ-бы убъжать изъ дому безъ всякой видимой причины.

Конечно, волостной судъ, въ давномъ случав, выступаетъ въ очень непривлекательномъ видв. Въдь что-бы ни говорили о суровомъ отношени нашего дъйствующаго законодательства къ женщинъ по вопросамъ, вытекающимъ пзъ брачной жизни, все-же дъло никогда не дойдетъ до того, чтобы наказать женщину розгами за уходъ отъ мужа. Совершенно справедливо: за-то мужъ можетъ вытребовать ее къ себъ и заставить жить вмъстъ съ собой во что-бы то ни стало, какъ-бы ни были уважительны причины, заставившия ее избъгать совмъстной жизни. Если мужъ вздумаетъ поучить жену,—это онъ можетъ. Правда, нельзя попросить какое-либо судебное мъсто, чтобъ оно приговорило жену къ наказанію розгами,—и самъ мужъ долженъ быть остороженъ въ выборъ средствъ для наказанія жены, такъ какъ слишкомъ грубыя могутъ, пожалуй, и самого его подвергнуть отвътственности предъ мировымъ, а то и передъ уголовнымъ судомъ; но развъ жестокіе побои—все, чъмъ человъкъ можетъ совсъмъ отравить жизнь другого человъка, находящагося въ такихъ обязательныхъ отношеніяхъ, какъ жена къ мужу? А между тъмъ почти невозможно заставить мужа отпустить отъ себя жену, если онъ этого не желаетъ.

Волостной судъ такія дъла устраиваетъ слъдующимъ об-

Волостной судъ такія дёла устранваетъ слёдующимъ образомъ. Является молодая женщина и жалуется, что мужъ, проживъ съ нею недёли двё по заключеніи брака, вдругъ начиваетъ жестоко бить ее. Какъ устраиваетъ судъ это дёло? Онъ не присуждаетъ мужа къ одному изъ тёхъ относительно легкихъ наказаній, какими имѣетъ право располатать, такъ-какъ это только напрасно ожесточило-бы мужа. Не предаетъ судъ отвётчика и дёйствію уголовнаго правосудія, которое вёдаетъ дёла о жестокихъ побояхъ, такъ какъ для нашего крестьянина довольно несообразнымъ дёломъ показалось-оы считать побои жены уголовнымъ преступленіемъ. Онъ ръбіаетъ дёло просто и естественно, котя и противозаконно: отпускаетъ жену жить къ ея отцу на неопредёленное время, т. е. до тёхъ поръ, пока мужъ не пожеда-

етъ обращаться съ нею по человъчески; судъ приговорить также отобрать отъ мужа приданое и отдать женв. Мы знаемъ одинъ очень интересный случай изъ жизни мъстнаго престыянства, случай такъ сходный съ разсказаннымъ, что подробности, которыя мы изложимъ, представитъ какъ-бы иллюстрацію къ вышеприведенному. Молодой крестьянинъ женился на молодой дъвушкъ изъ одной съ нимъ деревни, сосъдкъ. Они выросли вмъстъ и хорошо знали другъ друга. Любили-ли они другъ друга—неизвъстно, такъ-какъ мъст-ные крестьяне слову "любовь", примъняемому къ взаимнымъ отношеніямъ молодыхъ людей, придаютъ всегда неудобное значеніе; выходить за мужъ по любви считается для дъвушки постыднымъ. Но молодая женщина совмъщала въ себъ всв качества, которыхъ крестьянинъ требуетъ отъ своего идеала жены: была работяща, здорова, необыкновенно сильна для женщины, красива, скромна, изъ зажиточнаго дома и потому съ хорошимъ приданымъ. Недълю или двъ послъ брака молодые прожили хорошо, въ миръ, любви и согласіи. Вдругъ, безъ всякой видимой причины мужъ началъ задумываться и сторониться отъ жены; потомъ возненавидълъ ее до такой степени, что положительно не могъ выносить ея присутствія. Лишь только она попадалась на глаза, онъ начиналъ бить ее чъмъ-попало и, наконецъ, ударилъ ножемъ по шев. Рана, къ счастью, была неглубока и неопасна, но дъло принимало, очевидно, слишкомъ серьезный оборотъ, чтобъ его можно было предоставить естественному ходу. Хотя противъ мужа смъло можно было возбудить уголовное преследованіе, но никто и не подумаль объ этомъ. Жена ушла къ родителямъ, которые черезъ волостной судъ взяли съ мужа росписку въ томъ, что онъ не будетъ требовать жену къ себв и возвратитъ ея приданое: приданое онъ дъйствительно возвратилъ, кромъ тъхъ вещей, которыя, по обычаю, остаются у мужа послв смерти бездетной жены, какъ было сказано выше. Мы съ большимъ интересомъ слъдили за развитіемъ этой драмы, финаль которой быль, впрочемъ вовсе не драматическій. Когда жена ушла къ родителямъ, мужъ отдълидся отъ брата, съ которымъ жилъ сообща, обратилъ свое довольно порядочное хозяйство въ деньги и отправился въ Интеръ. Прожившись тамъ, спустя годъ или даже меньше.

онъ вернулся въ свою деревню и пожелаль жить снова съ женой. Но родители ръшительно не котъли отпустить дочь, такъ-какъ хозяйство ея мужа было совсемъ разстроено. Межиу тымь молодой женшины хотылось жить съ мужемь, и она начала постоянно видаться съ нимъ тайкомъ отъ своихъ родителей; но уйти къ нему она не смъла, несмотря на все свое желаніе и на его просьбы. Ни супруги, ни родители и не подозръвали, что мужъ имъетъ полнъйшее право вытребовать къ себъ жену. Тайныя свиданія между нашими супругами продолжались до тъхъ-поръ, пока молодая женщина не почувствовала себя беременной; въ то-же время общество сдало мужа въ солдаты. Тогда родители не стали уже удерживать дочь и она уфхада въ губернскій городъ къ своему мужу солдату. "Зачвиъ вы отпустили дочь къ мужу?" спрашивали мы у матери, женщины бойкой и смышленой. "Да какъ ее не отпустить то? Въдь онъ теперь солдатъ, можетъ ее и по этапу вытребовать, не то что крестьянинъ". "А крестьянинъ не можеть?" "Извъстно, не можеть, коли не захотъль съ ней жить, какъ слъдуеть, по закону"... Этотъ случай, помимо своего юридического значенія, имфеть еще большой интересь потому, что мы тутъ наталкиваемся на одно явленіе, которымъ въ престыянствъ сильно увеличивается сумма несчастій въ супружеской жизни. Это явление есть суевърие, къ сожаленію, до сихъ поръ, играющее видную роль въ жизни нашего крестьянства, даже въ наиболъе развитыхъ его слояхъ. Когда мы просили крестьянъ объяснить, отчего, по ихъ мивнію, можеть произойти такой, нерыдко встрычающійся факть. что молодой мужъ вдругъ, безъ всякой видимой причины, начинаеть чувствовать къ своей женъ отвращение, доводящее его до безумныхъ крайностей, то крестьяне единодушно объясняють это порчей. Сейчась явится на сцену и человъкъ. который имъетъ свой интересъ въ томъ, чтобы причинить молодымъ зло: въ разсказанномъ случав это была невъстка. жена брата. Какъ въ Архангельской губерніи, такъ, кажется, и въ остальной Россіи ни одна престыянская свадьба не обходится безъ знахаря, который приглашается нарочно съ твиъ, чтобъ отвращать дъйствіе злыхъ чаръ, и занимаеть на свадьбъ одно изъ самыхъ видныхъ мъстъ. Тысячи разныхъ предосотрожностей принимаются съ цълью не допустить когодибо "подшутить" (по мъстному выраженію) надъ молодыми. Но эти предосторожности еще болье разстраивають и безътого бользненно настроенное воображеніе вступающихъ въбракъ, и въ результать получается то, что порча свадебъслучается сплошь и рядомъ: въ каждой данной мъстности не проходитъ года, чтобы не была испорчена свадьба. Желающіе пошутить надъ свадьбой, надо полагать, употребляють какія-нибудь снадобья, такъ какъ намъ извъстно, что иногда съ новобрачными и гостями дълаются сильныя конвульсіи и другіе бользненные припадки; но чаще причина порчи просто въ разстроенномъ воображеніи. Новобрачные возвращаются изъ церкви, входять въ домъ. На порогъ встръчаеть ихъ невъстка, которая слыветь за коллунью и противъ обысто въ разстроенномъ воображеніи. Новобрачные возвращаются изъ церкви, входять въ домъ. На порогъ встръчаеть ихъ невъстка, которая слыветь за колдунью и, противъ обычая, раздергиваеть молодыхъ въ разныя стороны. Гости начинають зловъще перешептываться, у молодаго упадаеть сердце. Онъ весь подавленъ мыслью о томъ, что онъ испорченъ, и дъйствіе порчи дъйствительно не замедлить дать себя знать: онъ перестаеть чувствовать физическое влеченіе къ своей женъ. Затъмъ является отвращеніе къ ней, которое, подъ вліяніемъ варварскихъ традиціонныхъ понятій, выражается побоями и тиранствомъ, и несчастный, измучивъ себя и ни въ чемъ неповинную жену, можеть кончить преступленіемъ, которое его окончательно губитъ. И жертвами порчи или, точнье сказать, своего суевърно-настроеннаго воображенія дълаются не только молодые супруги, начинающіе свою брачную жизнь, и пожившіе уже не застрахованы отъ подобнаго несчастія, которое, Богъ-знаеть-зачѣмъ, Богъ-знаетьоткуда, налетить, какъ шквалъ, и внезапно разрушаеть если не счастіе, то спокойствіе семьи, обращая жизнь въ каторгу. Мы познакомились случайно съ одной молодой замужней крестьянкой. Она жила съ мужемъ въ согласіи, пользовалась относительнымъ достаткомъ; они имѣли уже дѣтей; жена, кажется, была довольна своимъ положеніемъ, мужа мы почти не знали. Намъ не случилось видѣть этой женщины годадае-три, и когда увидѣли, то не хотѣли вѣрить глазамъ: вмѣсто здоровой, полной, красивой женщины стоялъ какой-то остовъ, едва напоминающій о прежнемъ. Молодая женщина имѣла основаніе подѣлиться съ нами своимъ горемъ и разсказала исторію. Ея деверь, т.-е. братъ ея мужа, имѣлъ люсказала исторію. Ея деверь, т.-е. брать ея мужа, имвль любовницу, какую-то женщину изъ Пинежскаго или Мезенскаго увздовъ. Надо замвтить, что жители южныхъ увздовъ отпосятся къ Пинегъ и Мезени съ сильнымъ суевърнымъ предуоъждениемъ и каждаго изъ жителей этихъ убздовъ готовы принять за колдуна или колдунью. Любовница такъ приворожила, по словамъ разскащицы, ея деверя, что тотъ безъ нея не могъ ни быть, ни жить и, наконецъ, женился на ней. Но этого мало. Когда мужъ разскащицы и она сама стали заявлять свое неудовольствіе по поводу этого неравнаго брака молодаго зажиточнаго крестьянина съ пожилой, некрасивой батрачкой, эта послъдняя приворожила къ себъ и мужа разскащицы, и вотъ это-то обстоятельство и разстроило совер-шенно семейную жизнь нашей знакомой, и довело ее до настоящаго положенія. «Господи, говорила бъдная женщина,— не знаю ужь, что и дълать съ мужемъ. Задумывается все, молчитъ да сохнетъ, рукъ ни къ какой работъ приложить не ножеть. Посылаю, посылаю его: съвзди хоть ты куда-нибудь, въ городъ, что ли, авось легче будетъ. Нътъ, говоритъ. сердце болитъ и никуда не двинется. Ужь я рада, чтобъ онъ сбъгалъ посмотръть на нее, на окаянную; сама его посылаю: въдь она сказываетъ, что стоитъ ей только въ трубу шепнуть, и ужь онъ непремънно придетъ къ ней, а то весь изсохнетъ, тоскуючи». И столько горя слышалось въ этихъ наивныхъ словахъ молодой женщины, что невольно забывалась вся вздорность и нелъпость причинъ, которыми оно обусловливалось.

Но мы уклонились далеко въ сторону отъ нашего предмета: мы видъли, что крестьянскій обычай вовсе не требуетъ отъ супруговъ совмъстной жизни такъ строго, какъ требуетъ законъ. Волостной судъ принимаетъ дъла и ръшаетъ ихъ, согласно, обычаю; онъ разлучаетъ жену съ мужемъ, если того требуютъ интересы обиженной стороны, даетъ свою санкцію актамъ, заключаемымъ между супругами и клонящимся къ ихъ разлученію, т.е. постоянно творитъ проступки противъ роковой для женъ 103 ст., гласящей, что «строго воспрещаются всякіе акты, клонящіеся къ самовольному разлученію супруговъ». Да простятся волостному суду его прегръщенія, такъ какъ ими предупреждаются ужасныя катастрофы, приводящія многихъ жертвъ, ни въ чемъ неповинныхъ, кромъ

своего несчастія, въ преждевременную кровавую могилу или на скамью подсудимыхъ.

Волостной судъ нисколько не стъсняется утвердить, напр., такой акть, разлучающій супруговь. Жена обязывается не входить въ домъ мужа и не вступаться ни въ какое его имущество подъ тъмъ условіемъ, что онъ ей дастъ на прокорм-леніе корову съ теленкомъ. Но тутъ, по крайней мъръ, это дълается по желанію той и другой стороны; судъ-же часто разлучаеть жену съ мужемъ и противъ желанія последняго. Большинству читателей, въроятно, никогда не случалось имъть въ рукахъ ръшеній волостныхъ судовъ, и потому мы считаемъ нелишнимъ привести одно изъ нихъ целикомъ, въ виде образца: "крестьянская жена Шелашскаго общества, села Семеновскаго, Маремьяна Никитина Гашева, 39 лътъ, явясь къ волостному суду, объявила, что мужъ ея, Илья Лукьяновъ Гашевъ, 39 лътъ, съ давняго времени обращается съ ней жестоко, причиняеть ей безъ всякой вины напрасные и жестокіе побои и болье полугода не имъеть съ нею супружескихъ отношеній, въ разделеніи которыхъ она подозреваетъ его съ иными лицами, наконецъ. 26 числа сего августа нанесъ ей жестокіе и безчеловъчные побои, претерпъвать которые она признаетъ себя не въ состояни, а потому и просила внушить мужу ея, чтобы онъ не причиняль ей напрасно побоевъ и оскорбленій и обходился бы съ ней по-супружески, а между тъмъ, во избъжание дальнъйшихъ ссоръ позволить ей отлучиться изъ своего дома для работъ по найму у разныхъ лицъ, хотя на три мъсяца со взятіемъ съ собою на ея воспитание восьмимъсячной своей дочери, съ которой и жить означенное время отдъльно отъ мужа съ выдачею ей, въ случат надобности, увольнительныхъ видовъ безъ согласія мужа, отъ котораго она на время отлучки пособія не требуетъ, но съ тъмъ, чтобы по возвращени въ свой домъ было даваемо ей съ дочерью отъ мужа ея должное содержаніе. Ссорящіеся были вызваны къ волостному суду 26 сего августа. Волостные судьи (такіе-то), спрося крестьянина Илью Гашева о вышеизложенномъ, который въ нанесени женъ своей побоевъ и въ жестокомъ и несупружескомъ съ нею обращении сознался, объщая впредь жить съ нею по-супружески, не дълая побоевъ, но на выдачу ей увольненія на отлучку согласія не изъявиль, объясняя, что безъ нея некому будеть заниматься работой, отчего онъ въ хозяйство потерпить большой убытокъ, но на совершенное примирение съ женой за встии убъжденіями согласія не изъявиль, отчего и надежды къ человъчному и супружескому обращению съ нею не предвидится, напротивъ, предвидится опасность, что онъ можетъ причинить ей болъе жестокіе побои. А потому волостной судъ постановиль: 1) крестьянину Ильъ Гашеву подтвердить съ подпискою, чтобы онъ на будущее время не причинялъ женъ своей побоевъ и обходился бы съ нею по-супру жески, въ противномъ случат онъ будетъ подвергнутъ за служенному наказацію, и 2) жент его Маремьянт Гашевой согласно ея желанію, дозволить проживать вмёстё съ дочерью ея отдъльно отъ мужа 3 мъсяца, съ выдачею, въ случав на добности, увольнительныхъ видовъ безъ согласія ея мужа съ тымь, что когда она возвратится къ мужу, то тотъ обязанъ давать ей съ дочерью должное пропитание и обходиться съ нею по-супружески, удаляясь отъ худыхъ поступковъ (Под.) писи судей, истицы и отвътчика).

Изъ этого ръшенія видно, что судъ сдълаль для жены, все, что могь, и чего только она сама требовала, а главное, освободиль ее оть непріятностей совмъстной жизни съ мужемъ, несмотря на то, что мужъ, удерживая жену, представляль такой полновъсный доводъ, какъ разстройство козяйства. Такъ поступали волостные суды во всъхъ подобныхъ случаяхъ, какіе только есть въ находящихся у насъ ръшеніяхъ. Ни одинъ изъ нихъ ни разу не отказался, на основаніи какихълибо соображеній, ослободить жену отъ власти мужа, когда она просила объ этомъ,—и просила, разумъется, не безъ основанія: безъ крайности женщина, конечно, не пожелальбы оторваться отъ семьи, отъ своего угла и куска хльба.

Но если жена можеть оставить своего мужа, даже противъ его воли, когда находить невыносимою общую жизнь,—можеть ли, наобороть, мужь оставлять свою жену? Обратимся опять къ нашимъ матеріаламъ. Ивть въ нихъ ни одного случая, чтобы мужь обращался въ волостной судъ съ просьбою оставить жену, да и это ему и не нужно: если опъ не хочеть жить съ нею, то пользуется своимъ правомъ сильнъй-

шаго и просто ее выгоняеть. Онъ, очевидно, считаеть себя въ правъ такъ поступать, да и естественно: если жена можеть оставить его, то отчего онъ не можеть ее? Прогоняеть мужъ жену или потому, что крайне бъденъ, такъ что затрудняется ее пропитывать, или, если живеть съ родителями, то по ихъ желанію, вслёдствіе неудовольствій, постоянно возникающихъ между свекромъ, свекровью и нелюбимою невъсткою. Большая часть жалобъ, приносимыхъ женщинами, членами большихъ семей, обращаются прямо не противъ. мужа, но противъ его родни, и изъ родни главнымъ образомъ противъ свекрови. Вотъ какъ описываетъ свое положение въ семь в молодая женщина: "Свекровь ея часто укоряеть ее, что все разворовала, и когда она, Парасковья, будеть ъсть, то свекровь ея выражаеть, что по половинь коровы съвдаеть, и сверхъ того, она, свекровь, приказываеть сыну, Артемью, убирать ее, Парасковью, куда знаеть, черезъ каковое наущение свекрови мужъ наноситъ ей побои, выгоняеть ее вонъ изъ дому..." Свидътели по этому дълу показывали, что "въ разное время въ семействъ крестьянина (такого-то) про-изводятся драки и ссоры и слыхали ревъ, и когда послъ ссоры выбъгаеть изъ дому жена Артемья, Парасковья, то объявляеть, что не дають ей всть и выгоняють изъ дому вонъ и что вев эти непріятности происходить оть свекрови ея... Когда въяли онъ (свидътельницы) на гумнъ хлъбъ, то слышали гдъ-то и чей-то ревъ и потомъ пришла на гумно вдова Маремьяна (свекровь), сказавъ, что сынъ ея Артемій выгоняетъ невъстку вонъ изъ дому... "Еще свидътель показалъ, что видълъ, "какъ Артемій выгоияетъ жену свою вонъ изъ дому, а она уперлась въ ворота руками и ногами и кричитъ: "караулъ, убили..." Вотъ печальная картина положенія женщины въ тъхъ остаткахъ больщой семын, какіе встръчаются въ Архангельской губернін. Женщинь тамъ гораздо хуже, чъмъ въ малой семьь: родигели мужа счигають себя вправъ онть невьстку, не давать ей всть и даже прогонять ее изъ дому, отъ мужа. Жены прогоняются въ большей части случаевъ изъ такихъ семей: изъ малой семьи мужъ почти никогда не гонить жену, такъ какъ опъ безъ нея ръшительно не можеть обойтись, если только имъеть хоть какое-нибудь хозяйство.



Прогоняя жену, мужъ вмёстё съ тёмъ обыкновенно отказываеть ей въ содержаніи, такъ что почти всегда въ крестьянской практикъ вопросъ о правъ мужа прогнать отъ себя жену связанъ съ другимъ, не менъе важнымъ вопросомъ объ обязаности его давать ей содержаніе. Извъстно, какъ относится къ этому предмету законъ; въ 106 ст. Х т. сказано: "онъ (т. е. мужъ) обязанъ давать женъ пропитаніе по состоянію и возможности своей. "Кажется, чего-бы лучше? Но на дълъ выходить вотъ что: вопервыхъ, жена ничего не можеть требовать отъ мужа, если живеть отъ него отдёльно, такъ какъ законъ не признаетъ самовольнаго разлученія супруговъ; во-вторыхъ, если она живетъ и вибств съ мужемъ, ея право получать отъ мужа содержание ничъмъ не гарантировано, такъ какъ въ законъ нътъ никакихъ дальнъйшихъ разъясненій по этому вопросу. Хочеть мужь, — даеть жент удовлетворительное содержание "по возможности своей", не хочеть, -- даеть самое скудное и неудовлетворительное, хотя-бы и имълъ возможность содержать жену лучше. Въ низшихъ слояхъ нашего городского населенія, напр., можно видоть сплошь и рядомъ, что мужъ не даетъ женъ никакого содержанія, пропивая свои заработки или проживая ихъ съ посторовними женіцинами: кто и какъ можетъ принудить такого мужа исполнять свою законную обязанность? Жена обыкно-\ венно ничего не ищетъ съ мужа, не считая себя вправъ искать и желая только одного, чтобы мужъ не мъшалъ ей своимъ трудомъ заработывать себъ пропитаніе. А кто не знаеть хоть одной такой супружеской четы, гдъ супругъ не только не даеть женъ содержанія, а напротивь, самь живеть на ея содержаніи, и женщина принуждена бываеть добывать тяжкимъ трудомъ, а иногда и разными постыдными средствами, пропитаніе для себя, для дітей и для мужа-лівнтяя или пьяницы, отъ котораго законъ не даеть ей права отделиться, являясь туть неумолимо строгимъ и последовательнымъ.

Какъ-же относится къ такимъ обстоятельствамъ крестьянскій обычай и его выразитель—волостной судъ?

Обычай не есть что либо совершенно законченное, ясно и точно формулированное. Правда, есть нъсколько обычаевъ, имъющихъ твердость и устойчивость законнаго опредъденія; но большинство ихъ въ высшей степени эластично, постоянно

видоизмёняется примёняясь къ обстоятельствамъ. То-же самое замъчается и въ ръшеніяхъ, Есть нъсколько вопросовъ. гдъ заранъе можно предсказать, въ какомъ духъ будеть ръшеніе, но число такихъ вопросовъ невелико; къ тому-же обычаи по вопросамъ такого рода, установившись твердо, имъють для крестьянь большую обязательную сиду и редко нарушаются; но въ большинствъ другихъ вопросовъ, къ которому принадлежить и вопрось о правъ мужа прогнать жену и обязанности его давать ей пропитаніе, волостной судъ поступаетъ очень разнообразно. Разнообразіе это происходить или отъ различныхъ обстоятельствъ и условій діла, которыя волостной судъ всегда принимаетъ въ соображение и на основаніи которыхъ онъ склоняется то въ одну, то въ другуюсторону, или, наконецъ, отъ того, что является въ данномъ случав основнымъ мотивомъ рвшенія, традиція-ли, требующая принесенія женщины въ жертву мужчинь, или здравый смыслъ, заставляющій оказывать защиту женщинь, или, въисключительныхъ случаяхъ, законъ (последнее обстоятельство бываеть тогда, когда окажется въ числъ судей или писаремъ грамотникъ и законникъ, естественно вліяющій на своихътоварищей). Вотъ одно ръшеніе, составленное, очевидно, подъ вліяніемъ такого грамотника и законника; жена просить водостной судъ, чтобъ опъ заставилъ мужа кормить ее, такъ какъ тотъ ръшительно отказываеть ей въ пропитании. Судъотказывается сдълать что-нибудь для жены на томъ основаніи, что "отъ суда не зависить заставленіе мужа жену воспитать (мъстное выражение, значить прокормить), такъ какъ эти сдълки дълаются по суду и чину духовному": воспоминаніе о тъхъ временахъ, когда всъ семейныя дъла ръшались духовнымъ, а не гражданскимъ порядкомъ. Впрочемъ, судъ, кажется, отказаль женъ главнымъ образомъ оттого, что мужу самому нечего было ъсть, а ссылка на законъ есть ничто иное, какъ простое желаніе покрасивъе мотивировать свое ръшеніе.

Мужъ и его родители выгоняютъ жену изъ дому, не даютъ ей пропитанія и не соглашаются взять ее назадъ. Собственно дълается это по иниціативъ свекра и свекрови. На судъ родители объясняютъ, что прогнали невъстку "за невъжество и нерасторопность". Самая неопредъленность обвиненія показываеть, какъ мало основанія было для него на самомъ дѣлѣ, и это подтвердили сосѣди свидѣтели. Судъ приказываетъ свекру и свекрови вознаградить невѣстку за лѣтнюю работу, выкупить ея платье, положенное ими въ закладъ, и уплатить взятыя у нея взаймы деньги. Затѣмъ водворяютъ жену снова къ мужу, приказывая послѣднему не обижать жены и жить съ нею въ согласіи; но такъ какъ овъ выгналъ жену въ первый разъ, то порѣшили его не наказывать за это. Что можно вывести изъ этого рѣшенія? За мужемъ какъ будто не признается право ныгнать жену и отказать ей въ пропитаній, но, признавая дѣйствія мужа недозволенными, судъ, съ другой стороны, не считаетъ возможнымъ отнестись строго къ его проступку. Очевидно, судъ самъ недоумѣваетъ, какъ поступать въ такого рода дѣлахъ.

Вотъ опять является жена съ жалобой на мужа и его родителей: "выгнали они меня вонъ изъ дому и не впускають более, но по случаю неурожая хлюба трудно пропитываться черезъ прошеніе милостыни, и сверхъ того я беременна"... Какъ поступаетъ волостной судъ въ этомъ случай? Онъ совътуетъ мужу взять жену, но не считаетъ себя въ правъ принудить мужа къ повиновенію, и потому постановляетъ на этотъ случай, если онъ не захочетъ ее взять, взыскивать ежемъсячно по три рубля на содержаніе жены. Этимъ ръшеніемъ точно и опредъленно признается за женой право на общее съ нимъ жительство; между тъмъ на основаніи положительнаго закона жена могла-бы требовать, чтобы мужа ея заставили жить съ нею вмъстъ.

Ръшеніе, приведенное выше, — ръшеніе наиболье правильное, — къ сожальнію, все-таки надо считать явленіемъ частнымъ, а не выразителемъ взглядовъ, общихъ всему крестьянству или даже крестьянству данной мъстности. У крестьянт Архангельской губерніи не могъ выработаться твердый, установившійся взглядъ на этотъ предметъ, такъ какъ большія семьи тутъ ръдки, а изъ малой семьи мужъ не можетъ прогнать жену, такъ какъ она ему безусловно нужна и если такіе случаи не невозможны и въ малой семьъ, то все-таки они несравненно ръже, чъмъ въ большой. Но хотя въ малой семьъ мужъ и не прогоняетъ жену, однако, случается неръдко, что онъ стъсняетъ ее въ пропитаніи. Главная причина этого

крайняя бъдность и вкоторыхъ увздовъ губерній, бъдность, которая въ неурожайные годы доводить людей до того, что разрываются самыя твсныя родственныя узы въ виду инстинкта самосохраненія: семьи расходятся въ разныя стороны, а кто живетъ выбств, — считаетъ каждую крошку, съъдаемую другимъ. Нътъ нужды возстановлять тъ ужасныя картины, которыя сдълались извъстны всей читающей Россіи послъ жестокаго 1867 года; но спрашивается, воможна-ли какаянибудь ръчь объ юридическихъ отношеніяхъ, правахъ и обязанностяхъ въ виду ежеминутно угрожающей голодной смерти?

Во всъхъ тъхъ случаяхъ, когда жена живетъ вмъсть съ мужемъ и жалуется на то, что мужъ не кормитъ ее, волостной судъ приказываетъ мужу давать женъ пропитаніе; если-же мужъ не даетъ пропитанія женъ и дътямъ, пьянствуя и пропивая свои заработки, то и наказываетъ его, обязывая не пропивать впередъ денегъ, а содержать семейство.

Мы не разъ уже имъли случай говорить, какую видную роль играють въ крестьянской семьв побои. Даже тамъ, гдв жена занимаеть относительно лучшее положение, какъ хозяйка и самостоятельная распорядительница въ своей хозяйственной области, даже тамъ неръдко берутъ верхъ дикіе инстинкты, и мужъ избиваетъ жену, хотя и самъ относится къ такимъ явленіямъ съ порицаніемъ. Посмотримъ-же, какъ ръшаетъ волостной судъ дъла по жалобамъ женъ на побои. Жалуются жены обыкновенно только на жестокіе побон, "выносить которые признають себя не состояніи": ВЪ болве легкіе проходять, значить, и такъ безъ суда. И не мудрено: большинство крестьянокъ еще до сихъ поръ считаетъ мужа имъющимъ право поучить ее. Мы видъли, въ какомъ рабскомъ положеніи находилась женщина въ родовой семьв. Какъ бы ни улучшилось ея положение въ малой семьв. все-же не можеть оно вдругь переродить ее. Да и улучшеніе ея положенія, значительное въ сферъ имущественныхъ отношеній, идетъ крайне медленно въ сферъ отношеній личныхъ, постоянно встръчая препятствія въ твердо укоренившихся дикихъ теоріяхъ, унаследованныхъ отъ предковъ. Какъ-же относятся къ такого рода явленіямъ мужчины въ дицъ своихъ представителей -- волостныхъ судей?

Мужъ-самодуръ бъетъ жену, такъ что она принуждена по трое сутокъ скрываться на гумнъ, не смъя зайти въ домъ. На спросъ суда о причинахъ такого дурного обращения съ женой, мужъ объясняетъ, что жена будто-бы "просилась къ отцу въ гости съ 9-ти недъльнымъ младенцемъ, но я ее не отпустиль, а приказаль молоть крупу, а она мив не повиновалась". Дъло оканчивается мировой, и мужъ обязывается \* не бить жену. Это ръшение можетъ служить прототипомъ ръшеній по дъламъ подобнаго рода. Всь они отличаются какою-то неопредъленностью. Очевидно, судъ, ръшая такія дъда, чувствуеть себя между двухъ огней: и не хочется оставить жену безъ защиты, не удовлетворивъ ее хоть какъ-нибудь, и не хочется, съ другой стороны, очень стеснить мужа въ его правъ поучить жену. Поэтому судь старается вникнуть въ причину неудовольствій между супругами, и если эта причина представляется устранимою, то и устраняеть ее; если-же нътъ, то обязываетъ мужа не бить жену, жить съ нею "въ миръ, любви и согласіи", но никогда не назначаеть наказанія за побои, какъ назначаеть за другіе проступки противъ жены, напр., за нарушение ея имущественныхъ правъ-растрату приданаго или что-нибудь въ этомъ родъ. Назначаются-же наказанія разві вь томъ случай, когда мужъ является упорнымъ рецидивистомъ, который не только не исправляется внушеніями суда, но еще, какъ видно изъ одного ръшенія, "похваляется, что жену въ полъ втопчу, и при живности ея болье никакого согласія дълать не буду, кромъ побоевъ", -- за все это мужъ приговаривиется къ наказанію розгами. Но надо сказать, что въ этомъ дъль замъщанъ иму щественный вопросъ, вліяніе котораго, въроятно, способствовало усиленію наказанія: мужъ требоваль оть жены ея имущества-приданаго платья и заработанныхъ ею денегъ. Въ нашихъ ръшеніяхъ есть два случая чрезвычайно жестокаго обращенія мужей съ женами. Въ одномъ случав, мужъ, находясь въ связи съ другою женщиной, такъ билъ свою жену, что она бросилась въ ръку, чтобъ избъжать мужа, съ которымъ встрътилась на берегу. Въ другомъ случав, мужъ разбилъ своей беременной женъ голову и, поваливъ на землю, топталь ее ногами. Волостной судь отказался разбирать жадобы женъ въ этихъ случаяхъ, предоставивъ ихъ на ръшеніе уголовнымъ порядкомъ въ общихъ судебныхъ мъстахъ.

Воть все, что мы могли извлечь изъ имъющихся у насъръшеній волостныхъ судовъ на счетъ тъхъ отношеній супруговъ, которые подводятся закономъ подъ рубрику личныхъ, хотя и не совсъмъ точно, такъ какъ тутъ есть, напр., вопросъ о пропитаніи и содержаніи, который долженъ былъ-бы принадлежать къ области отношеній имущественныхъ.

Если бросить coup d'oeil на разсмотренный отдълъ ръшеній, можно замітить въ немъ много сбивчиваго, неопреділеннаго, даже противоръчащаго, такъ какъ по многимъ вопросамъ обычай еще не отлился въ законченную форму, а самъ видоизмъняется и развивается, приспособляясь къ обстоятельствамъ. Впечатлъніе, производимое ръшеніями, также сбивчиво, неопредъленно, противоръчаще. Съ одной стороны, изъ нъкоторыхъ фактовъ, представляемыхъ ръшеніями, видно, какъ могучи въ народъ традиціонные элементы, заимствованные изъ понятій родоваго быта, желающіе держать женщину на степени рабы, безпрекословно повинующейся своему господину и рышительно не имъющей никакой собственной воли, но съ другой стороны, можно замътить, что на сцену появляются уже другія живыя силы, стремящіяся дать женшинъ нъкоторую самостоятельность, защитить ее отъ деспотизма мужа. Нельзя не замътить, что крестьянскій судъ, руководствующійся своими обычными понятіями о справедливости, относится къ женщинъ мягче, чъмъ законъ. Затрудненія, вытекающія изъ брачнаго союза, разръшаются у крестьянъ проще, цълесообразнъе и справедливъе, чъмъ у другихъ сословій; интересы слабой стороны, т.-е. женщины, болъе принимаются во внимание въ волостныхъ, чъмъ въ какихъ-нибудь другихъ судахъ, обязанныхъ точно руководствоваться закономъ.

Посмотримъ теперь, какъ опредъляются въ волостныхъ судахъ имущественныя права женщины.

Крестьянскій обычай такъ-же признаетъ раздъльность имуществъ супруговъ, какъ и законъ, но понимаетъ ее нъсколько иначе. Между крестьянами нътъ такой строгой разграниченности имущественныхъ сферъ, какая принимается закономъ. Есть часть имущества жены, въ которую мужъ, по обычаю, никогда и ни въ какомъ случав не можетъ вступаться: это такъ называемое въ Архангельской губерніи платное приданое, т.е. приданое, состоящее изъ различныхъ принадлежностей одежды. Считается для мужа зазорнымъ дъломъ изъявлять притязанія на это имущество жены и подвергается посмъянію та женщина, которая дозволяеть мужу такое вмъшательство. Но въ приданое жены входить не только одежда; иногда, хотя и ръдко, у богатыхъ крестьянъ, женщина получаеть оть родителей деньги, скоть и т. п. Это уже не называется собственно приданымъ, а надълкомъ. Право жены на надълокъ далеко не такъ безусловно, какъ право на приданое. Деньги иногда, по предварительному условію, идуть прямо въ руки мужа и онъ тогда распоряжается ими, какъ своею собственностью, иногда-же онъ остаются у жены; скотъ-же, пришедшій въ приданое, никогда не считается полною собственностью жены на томъ основаніи, что его надо кормить, а кормить приходится съномъ, родившимся на "душь" мужа. Оттого-то скоть относится къ той части имущества, которая составляеть общую собственность супруговъ: почти вся область домашняго хозяйства составляеть именно такую общую собственность. Въ этой общей собственности главная роль распорядительницы принадлежить женщинъ; многими предметами она можетъ распоряжаться совершенно безконтрольно: продаеть, покупаеть, даеть взаймы и т. д. Власть и участіе мужа въ большинствъ случаевъ туть чисто номинальныя. Въ нъкоторыхъ, несравненно болъе ръдкихъ, случаяхъ мужъ возвращается къ старымъ порядкамъ, вмъшивается во все, требуеть во всемь отчета и отнимаеть у жены всякую самостоятельность въ какой-либо имущественной области, кромъ собственно приданаго; но такіе случаи, повторяемъ, очень ръдки въ тъхъ мъстностяхъ, гдъ прочно установилась малая семья. И хотя уклоненія къ старымъ порядкамъ и формамъ случаются, но уже носить болбе или менбе исключительный характеръ. Нельзя не упомянуть здёсь объ одномъ замъчательномъ ръшении, которое стоитъ совстмъ особнякомъ и представляетъ интересный случай возвращенія къ отжившимъ юридическимъ воззрѣніямъ, рѣшительно не совмъстнымъ съ настоящимъ устройствомъ крестьянской семейной жизни, т.-е. малой семьи. Жена тайно покупаеть у

крестьянина краденное масло. Когда это обстоятельство открылось, то въ судъ призывають не провинившуюся женщину, а ея мужа и наказывають его трех-суточнымь арестомъ, такъ-какъ, по объясненію суда, "жена ничего не должна покупать и продавать безъ дозволенія мужа. Между твиъ, навърное у каждаго изъ семейныхъ крестьянъ, подписавшихъ ръшеніе, жена сама и покупаеть, и продаеть, и имъеть собственныя деньги, которыми распоряжается по произволу. Воть какъ живуча бываеть сила преданія; нежданно-негаданно врывается она на поверхность совершенно иного порядка вещей, гдъ она является чъмъ-то въ высшей степени аномальнымъ и уродливымъ. Съ какой-бы, казалось, стати вдругъ выступить родовему принципу отвътственности мужа за проступокъ жены, когда всъ новые порядки утвердили за женщиной право на имущественную самостоятельность, обусловливающую, конечно, и отвътственность за противозаконное распоряжение своимъ имуществомъ?

Между всеми решеніями волостных судовь это единственное, которымъ признается такое полное отсутствіе имущественныхъ правъ у жены. Во всъхъ остальныхъ случаяхъ, представляемыхъ решеніями, дело ставится совершенно иначе. Приданое жены всегда и безусловно ограждается волостнымь судомъ оть посягательствъ мужа, который нередко и подвергается наказанію за это посягательство. Мало того: если жена жалуется на растрату мужемъ вещей, относящихся къ общему семейному имуществу, то и туть волостной судъ считаеть себя въ правъ запрещать ему растрату и даже подвергаетъ его наказанію, не обращая вниманія на то, что растрачиваемыя вещи нажиты имъ и могуть поэтому считаться его собственностью. Не знаемъ, однако, слъдуеть ли это считать крестьянскимъ обычаемь? Можеть быть, нужно приписать такое вмъшательство волостнаго суда въ имущественныя дела вліянію "Сельскаго устава о благоустройстве крестьянъ", которымъ обязанъ руководствоваться волостной судъ; въ этомъ уставъ сказано: "наказывають тъхъ, кто, по перадънію, явности, пьянству и тому подобной развратной жизни, разстранвають свое хозяйство и сдълаются несостоятельными къ платежу казенныхъ податей и повинностей. " Разумъется, крестьянскій міръ, связанный круговою порукой, зорко блюдеть за каждымъ своимъ членомъ, имъя свой интересъ заботиться о томъ, что-бы онъ какъ-нибудь не лишился способности быть платежной душой: будь или не будь уставь, крестьяне, можеть-быть, силою тяжелой экономической необходимости должны-бы были дойти до того-же вмышательства въ частныя дъла, какое теперь требуется уставомъ. И вмъшательство иногда простирается до возмущающихъ предъловъ. Крестьянское общество или волостной судъ считають себя вправъ усчитывать каждую копъйку, которую бъдная податная душа могла употребить не на исполнение тъхъ обязанностей, для которыхъ она, кажется, только и существуеть на севтв, а "на безполезныя потребности." Жена жалуется, что мужь не даетъ пропитанія. Мужь оправдывается темь, что годъ голодный, и потому ръшительно не имъетъ средствъ ее содержать. Нътъ, разсчитываеть волостной судъ, врешь: ты живешь у хозлина, на хозлискомъ содержании, жалованья получаешь 20 рублей въ годъ, вотъ тебъ и есть чъмъ уплатить подати; ну, а хлъбъ-то, 9 мъръ, что родился на твоемъ участкъ, гдъ? Не отдалъ женъ, не можешь дать отчета въ томъ, что употребилъ его, какъ прилично податной душъ, значить, върно, истратиль "на безполезныя потребности, чъмъ и выказываешь свои порочныя наклонности", ну, и наказать розгами съ строгимъ внушеніемъ, "чтобъ удерживался впередъ отъ растраты своего достоянія". Тяжелое впечатлъніе производить это ръшеніе: возмущаеть сильно это вмышательство, которое какъ-бы не хочеть признать въ человъкъ ничего, кромъ способности къ отбыванію податей; но что-же дълать? Все подчиняется только жельзной, роковой силь экономической необходимости. Волостной судъ, конечно, правъ въ своемъ стремленіи удовлетворить жену; жена права, требуя отъ мужа помощи для себя и для своихъ дътей, такъ какъ женщинъ трудно прокормиться и самой, а не то что прокормить дътей въ неурожайный годъ; но кто осудить и мужа за то, что онъ не можеть удовлетвориться хозяйскимъ харчомъ и исправнымъ платежомъ податей, а имъетъ и еще кое-какія "безполезныя" потребности. Когда сельское общество замвчаеть, что хозяйство супруговъ идеть плохо по ихъ винъ, напр., вслъдствіе взаимныхъ неудовольствій, то доносить объ этомъ обстоятельствъ волостному суду, который обязываеть супруговь жить согласно, а чтобы это обязательство чувствовалось ими сильне, не преминеть наказать того и другого за несогласную жизнь.

Изъ этихъ примъровъ видно, до чего доходить вмъщательство крестьянскаго общества въ дъла своихъ членовъ. Растрата мужемъ имущества, даже его собственнаго, запрещается и влечеть за собою наказаніе. Это мы приписываемъ отчасти вліянію закона, а главное-экономической необходимости, ставящей на первомъ планъ не самостоятельную личность крестьянина, а его способность къ отбыванію податей. Но обычай, защищающій имущество жены отъ мужа, есть обычай совершенно оригинальный, и о происхождении его было уже говорено выше. Онъ такъ твердо установился, что и нарушеніе его бываеть сравнительно рідко. Развіз какой-нибудь пьяница стащить въ кабакъ женинъ платокъ, чтобъ опохмвлиться, или въ минуту безвыходной крайности ръшится мужъ продать или заложить что-нибудь изъ вещей жены на цокупку хлъба: но оба эти случая уже выходять изъ колеи обыденнаго теченія вещей, которымъ заправляетъ обычай. Интересно объяснение, которое даетъ мужъ, въ одномъ ръшения, по поводу обвиненія его женою въ растрать имущества; опъ объясняеть, что расточаеть имущество и пьянствуеть "отъ постоянныхъ ругательствъ жены и отказъ въ управлени хозяйствомъ".

Выше мы представили въ общихъ чертахъ наслъдственныя права жены по крестьянскимъ обычаямъ. Разсмотримъ теперь, какъ относится волостной судъ къ правамъ жены на обезпеченіе послъ смерти мужа. Для удобства сгруппируемъ рѣшенія и потомъ сдѣлаемъ выводы по каждой группѣ: сначала посмотримъ, какъ опредѣляются права вдовы неотдѣленнаго члена большой семьи, бездѣтной и имѣющей дѣтей, затѣмъ право бездѣтной вдовы отдѣленнаго самостоятельнаго члена. Вдовъ отдѣленнаго члена, имѣющей дѣтей, не приводится имѣть дѣло съ судомъ, такъ-какъ ея права, какъ полной распорядительницы, если не собственницы имущества мужа признаются безспорными и никому не придетъ въ голову ихъ нарушить.

Молодая вдова неотделеннаго сына обыкновенно после смерти мужа береть свое приданое, кое-что изъ вещей мужа, до-

стающееся ей по обычаю и отправляется обратно къ своимъ родителямъ; при этомъ волостной судъ обязываетъ иногла свекра дать ей еще въ пособіе и единовременную отсыпь (извъстное количество хльба), въроятно, принимая въ разсчеть ея работы на семью. И она отправляется куда-нибудь вонъ изъ дому покойнаго мужа, такъ какъ ей не можетъ быть пріятно оставаться во власти чужого сверка; полный деспотическихъ замащекъ, онъ всегла готовъ раздълаться съ полчиненною невъсткою по-свойски: и побьеть ее, и откажеть ей въ пропитанін, и выгонить ее изъ дому, и будеть продавать ея вещи, какъ показывають ръшенія. Но все-таки, если-бъ ей некуда было дъться и она захотъла-бы остаться у свекра, онъ обязанъ кормить ее, за что, конечно, она платить своимъ трудомъ, или, наконецъ, еслибъ онъ не могъ кормить за недостаткомъ средствъ, то обязанъ дать хотя помъщение. Если женщина и не пибеть дътей, но жила долго въ семь мужа, то этимь она получаеть право на обезпечение отъ семьи, въ которой она работала. По одному ръшенію, женщина-вдова просить взыскать съ своего деверя обуви и одежды за 16 головъ. проведенных вею въ общей семьв, и затвив требуеть особаго помъщения въ домъ деверя. Деверь и соглашается отвести ей для житья особую горенку, обязуясь скласть въ ней печь, съ тъмъ, чтобы дрова для отопленія приготовляла невъстка сама, а вывозила ихъ на лошади деверя, а для содержанія ея обязуется дать въ первый годъ по раздёлё отсыпного хлеба ржи 6 четвериковъ и ячменя 4 четверика, молока одно ведро, масла 3 фунта, картофеля 3 четверика, брюквы 3 четверика, капусты половину гряды; а въ следующемь году хлеба-ржи 3 четверика, ячменя 1 четверикъ и овса 1 четверикъ; въ будущіе годы давать ей по 2 четверика ржи и по 1 четверику ячменя каждогодно. Затемъ невестка обязуется ничего более не требовать отъ деверя.

Однимъ изъ ръзкихъ доказательствъ того значенія, какое имъетъ въ юридическихъ воззръніяхъ крестьянства трудъ, есть право наслъдованія бездътной жены послъ отдъленнаго мужа, если только они жили вмъстъ продолжительное время. Права женщины на имущество, пріобрътенныя трудомъ, вложеннымъ ею для поддержанія и приращанія этого имущества, заставляютъ отступать всъ другія, права, основанныя на

родствъ. Иногда отецъ изъявляетъ претензіи на имущество своего отдъленнаго сына, показывая готовность взять невъстку къ себъ и дать ей содержаніе; но судъ отказываетъ свекру въ такой просьбъ, если невъстка дъйствительно жила съ мужемъ довольно долго. Да если-бъ жена жила съ мужемъ и не долго, но помогала ему, кромъ своего труда, и имуществомъ,—этимъ она получаетъ право на наслъдство послъ мужа; такъ, по одному ръшенію, бездътная вдова получаетъ домъ, оспариваемый свекромъ, такъ-какъ этотъ домъ былъ выстроенъ послъ раздъла при помощи ея приданаго.

Вдова отдъленнаго члена семьи, имъющая дътей, признается наслъдницей или, по крайней мъръ, полной распорядительницей имущества мужа, и права ее на-столько неоспоримы, что не возникаетъ никакихъ дълъ по этому поводу. Вмъстъ съ имуществомъ мужа она беретъ на себя и долговыя обязательства, лежащія на этомъ имуществъ; впрочемъ, только въ такомъ случать, если имущество достаточно велико, чтобъ могло вынести тяжесть этихъ обязательствъ. Если-же оно не такъ велико, чтобъ могло обезпечить жену, то отъ нея не требуютъ уплаты долговъ, особенно если дъло идетъ не о частныхъ долгахъ, а о казенныхъ: такіе долги взыскиваются обыкновенно съ поручителей, жена-же или вовсе не участвуетъ въ платежъ, или участвуетъ такою долей, которая считается для нея посильной.

Вотъ и все, что я могла извлечь изъ тъхъ матеріаловъ, которыми располагала. Глубоко сознаю, какъ всего этого недостаточно для сколько-нибудь удовлетворительной характеристики предмета; но меня успокоиваетъ мысль, что въ этой области, такъ мало тронутой, можетъ быть полезно и мое немногое.

Сдълаю теперь сжатое resumé всего сказаннаго выше.

Два противоположныя начала господствують въ жизни русскаго крестьянства. Одно—продуктъ древнъйшихъ эпохъ народной жизни— начало патріархальное, родовое, подавляющее личность; другое--результатъ дальнъйшаго развитія народа, приспособлявшагося къ окружающимъ его условіямъ,— начало экономическое, трудовое, стремящееся вызвать къ жизни самостоятельную личность. Все по происхожденію—

вотъ лозунгъ одного; все по труду—лозунгъ другаго. Понятно, какой важный шагъ въ прогрессивномъ смыслъ сдълала жизнь, выработавъ второй лозунгъ въ замъну перваго. Съ измъненемъ началъ измънялись и внъшнія формы, въ какихъ проявлялись эти начала: чисто-патріархальную задругу смъняетъ великорусская семья съ замътно развитымъ уже экономическимъ характеромъ; великорусская большая семья смъняется малой семьей, такой формой, гдъ личность можетъ найти себъ наибольше простора.

Патріархальныя основы жизни очень живучи. Крайне упорно борются они противъ новыхъ началъ, крайне трудно и медленно уступають имъ поле битвы; но ни въ чемъ ихъ живучесть не оказывается такъ ръзко, какъ въ сферъ тъхъ отношеній, которыми опредбляется положеніе въ семь женщины. Какую-бы форму семьи въ народъ ни взяли мы, вездъ патріархальныя начала выступають могучею силой, подавляющею личность женщины, лишающею ее самостоятельности. Только въ позднъйшей формъ малой семьи, въ ея экономическомъ устройствъ, является зародышъ противодъйствія патріархальнымъ началамъ. Довольно резко проявляется это противодъйствие въ сферъ отношений имущественныхъ, гораздо слабъе въ сферъ отношеній дичныхъ. Но какъ бы то ни было, здоровый зародышъ есть; дъло въ томъ, какъ пойдеть его развитіе. Если это развитіе будеть предоставлено, какъ до сихъ поръ и было, исключительно собственнымъ силамъ народа, оно будетъ совершаться, но совершаться съ тою, если можно такъ выразиться, зоологическою медленностью, которою отличаются всв процессы развитія, гдв сознаніе, мысль не участвують, какъ двятельныя, движущія силы. Чтобъ ускорить эти процессы, единственное средство-внести въ нихъ сознательную мысль.

## СЕМЕЙНЫЕ РАЗДЪЛЫ.

Читатель, находящійся аи соцтапт текущихъ событій, не удивится, что мы заводимъ різчь о семейныхъ разділахъ (у крестьянъ). Онъ, віроятно, еще не успіль забыть газетныхъ извістій, которыми доводилось до свідінія, что правительство, черезъ свои органы собираеть свідінія и мнінія насчетъ разділовъ, видя въ нихъ одинъ изъ самыхъ серьезныхъ источниковъ общаго крестьянскаго экономическаго разстройства. Собираніе этихъ свідіній и мніній есть, очевидно, первый шагъ къ міропріятіямъ, направленнымъ противъ разділовъ.

Семья—основная общественная ячейка. Всякое воздъйствіе на нее должно—такъ или иначе, но непремънно глубокимъ, кореннымъ образомъ—отразиться на всемъ общественномъ организмъ. Поэтому обсужденіе этого вопроса никакъ не можетъ быть сочтено лишнимъ, тъмъ болъе что литература, вообще говоря, обходила его своимъ вниманіемъ.

Все возрастающее экономическое разстройство, которое, какъ по наклонной плоскости, увлекаетъ крестьянство, а за нимъ и всю страну въ какую-то зіяющую, мрачную и невъдомую бездну, есть фактъ, не возбуждающій сомнънія даже въ сферахъ наиболье оптимистически настроенныхъ. Съ другой стороны несомнънно и то, что семейные раздълы, со времени освобожденія крестьянъ, страшно усилились: точныхъ цифръ, которыя-бы широко слъдили за ходомъ этого процесса, до сихъ поръ никъмъ и никогда не

собиралось, но кой-какія частныя циоры есть; къ тому же добросовъстные изслъдователи положительнъйшимъ образомъ констатирують факть, что во многихъ мъстахъ, гдъ недавно царила большая семья, отъ нея осталось только одно воспоминаніе. Вредъ семейныхъ разділовь, если на нихъ смотрілть исключительно съ экономической точки зрънія, очеридень: слишкомъ наглядны всъ выгоды и преимущества экономической коопераціи. Нъсколько тъсныхъ и относительно болье дорогихъ избъ вмъсто общей просторной, лишніе расходы на хозяйственныя орудія, постройки, скотъ, топливо, пищу; лишнін затраты труда и времени на присмотръ за скотомъ, за дътьми, на стряпню, на всякую почти хозяйственную работу, переплаты на покупки всего необходимаго по мелочамъ-однимъ словомъ, ущербъ по всёмъ статьямъ хозяйства. А одновременная затрата относительно большаго капитала на первоначальное обзаведение со всеми ел последствіями часто подкашивающими въ корень благосостолніе новаго хозяйства? А невозможность отпускать лишнія рабочія руки на сторонніе заработки? А уведиченіе риска отъ всякаго несчастія, могущаго постигнуть работника, и жалкое положеніе одиночныхъ семействъ со вдовами-матерями безъ взрослаго работника? Къ этому можно бы было прибавить еще многое, но достаточно и указаннаго. Несомивню, крестьянскіе семейные разділы, съ экономической точки зрібнія, очень вредны.

Такимъ образомъ, мы имъемъ предъ собой два хорошо констатированные факта: во первыхъ, все усиливающееся общее крестьянское экономическое разстройство; во вторыхъ, также усиливающеея семейные раздълы со всъми ихъ вредными экономическими послъдствіями. Оба факта — одной и той же, если такъ можно выразиться экономической категоріи. Совершенно понятенъ соблазнъ поставить эти факты въ причинную связь. Такъ оно и дълается. Но насколько справедливо дълается?

Вопросъ о семейныхъ раздълахъ въ его современной постановив можетъ служить препраснымъ доназательствомъ того, какъ опасно въ сложныхъ явленіяхъ соціальной жизни увлекаться соблазнительной видимостью. Есть полное основаніе думать (какъ мы сейчасъ надвемся доказать читателю).

что не раздѣлы являются причиной нашихъ экономическихъ бѣдствій, а какъ-разъ наоборотъ: все усиливающееся экономическое разстройство, имѣющее корень въ суммѣ разнообразныхъ обстоятельствъ, влечетъ за собою увеличеніе раздѣловъ.

Въ различныхъ экономическихъ изследованіяхъ народной жизни, которыя попутно касаются и вопроса о семейныхъ раздълахъ, ихъ причинъ и послъдствій, можно кое-гдъ встрътить вскользь высказанное предположение, что усиление семейныхъ раздъловъ имъетъ своимъ источникомъ общее экономическое разстройство. Но мимоходомъ высказанное предположеніе, хотя бы даже и основательнаго и осторожнаго изслъдователя, предположение, ничъмъ необусловленное и не доказанное, само по-себъ, конечно, не можетъ ни для чего служить опорнымъ пунктомъ. Гораздо важнъе для нашей цъли тотъ, доводьно прочно установленный фактъ, что семейные раздълы страшно усиливаются въ годы экономическихъ кризисовъ. Наблюдается-да и психологичиски совершенно понятночто въ критическія эпохи, напримёръ, въ годы сильныхъ неурожаевъ, когда кусокъ хлъба получаетъ необычайную цънность, -- семейныя узы слабъють и семейный союзъ раздагается прежде всего, конечно, въ менъе сплоченныхъ своихъ частяхъ, какими являются малыя семьи, заключенныя въ большой семьв. Примвромъ можегь служить Самарская губернія посл'в ея знаменитых ь голодовъ \*). Очень характерны слова крестьянъ одного села Новгородской губ., приводимыя г. Бычковымъ (Опытъ подворнаго изследованія экономического положения и хозяйства крестьянъ въ 3-хъ волостяхъ Новгородскаго уфзда). "Раздёлы, говорили крестьяне. - совершаются у насъ обыкновенно весной, когда нътъ хлъба, слъдовательно, когда кормить стариковъ и чужихъ дътей тяжело".

Лътъ десять тому назадъ мы занимались изученіемъ крестьянскаго быта въ Архангельской губерніи. Между прочимъ и пришлось натолкнуться и на вопросъ о семейныхъ раздълахъ. Намъ доставляли свъдънія и мнънія объ этомъ предметъ

<sup>\*)</sup> Докладъ члена коммиссія по изследованію прячинъ голода въ Самарской губ., г. Расва.

сельскіе священники, волостные писаря и сами крестьяне. Почти во всъхъ мибніяхъ о причинахъ разділовъ выставдяется на первый планъ экономическое положение вообще, и въ особенности частые неурожан: какъ только обостряется трудность къ добыванію средствъ пропитанія, мало-семейные тотчась-же отделяются отъ больше-семейныхъ, чтобъ работать только на свою семью, и семейный союзъ распадается. Священникъ Тулгасского прихода, на предложенный ему вопросъ о раздълахъ, сообщилъ, что въ сель Тулгассъ раздълы чрезвычайно ръдки; но чрезъ три года—въ течени которыхъ село пережило годъ крайняго неурожая-тотъ-же священникъ сообщилъ, что за этотъ промежутокъ седьмая часть домохозяевъ села передълилась. То-же явление наблюдалось послъ большихъ неурожаевъ по всей губерии. И нетолько неурожан, но и другіе экономическіе кризисы отражаются точно такимъ-же образомъ. Разъ мы бесъдовали на этотъ счеть съ однимъ очень старымъ и очень толковымъ крестьяниномъ. На вопросъ о причинахъ разделовъ, онъ, по общему престыянскому обыкновенію, сваливаль всю вину на бабъ: бабы де никакъ не могуть вмъсть уживаться. Но затъмъ мы поставили вопросъ такимъ образомъ: всегда-ли на его памяти раздёлы были одинаково часты и не помнить-ли онъ такихъ годовъ, когда они вдругъ замътно усиливались? Тогда крестьянинъ отвъчалъ, что раздълы значительно усилились съ того времени, какъ былъ перемъненъ ассигнаціонный рубль на серебрянный, т.-е. со времени извъстнаго финансоваго и экономического кризиса въ царствование Александра I-го. Въ Архангельской же губерній намъ впервые пришлось натолкнуться на то, какъ отражается на величинъ семьи количество и качество земли. Шенкурскій увздъ, сравнительно съ другими увздами губерніи многоземельный, есть въ то же время по преимуществу больше-семейный. Въ самомъ-же Шенкурскомъ увадъ придвинскіе жители, имфющіе черноземную землю и большіе дуга, живуть большими семьями, чъмъ жители береговъ Ваги, гдъ земля песчаная и лутовъ мало.

Все это прекрасно, скажутъ, можетъ быть, но все-таки слишкомъ скудно, голословно и отрывочно, чтобъ на немъ можно было строить какіе-нибудь серьезные выводы. Совер-

шенно согласны,—и потому спѣшимъ подкрѣпить все сказанное нами солиднымъ фундаментомъ цифровыхъ доказательствъ. Будемъ черпать ихъ изъ самыхъ достовѣрныхъ источниковъ, изъ трудовъ только-что народившейся на свѣтъ земской статистики, останавливаясь притомъ на болѣе солидныхъ изъ нихъ — трудахъ черниговскаго и московскаго статистическихъ бюро.

Цифръ, касающихся раздъловъ, нътъ, и потому ни о какихъ прямыхъ цифровыхъ доказательствахъ не можетъ быть и ръчи. Но мы можемъ прибъгнуть къ косвеннымъ доказательствамъ, которыя будутъ заключаться въ томъ, что мы установимъ фактъ закисимости и соотвътственности между величиной надъла, главнъйшимъ факторомъ крестьянскаго благосостоянія, и величиной семьи.

Въ только-что вышедшемъ пятомъ томъ трудовъ черниговскаго статистическаго бюро, заключающемъ въ себъ Козелецкій уъздъ съ подворною описью, мы находимъ слъдующія въ высшей степени любопытныя цифры: у группы безземельныхъ на одинъ дворъ приходится 3,7 душъ, у группы, имъющей 0,5 десятинъ на дворъ—4,3 души, у группы, имъющей 2,3 десят.—4,8 душъ, у имъющей 4,2 десят.—5,7 души, у имъющей 7,2 десят.—6,3 души. Правильность поразительная. У группъ, имъющихъ болъе 12 десятинъ на дворъ, т.-е. больше насущно-необходимаго, правильность нарушается, но цифра душъ на дворъ относительно очень высока, достигая даже 8 душъ на дворъ, а въ среднемъ—6,5.

Или вотъ цифры, извлеченныя нами изъ трудовъ московскихъ статистиковъ и захватывающія пять уфздовъ губерніи: собственники изъ удфльныхъ — надфлъ 2,9 десятинъ, душъ на дворъ 5,5; собственники изъ помфіцичьихъ—надфлъ 3,0, душъ 5,2; временно-обязанные—надфлъ 3,1, душъ 5,3; собственники изъ государственныхъ—надфлъ 3,6, душъ 5,9; полные собственники—надфлъ 3,3, душъ 6,4. Нфтъ той поразительной правильности, но тенденція вырисовывается совершенно отчетливо.

У всъхъ вообще крестьянъ Полтавской губернія, имъющихъ надълъ, цифра душъ на хозяйство колеблется между 5,0 и 5,4, но у безнадъльныхъ она вдругъ падаетъ на 4,5 (Сборникъ по хозяйственной статистикъ Полтавской губерніи, томъ I, Зъньковскій уъздъ).

سمعوم

Не будемъ больше затруднять читателя цифровымъ матеріаломъ. Надвемся, что и приведенныхъ цифръ въ связи съ изложенными фактами достаточно покрайней мърв хотя для того, чтобы вполнъ убъдиться, насколько указанная нами и имъющая отчасти офиціальный характеръ постановка вопроса о крестьянскихъ семейныхъ раздълахъ гръшитъ противъ правилъ и требованій серьезной постановки. Здъсь-же кстати замътимъ только, что фактъ зависимости, существующей между величиной хозяйства и поземельной собственностью, констатируется г. Янсономъ, какъ такой, который имъетъ общее, а не мъстно-русское значеніе (Сравнительная статистика Россіи и западно европейскихъ государствъ, т. I).

Но все сказанное нами касается только одной стороны вопроса. А у него есть и другія. Мы разсматривали семейные разділы исключительно съ экономической точки зрівнія, точно такъ-же, какъ ихъ разсматриваетъ и правительство. По едва-ли у кого-нибудь не шевельнется сомитніе: дозволительно-ли разсматривать это явленіе только съ экономической точки зрівнія? Можно находить неудобной такую одностороннюю постановку, исходя изъ очень различныхъ отправныхъ пунктовъ; но мы остановимся только на двухъ изъ нихъ.

Нельзя прежде всего взглянуть на это явленіе съ исторической точки зрвнія. Новвйшія изысканія въ области этнологіи доказывають, что семья въ своемъ развитіи перешла много стадій, прежде чёмъ дошла до той формы, которая господствуетъ теперь въ цивилизованномъ міръ. Одна изъ этихъ стадій-большая, или задружная, семья-задержалась нъсколько въ нашемъ крестьянствъ, также какъ у нъкоторыхъ изъостальныхъ славянъ, главнымъ образомъ у бывщихъ турецкихъ. Теперь правительство, кажется, видить въ этой большой семьъ-формъ, несомнънно отживающей, исторически-идеаль, къ которому оно хотвло-бы путемъ мвропріятій обратить все наше крестьянство. Мы не приверженцы историческаго оптимизма и совсемъ не расположены думать, что все отживающее дурно, а нарождающееся хорошо и жедательно. Отчего-бы, следовательно, не сделать попытки потягаться съ исторіей, защищая хоть и отживающее, но несомнънно хорошее? Да, но рисковать всъми послъдствіями

治療者が必要ではできまで他を見る情報といればない。これはなどでのできるとはではないのと思いない。これもののない

такой попытки можно только съ полной върой въ несомнънность этого хорошаго — върой обстановленной достаточной
суммой въскихъ доказательствъ. Можно представить такія
доказательства за поземельную общину, которая въ извъстномъ смыслъ есть также отживающій историческій фактъ,
но едва-ли можно представить ихъ за большую, родовую
семью. Дъло въ томъ, что родовая семья не совмъстима съ
развитіемъ личности, внъ-же развитія личности для насъ немыслимо движеніе впередъ ни въ какомъ смыслъ, включая

мыслимо движене впередъ ни въ какомъ смыслъ, включая даже и экономическій.

Жизнь не имъетъ привычки руководствоваться исторіей, и если мы остановились нъсколько на исторической точкъ зрънія, то больше для успокоенія собственной совъсти, чъмъ въ разсчетъ получить такимъ образомъ лишній аргументъ. Но за то такимъ аргументомъ—аргументомъ, какъ намъ кажется, довольно тяжеловъснымъ—должно служить слъдующее соображеніе.

Изнъстно, что наши законы ставять семью высоко на пьедесталь института религіозно нравственнаго, заботливо отстраняя отъ нея все, что можеть придать ей условную, юридическую, тыть паче договорную окраску. Такая черезчуръ идеальная постановка влечеть за собой множество неудобствъ: въ жизненной и судебной практикъ они частью сглаживаются, но за то крайне невыгодно отражаются на дальнъйшемъ движеніи семейнаго законодательства, стави ему непреодолимые тормазы.

Но если законодательство вмёшается въ дёло семейных в

Но если законодательство вившается въ дъло семейныхъ раздъловъ у крестьянъ, не внесетъ-ли оно тъмъ самымъ неразръшимаго противоръчія въ свой собственный организмъ? Въ самомъ дълъ: съ одной стороны законодательство проводитъ такой идеалистическій взглядь на семью, который высоко паритъ надъ жалкой обыденной прозой нашихъ семейныхъ отношеній; съ другой, самымъ фактомъ принятія мъръ противъ раздъловъ на основаніи ихъ экономическихъ неудобствъ, оно установитъ новый, грубо-матеріалистическій принципъ, которымъ семья спустится прямо на ступень только хозяйственнаго союза, союза для производства хозяйственныхъ пънностей въ размърахъ достаточныхъ для удовъ ственныхъ цвиностей въ размврахъ, достаточныхъ для удов-детворенія собственныхъ потребностей и потребностей фиска.

Коллизія между этими двумя, совершенно исключающими другъ друга, принципами непабъжна, если только законода тельство не признаеть ясно и открыто, что одинъ принцепъ долженъ примъняться лишь къ семью привиллегировациыхъ сословій, а другой-лишь къ семью непривиллегированныхъ. Но можетъ ли законодательство допустить подобную поста. новку? Можетъ ли оно допустить такое положение доль: въ то время, какъ привидлегированная семья страдаетъ отъ того, что законъ слишкомъ высокъ для нея и не хочеть спуститься до ея простыхъ житейскихъ нуждъ, - непривиллегированная семья будеть страдать отъ того, что ее дишають элементарнаго правственнаго права па самоопредбление, на мъсто котораго выступаетъ принудительный разсчетъ рабочихъ рукъ, коней, поровъ и хозяйственнаго инвентаря? (По крайней мъръ нъкоторыя земства проектируютъ допускать раздёль лишь въ техъ случаяхъ, когда каждая изъ делящихся семей будеть обезпечена достаточнымъ количествомъ хозяйственнаго инвентаря).

Будемъ надъяться, что законодательство наше не вступитъ на скользкую дорогу подобныхъ противоръчій со всъми ихъ послъдствіями, такъ опасно демонстрирующими соціальныя отношенія съ ихъ наиболъе непривлекательныхъ сторонъ.

Но допустимъ, что законодательство, въ виду очевидной экономической пользы, пренебрежетъ такими или подобными тонкостями съ ихъ болъе или менъе теоретической и гадательной подкладкой. Бываютъ положенія, когда зернышко непосредственной, осязаемой пользы можетъ—и даже съ извъстнымъ правомъ можетъ— заслонять собою огромный, но лишь отдаленный и неосизательный вредъ. Но есть-ли достаточныя основанія надъяться, что путемъ мъропріятій, направленныхъ противъ раздъловъ, это зернышко пользы будетъ несомнънно получено?—Болье чъмъ сомнительно.

Предположимъ сначала, что правительство придумаетъ такія міры, которыя достигнутъ своей цізли—задержатъ раздізы и создадуть на місто малой семьи большую. Значить ли это непремінно, что сдізланъ шагъ къ увеличенію экономическаго благосостоянія? Въ томъ-то и дізло, что ність. Разсчетъ хозяйственныхъ выгодъ большесемейности, представленный нами выше, несомнітьно віренть, но въ то-же

время несомнънно върно и то, что большая семья, задерживаемая или создаваемая искусственно, не только не дастъэтого желательнаго хозяйственнаго плюса, но можетъ дать даже минусъ. Все это и а-priori можно вывести изъ этой азбучной истины, что мужикъ тоже человъкъ со всъмъ разнообразіемъ человъческихъ потребностей, а не хозяйственное орудіе, не рабочая сила только. А фактически это подтверждается изслъдователями, которые свидътельствуютъ, какой хозяйственный хаосъ, вмъсто хозяйственной гармоніи, водворяется въ семьъ—разъ она сдерживается не внутренней, а внъшней силой, разъ ослабъла та внутренняя нравственная скръпа, которая дълала изъ совокупности малыхъ семей, заключенныхъ въ большую, одно гармоническое цълое. Человъкъ перестаетъ видъть въ общесемейномъ интересъ свой личный интересъ, и дъятельная рабочая сила семьянина превращается въ инертную рабочую силу наемника, кое-какъ, черезъ пень колоду переваливающаго постылую работу.

аемой пользы, тотъ также совершенно осязаемый громадный хозяйственный вредъ, который нанесенъ быль-бы мфропріятіями противъ раздѣловъ — мфропріятіями необходимообщаго характера — тфмъ мфстностямъ, гдф уже издавна
водворилась малая семья, какъ, напримфръ, въ Малороссіи?
Здѣсь весь хозяйственный складъ жизни приспособленъ къ
потребностямъ малой семьи, начиная съ маленькихъ хатъ.
Большая семья потребовала-бы новыхъ хозяйственныхъ приспособленій, разрушеній и переустройствъ, которыя сопровождались-бы огромнымъ непроизводительнымъ хозяйственнымъ ущербомъ. Но въ примфненіи своемъ къ югу Россіи
идея мфропріятій противъ раздѣловъ является въ такой
окраскъ, почти фантастической, что просто какъ-то неловко
и распространяться о ней.

и распространяться о ней.

Все это мы говоримъ въ томъ предположеніи, что будутъ изобрътены такія мъропріятія, которыя достигнутъ своей цъли, т. е. смогутъ прекратить раздълы и снова насадить по лицу земли русской патріархальную семейную идиллію. Но въдь длинная исторія нашего прошлаго показываетъ, что изобръсть такія мъропріятія не такъ-то легко, и даже простона-просто едва-ли возможно. То-есть изобръсть-то мъропрі-

ятія, само-по-себъ, конечно, ничего не стоитъ, но трудно изобрасть такія, которыя оказались бы дайствительно достигающими цали. Министерство государственных имуществъ и удъльное въдомство Богъ-знаетъ съ какихъ поръ принимали разныя мёры противъ раздёловъ у государственныхъ и удъльныхъ крестьянъ; но мы по Архангельской губерни хорошо знаемъ, какъ мало дъйствительными оказывались всякіе приказы, указы и законы, когда крестьянство внутренеими условіями своей жизни приводилось къ необходимости раздвловъ. Единственнымъ результатомъ мфропріятій было то, что семьи, по оффиціальнымъ семейнымъ спискамъ, числились неподъленными въ то время, какъ они были раздълены на дълъ. Въ Малороссіи, гдъ малая семья водворилась до крипостнаго права, даже помищичьей власти, несмотря на ея безграничныя полномочія и страстное желаніе, не удалось водворить большой семьи: если помъщикъ не позволяль выселиться въ отдъльную хату, разставляли особые столы по угламъ, и все-таки жили по-своему. Но въ Великороссін пом'вщикамъ удалось искусственно задержать большую семью, что, конечно, было легче: одно дело задержать, другое-пересоздать. Что дъйствительно имълъ мъсто фактъ искусственной задержки, можно заключить изъ того, какъ страшно усилились раздёлы послё 19-го февраля. Конечно, и правительство могло бы, можеть быть, задержать дальнъйшее распадение семьи въ Великороссии, еслибъ создало надъ крестьянствомъ опеку, равносильную помъщичьей; но это врядъ-ли возможно.

Надо думать, что все предполагаемое правительственное противодъйствіе крестьянскому стремленію къ раздъламъ свелось бы къ слъдующему. Изданы были-бы нъкоторые законы; затъмъ чиновники, правительственные или земскіе, въ своихъ канцеляріяхъ, на основаніи этихъ законовъ, высчитывали-бы скотъ и прочій хозяйственный инвентарь и постановляли-бы—жить-ли такой-то семьъ вмъстъ или расходиться; а крестьяне дълились бы себъ, —конечно, со стъсненіемъ и неудобствами, — доставляя въ концеляріи офоцціальныя свъдънія, по которымъ значилось-бы, что все обстоитъ благополучно, по силъ законовъ. Неужели у чиновниковъ еще мало дъла и мало изволится бумаги?

Но пусть будеть и не такъ; пусть чиновники на самомъ дълъ, съ самой основательнъйшей надеждой на выполнение своихъ декретовъ, станутъ, сидя въ канцеляріяхъ, съ точнъйшими семейными списками и подворными описями въ рукахъ, распоряжаться судьбами крестьянской семьи—неужели это желательно?

Что-же слъдуеть изъ всего сказаннаго выше? А слъдуетъ вотъ что. Совершенно върно, что семейные раздълы съ экономической точки эрвнія вредны, но твиъ не менве они нетолько не причина, а скорве результать общаго разстройства крестьянскаго хозяйства; смотрёть-же на семью только съ экономической точки зрвнія невозможно и нельпо: семья не есть явленіе экономическое (лишь крупостническій взглядъ на мужика можетъ допустить разсматривать ее, какъ таковое), а есть по преимуществу явленіе нравственно-юридическое, выросиее на соотвътственной исторической почвъ. А такъ какъ семья по существу не есть и не можетъ быть толькохозяйственнымъ союзомъ, а есть цъльная соціальная организація, живущая и развивающаяся по своимъ внутреннимъ законамъ, то можетъ оказаться, что всъ самые точные экономическіе разсчеты, держащіеся на стъсненіи ся правъ на внутреннее самоопредъленіе, окажутся нетолько не достигающими цъли, а дъйствующими какъ разъ навыворотъ. Поэтому издавать новые стъснительные законы противъ раздъловъ, создавать лишнюю чиновничью опеку-дело по меньшей мере рискованное. Конечно, настоящее положение вопроса о раздълахъ, съ волостнымъ міромъ, ихъ въдающимъ, его халат. ностью и водкой, довольно непривлекательно; но благоразумно-ли кидаться изъ огня въ полымя?

Въ заключевіе еще маленькое замѣчаніе. Правительство, прежде чѣмъ принять какія-либо мѣры, хочетъ познакомиться съ вопросомъ. Съ этой цѣлью оно и разсылаетъ запросы насчетъ свѣдѣній и мнѣній о семейныхъ раздѣлахъ. Но есть нѣкоторыя основанія опасаться, что правительство не получитъ того, чего желаетъ, т.-е. настоящихъ свѣдѣній о положеніи дѣла, такихъ свѣдѣній, которыя могли-бы доставить прочный фундаментъ для дальнѣйшей постановки вопроса. Дѣло въ томъ, что при данномъ способѣ собиранія свѣдѣній—когда свѣдѣній собираются не лицами, знакомыми съ

положеніемъ дёла и правильными пріемами работы, а циркулярнымъ путемъ-надлежащаго отвъта можно ожидать только отъ совершенно правильно поставленнаго вопроса. А иначе можно получить массу ничего не выражающихъ отейтовъ. Напр., вотъ капитальный вопросъ: въ чемъ причина усиливающихся разделовь? Формулируйте его такъ и требуйте отвътовъ. Вы непремънно получите, какъ показалъ и опытъ, въ громадномъ большинствъ отвъты такого характера; причина раздъловъ-семейныя неудовольствія, ссоры женщинъ и т. п. Но въдь самый близорукій человъкъ можетъ догадаться, что такія объясненія, сводящія причины важнаго соціальнаго явленія, такъ сказать, къ настроенію духа, въ родъ какъ-бы дътскаго каприза, -- все это не объясненія, а простое переливание изъ пустаго въ порожнее. Какіе выводы можно строить на такихъ отвътахъ? А вся бъда въ неправильной постановит вопроса. Или, напр., предлагается вопросъ: сколько было раздъловъ со времени освобожденія крестьянъ? Если даже на этотъ вопросъ и полученъ будетъ точный отвътъ. то, какъ кажется, онъ тоже мало что уяснить. Другое двло, еслибъ свъдънія собирались коть за меньшій промежутокъ времени, но по годамъ, такъ чтобъ можно было следить за ходомъ явленія въ связи съ тъми факторами, которые могли на него вліять. А то много-ли смысла выжмешь изъ абсодютной цифры, что въ такой то губерніи было столько-то раздаловъ?

## ТРУДОВОЕ НАЧАЛО

## ВЪ НАРОДНОМЪ ОБЫЧНОМЪ ПРАВЪ.

Изученіе фактической стороны юридическихъ возарвній русскаго крестьянства приводить насъ къ совершенно неожиданнымъ и страннымъ выводамъ. Въ самомъ дълъ чего можно-бы было ожидать отъ изученія народныхъ юридическихъ взглядовъ и обычаевъ? Конечно, лишь того, что это изучение дастъ намъ зародышевыя формы, на разныхъ ступеняхъ развитія, тіхъ же самыхъ воззріній, которыя взяло въ свое завъдывание и привело въ стройную систему научное право, и которымъ оно выдало патентъ на абсолютное и общечеловъческое значение. Значитъ, весь трудъ изследователя народноюридическаго быта должень бы повидимому, сводиться къ добыванію матеріала и къ его подведенію подъ готовыя научныя формулы. И что же? Матеріаль добыть, но оказывается, что онъ вовсе не подходить подъ эти формулы, не подходить не въ какихъ-нибудь второстепенныхъ подробностяхъ, а въ существенно важныхъ, основныхъ положевіяхъ, не подходить по коренной своей идев, по своему духу. Ближайшая разработка этого матеріала невольно заставляеть признать, что имъешь дъло съ совсъмъ особымъ, своеобразнымъ правомъ, "типически" отличающимся отъ того систематизированнаго права, которое находитъ свое практическое приложение во всъхъ современныхъ цивилизованныхъ законодательствахъ.

Въ самомъ дёлё, не имёли ли мы основанія назвать нашъ выводъ страннымъ? Крестьянство имёнтъ право, типически отличающееся отъ общепризнаннаго, такъ сказать, культур-

наго права: - сколько ученыхъ спеціалистовъ сочтуть это положение или забавнымъ парадоксомъ, или, просто-на-просто, нельпостью. Тымь не менье мы осмылились заявить наше положение во всеуслышание, опираясь на фактический матеріаль, слишкомь достаточный для того, чтобы оправдать его даже въ глазахъ людей наиболье предубъжденныхъ Да и. наконецъ, мы ръшились спросить себя: гдв же собственно разумныя основавія отвергать заранте возможность такого вывода, если только исходнымъ пунктомъ не служитъ метафизическая идея врожденной абсолютной справедливости? Всякій, кто признаеть за правомъ органическое развитіе и допускаеть вліяніе на него исторических и бытовых условій, долженъ, кажется, согласиться и съ тъмъ, что существуетъ тъсная связь между юридическими понятіями даннаго общества и его экономическимъ строемъ, такъ какъ одно и тоже отношение, отношение лица къ вещи, входитъ, какъ основное, и въ юридическую и въ экономическую сферу. Отсюда понятно, что при двухъ экономическихъ строяхъ, въ которыхъ это основное отношение различно, напр., когда продуктъ труда принадлежитъ производителю и когда онъ принадлежить другому лицу,-и юридическія воззранія должны быть совершенно различны. Но, могуть намъ возразить, какъ же могло римское право, созданное при натуральномъ рабскомъ хозяйствъ, привиться такъ хорошо къ юридическимъ воззръвіямъ всей Европы и можеть держаться до сихъ поръ при совершенно иномъ экономическомъ стров? Намъ кажется, что между высказаннымъ нами положениемъ и вышеприведеннымъ фактомъ нътъ противоръчія; основное отношеніе, отношеніе лица къ вещи, и при римскомъ натуральномъ, и при западноевропейскомъ капиталистическомъ хозяйственномъ остается одно и тоже, т.-е., продуктъ труда принадлежитъ не производителю. Къ тому же, была одна черта политически общественнаго сродства, которая облегчила Западной Европъ усвоеніе римскаго права: римскій народъ быль народъ завоевателей, а не мирныхъ работниковъ, и передалъ онъ свое право тоже классу завоевателей, который уже навязаль его классу трудящемуся. Въ средв последняго долго держались и даже до сихъ поръ еще держатся остатки стараго права по отношенію къ труду. Но на Западв сохранились только остатки, случайныя воспоминанія стараго типа юридическихъ воззрѣній, остальное стерто было налегшею силой; у насъ же, въ Россіи, гдѣ завоеваніе не участвовало иъ выработкѣ склада общественныхъ отношеній, гдѣ, слѣдовательно, не было такой необходимости въ насильственномъ навязываніи трудящемуся классу иныхъ юридическихъ воззрѣній, крестьянство могло цѣльно сохранить воззрѣнія того типа, который мы можемъ назвать трудовымъ,—и, дѣйствительно, сохранило ихъ.

Конечно, мы не можемъ ожидать отъ крестьянскаго права той логической стройности, законченности, точности, всей той массы формальныхъ достоинствъ, которыми обладаетъ право высшихъ классовъ, сознательно культивированное множествомъ покольній, отшлифованное и отдъланное до степени пзящиты паго chef-d'oeuvre'a. Что значить въ сраппеніи съ нимъ грубый самородокъ, какимъ представляется обычное крестьянское право? Но евда-ли будеть разумно съ нашей стороны; если мы, увлекшись красотой и худужественнымъ совершенствомъ chef-d'oeuvre'a, совсемъ оставимъ безъ вниманія самородокъ. Если будущіе идеалы человъчества дъйствительно тяготъють, какъ это думають нъкоторые мыслители, къ тому, чтобы измънить существующее отношение между трудящимся и продуктомъ его труда, то, можетъ быть, и право должно будеть перейти къ типу тъхъ юридическихъ возэрвній, представителемъ которыхъ является для насъ въ пастоящую минуту наше крестьянство. Отсюда понятень интересъ, возбуждаемый изученіемъ народно-юридическихъ воззрвній, понятій и обычаевъ.

И такъ, въ настоящей статьъ мы желаемъ доказать рядомъ фактовъ изъ крестьянскаго обычнаго права то положеніе, что право это типически отличается отъ права культурныхъ классовъ и именно представляетъ тотъ типъ, какой можетъ выработаться исключительно лишь въ средъ трудящейся, собственнымъ трудомъ удовлетворяющей своимъ потребностямъ. Чтобы не разбрасываться даромъ и не слишкомъ обременять читателя фактами, остановимся, главнымъ образомъ, лишь на двухъ отдълахъ права, которые представляются намъ наиболье удобными для нашей цъли.

Прежде всего мы обратимъ вниманіе читателя на отноше-

ніс нашего крестьянства къ земль. Выбрали мы эту сторону юридическихъ возарьній всльдствіе ея особеннаго практическаго значенія: земля—основа нашихъ соціальныхъ отношеній, и поэтому знать, какъ относится къ ней крестьянство, очень важно, такъ какъ этимъ обстоятельствомъ можетъ, до извъстной степени, опредъляться наше соціальное будущее.

Но нашъ выборъ имъетъ и свои неудобства—недостаточность фактическаго матеріала, и если мы все-таки на немъ остановились, то потому лишь, что количественные недостатки этого матеріала сглаживаются его качественными достоинствами: всъ факты, какіе намъ удалось собрать, носятъ такія ръзкія черты одного стройнаго и цъльнаго воззрънія, что ихъ научная цънность стоитъ, сколько мы можемъ судить, внъ всякаго сомиънія!

Взглядъ крестьянина на землю вытекаетъ изъ его взгляда на трудъ, какъ на единственный, всегда признаваемый и справедливый, источникъ собственности. Земля-не продуктъ труда человъка; слъдовательно, на нее и не можеть быть того безусловнаго и естественнаго права собственности, какое имъетъ трудящійся на продукть своего труда. Вотъ то коренное понятіе, къ которому могуть быть сведены возарвнія народа на земельную собственвость. Что народъ именно такъ смотрить на собственность вообще и на земельную въ частности, это давно было извъстно нашему культурному слою, хотя и истолковывалось имъ невърно. Какъ часто раздавались и раздаются жалобы на невъжественнаго и безправственнаго мужика, не имъющаго ясныхъ понятій о правъ собственности и пользующагося всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы попрать это право. Обвиненіе, основанное на чистомъ недоразумѣніи: народъ лишь оригинально понимаетъ собственность, но затъмъ чувство уваженія къ собственности въ немъ гораздо глубже, чъмъ въ культурныхъ классахъ. Да оно и не можеть быть иначе. Съ нами Европа еще разъ съиграла плохую шутку, или, точные, мы сами надъ собой ее разыгрываемъ, подражая Европъ. Мы принимаемъ съ Запада формы капиталическаго строя, оставляя безъ вниманія всю его настояще-здоровую сущность, которая даеть человъку такую страшную власть надъ матеріальными условіями его существованія. Мы пересаживаемъ къ себъ не капиталистическое производство, а игру въ капитализмъ, и рискуемъ потерять въ этой азартной игръ не только капиталы, -это еще куда нишло, -но и здоровую часть нашего внутренняго, психического содержанія, что будеть уже по важнъе. Теперь, спрашивается, гдъ можно больше ждать уваженія къ праву собственности: тамь-ли, гдв это право достигается счастливымъ случаемъ, при тъхъ новыхъ экономическихъ условіяхъ, которыя мы такъ стараемся къ себъ пересадить, или тамъ, гдъ оно, это право, держится на такомъ естественно-справедливомъ началъ, т.-е. на отношении трудящагося лица къ продукту своего труда, какъ въ крестьянствъ? Вопросъ не требуетъ отвъта. Если въ близкомъ будущемъ понятію о собственности не угрожаетъ, повидимому, никакая серьезная опасность, то только потому что въ народъ слишкомъ крънко коренится уважение къ этому праву. Но затымь мы должны считаться съ тыми особенностями, какія народъ вкладываеть въ свои понятія о собственности. А эти особенности очень немаловажны, и вотъ къ одной изъ нихъ мы сейчасъ и вернемся.

Въроятно, каждый слыхаль о такъ-называемомъ "черномъ передълъ", этомъ идеаль крестьянства, какъ называетъ его г. Якушкинъ, въ своемъ извъстномъ трудъ по обычному праву \*). Какъ бы мы ни относились къ факту существованія въ народъ подобныхъ воззръній, мы, прежде всего, не имъемъ права ихъ игнорировать, должны съ ними ознакомиться поближе въ интересахъ науки и жизни. "Черный передълъ" или "слушной часъ"—существуютъ разныя его названія въ различныхъ мъстностяхъ — не есть миоъ или выдумка, какими его

<sup>\*) &</sup>quot;Можно положительно сказать, что идеаль Ярославскихъ крестьянъ составляеть не личная собственность, а такъ-называемый здвсь черный передвлъ, по которому вся земля, кому бы она ни принадлежала, должна двлиться между встви по числу душъ. Слухъ о блязости такого чернаго передвла распростра насколько латъ тому назядь съ такою силою, что крестьяне, жадные здась, какъ и вездъ, до земли, остановились покупкою дешево продавввшихся тогда занадвльныхъ участковъ, и мить стоило большаго труда убъдить крестьянъ, приходившихъ ко мить за совътомъ, что они могутъ безъ всякихъ опасеній покупать землю и что чернаго передвла не будетъ" (Обычное право, стр. XIX) Компетевтность г. Якушкина, въ данномъ случат, должна стоять вить всякаго сомнанія: по своему офоццальному положенію—предстадателя казенной палаты—онъ вижетъ возможность основательно знать мъстное крестьянство, особенно со стороны его отношеній къ землъ.

считають нъкоторые, а вполнъ реальное явленіе, заслуживающее самаго внимательнаго отношенія къ себъ. Убъжденіе въ необходимости или, точнъе сказать, въ неизбъжности всеобщаго дълежа земель господствуетъ повсемъстно, одинаково въ общинной Великороссіи, какъ и въ участковой Малороссіи. Опо коренится въ той особенности крестьянскихъ воззрѣній на собственность, по которому земля есть мірская да Божія; поэтому не можетъ быть права частной собственности на землю, а можеть быть лишь право пользованія землей, которое дается трудомъ, въ нее вкладываемымъ. Община-ли является въ данную минуту владъльцемъ земли, или отдъльное лице-все равно: право на землю безусловно связано съ трудомъ, который вкладывается въ землю, и разъ эта связь порвана, порвано и право. По своему глубокому чувству легальности, крестьяне спокойно смотрять на настоящій порядокъ вещей, противоръчащій ихъ основнымъ воззрѣніямъ, тьмъ болье спокойно, что они вполнъ убъждены, что ихъ summum jus на землю находится въ надежныхъ рукахъ верховной власти, которая ждеть лишь удобнаго момента для осуществленія этого ихъ права. Нельзя приписывать общинному владенію того, что оно имбеть свойство развивать въ народъ такія надежды и ожиданія. Достаточно уб'вдительнымъ доказательствомъ несостоятельности подобнаго мивнія служить Малороссія. Малорусскій народь, какъ извъстно, не имбеть никакой склонности къ общинъ, -мало того, онъ высказываетъ часто прямое отвращение къ этой формъ земельнаго пользования, да и вообще во встхъ своихъ общественныхъ отношенияхъ проявляетъ, въ противоположность великорусскому народу, сильную наклонность къ индивидуализму: "гуртове — чортове", энергически выражаеть онь это своей пословицей. А между тъмъ вся крестьянская Малороссія ждеть "слушного часу", когда земля будеть подблена между мужиками. "Какъ же господа-то будугь жить, если оть нихъ отберуть землю?" спрашиваеть крестьянина одинъ наблюдатель. "Мужикамъ-земля, панамъжалованье", т.-е. для крестьянства страстно желанный "слушной часъ вовсе не есть какой-нибудь коренной соціальный перевороть, какимъ онъ можеть представляться иному напуганному воображенію: крестьянинъ работаеть по старому и шлатить подати, только трудъ его будеть успъшнъе, потому что у него въ рукахъ будетъ главное орудіе его труда—вотъ и все. "Вишь ты, какой умный панъ: не ждетъ дѣлежа, самъ своими руками землю отдаетъ", толковали крестьяне одного помъщика Черниговской губ., который подарилъ имъ кусокъ земли. Даже настоящія легенды успъли сложиться на счетъ "слушного часу".

"слушного часу". Кто постоянно слъдить за періодическими изданіями, тоть могъ наталкиваться на аналогичные факты относительно крестьянъ Великой Россіи; было бы утомительно и безцъльно передавать ихъ, такъ такъ самый фактъ повсемъстнаго но передавать ихъ, такъ такъ самый фактъ повсемъстнаго крестьянскаго убъжденія въ неизбъжности общаго передъла слишкомъ хорошо засвидътельствованъ; исключенія составляють лишь немногія мъстности, находящіяся въ особыхъ условіяхъ, напр., какъ, Архангельская губернія, гдъ почти вся земля была и есть въ крестьянскомъ пользованіи. Но мы не можемъ удержаться, чтобы не передать одинъ случай, свидътельствующій о томъ, что крестьяне вовсе не такъ сословно враждебно настроены относительно помъщиковъ, словно - враждебно настроены относительно помъщиковъ, какъ это пытались представлять иные. "Встръчаю я разъ, разсказывалъ намъ одинъ землевладълецъ Воронежской губерніи, крестьянъ сосъдней деревни.—Куда это, братцы? спрашиваю.—"Тодемъ барину землю отвести".—Какому барину? Какую землю?—"Да, вотъ, какъ отберутъ отъ господъ и передълятъ межъ нами землю, такъ хотимъ мы и нашему барину дать землицы: добрый былъ до насъ, что его обижать! Извъстны также факты, когда крестьяне отказыватия. лись отъ выгодныхъ для нихъ сдълокъ съ помъщиками или соглашались на невыгодныя, все въ тъхъ же розовыхъ мечтахъ о близости "слушного часа", и теперь несутъ на себъ тяжелыя послъдствія своего оптимизма. Такъ, крестьяне одного богатаго помъщика въ одной изъ малорусскихъ губер-вій отказались купить землю, которую тотъ имъ предлагалъ по 10 руб. за десятину, съ 20-ти лътней разсрочкой, и те-перь принуждены платить тъ же 10 руб. ежегодно за ареиду десятины и т. д. Не пытайтесь убъдить крестьянина въ неосновательности его надеждъ: онъ будетъ смотръть на ваши увъренія какъ на попытку обмануть его въ какихъ-нибудь близкихъ или далекихъ своекорыстныхъ видахъ, обмануть его даже въ такой несомнънной для него вещи, такъ мало нуждающейся въ доказательствахъ. Это не убъждение только, это-въра. Не даромъ "черному передълу" придается религіозный характеръ, какъ свидътельствуетъ г. Якушкинъ относительно ярославскихъ раскольниковъ.

И такъ, по общераспространенному крестьянскому воззрънію, землею должень пользоваться лишь тоть, кто вкладываеть въ нее свой трудъ. Это справедливо какъ относительно той части крестьянства, которая пользуется своей землей на правахъ общиннаго владънія, такъ и той, которая пользуется ею на правахъ частной собственности.

Община также умъетъ уважать исключительныя права отдельныхъ лицъ, если въ основу этихъ правъ положенъ трудъ. Напримъръ, въ тъхъ мъстностяхъ нашего дъснаго Съвера, гдъ держится еще подсъчное хозяйство, отдъльныя дица очищають себъ куски земли изъ-подъ лъсу и обработывають ихъ. Эта земля не должна поступить въ общинный передълъ, прежде чъмъ, по приблизительному разсчету, не окупить владельцу потраченный на нее трудь; следовательно, до дъхъ поръ она находится въ частномъ пользованіи. («Молва», 1876 г., № 31 \*).

Свой коренной взглядъ на трудъ, какъ на основу собственности, крестьянство вполнъ послъдовательно проводитъ и на продукты земли. Одно отношеніе къ темъ продуктамъ. которые производятся трудомъ человъка, другое-къ тъмъ, которые даеть земля безъ посредства человъческаго труда.

Къ праву собственности на тъ земельные продукты, которые произведены трудомъ человъка, крестьяне относятся съ уваженіемъ почти религіознымъ. Кража скошеннаго свиа на лугу, хлеба на поле, хотя никто ихъ не сторожить, вещь

<sup>\*)</sup> Въ Свбири, въ Томской губервіи, гдъ большая часть престыянскихъ селеній еще не надвлена землей, и всявдствіе обилія нераспаханной и незапитол земли каждый береть себа свободный участовь и пашеть его до истощения, существують такіе обычан: вемля, оставленная для отдыха, хотя бы на ней не было поства болье десяти льть, считается все-таки состоящею во нладвніц того, кто ее расчистиль, пахаль и застваль прежде, въ томъ предположения, что "для первоначального приготовленія ен подъ жлюбопошество онъ должень быль употребить не малые труды". За самовольную распашку такой земли, вановный обязывается уплатать хозявну ценность найма такого же количества земля, какое онъ самовольно распажалъ.

совству исключительная, покрывающая виновника втинымъпозоромъ. Даже крайная необходимость не можетъ заставить крестьянина нарушить святое для него, въ данномъ случав, право собственности. Существуютъ оригинальные обычаи, имъющіе цълью примирить фактъ настоятельной необходимости нарушить право собственности съ крайнимъ уваженіемъ, которое обнаруживаетъ крестьянство по отношенію къ этому праву. Вотъ нъкоторые примъры. Въ Архангельской губерній существуєть такой обычай: если путнику понадобится въ дорогъ кормъ для лошади, онъ беретъ съно изъ перваго попавшагося зорода, но непремънно кладетъ въ зородъ деньги, соотвътственно стоимости съна. Близкій къ этому обычай встрвчается въ Земль Войска Донскаго. Въ неурожайные годы, когда бъдняки находятся въ совстмъ безвыходномъ положеніи-купить хлібой не на что, занять не у кого, - они прибъгаютъ къ самовольному, такъ сказать, займу у богатыхъ. Изъ клъба, который зажиточные держатъ необмолоченнымъ въ степи на току, вдругъ исчезаетъ нъсколько копенъ, взятыхъ неизвъстно къмъ, а на другой или даже на третій годъ, при урожав, хльбъ привозится опять, всегда 2-3 копнами больше, чемъ было взято, и складывается на томъ же самомъ мъсть. Когда берутъ хльбъ, иногда оставляють на мъстъ записку, въ которой говорится, что заставила взять хльбъ крайняя нужда, и что онъ будетъ непремънно возвращенъ при урожав. ("Труды областнаго Войска Лонскаго статистическаго комитета", вып. 2-й, 1874 г.). На нашемъ Съверъ, гдъ земледъльческій трудъ замыняется промысловымъ, по выражению архангельскихъ поморовъ: "море-наше поле", то же самое религозное уважение перепосится на продукты труда промысловаго. Часто богатая добыча бросается гдъ-нибудь въ лъсу, въ промысловой избушкъ или на морскомъ берегу, и если только она носитъ на себъ знакъ собственности, т.-е. мътку, по которой видно, что она не валяется случайно, а положена промышленникомъ, то она въ этихъ пустыняхъ, на сотни верстъ отъ жилья человъческаго, еще болье безопасна отъ вора, чъмъ за десятью замками: пусть добыча сгність, если промышленникъ почему-либо за ней не вернулся, -- все-таки ее не тронутъ. Въ случат крайней нужды, путникъ также можетъ взять, напримёръ, пару рябчиковъ на варево изъ промысловой избушки, но непремённо кладетъ тутъ же деньги за взятое. То же уваженіе переносится и на орудія труда: унесенная теченіемъ и перехваченная сѣть, оставленная лодка и т. п., все это такъ же неприкосновенно, какъ и добыча. Вообще, мы нигдъ не видали болье идеально развитаго уваженія къ трудовой собственности, чъмъ на нашемъ глухомъ Сѣверъ, гдъ законы и власти, въ большей части случаевъ, совсѣмъ не имѣютъ возможности преслъдовать правонарушеніе.

За то крайне слабо уваженіе къ праву собственности на естественныя произведенія почвы, въ производствѣ которыхъ не участвовалъ человѣческій трудъ; т.-е., собственно говоря, уваженія къ такому праву нѣтъ совсѣмъ, а есть лишь страхъ карающаго закона. Кто срубитъ бортяное дерево, тотъ воръ,—онъ укралъ человѣческій трудъ; кто рубитъ лѣсъ, никѣмъ не посѣянный, тотъ пользуется даромъ Божічимъ, такимъ же даромъ, какъ вода, воздухъ. ("Основа", 1862 г., іюнь, стр. 68—9). "Осенью и весною, почти каждую ночь вы можете встрѣтить по дорогамъ, идущимъ въ лѣсъ, цѣлые обозы съ хворостомъ, кольями. Спросите, откуда везутъ, и вамъ скажутъ, улыбаясь: съ батьковщины. "Подъ батьковщиной надо разумѣть казенные лѣса", пишетъ одинъ наблюдатель изъ Кіевской губ.

Понятно, въ какое разногласіе попадають юридическій понятія народа съ закономъ, разногласіе, которое не можеть не отражаться очень невыгоднымъ образомъ на ослабленіи въ крестьянинъ чувства уваженія къ закону. Воть ловять крестьянина на льсной порубкъ en flagrant délit, обзывають его воромъ. Того даже слезы прошибаютъ отъ тяжкой обиды: "отродясь не былъ воромъ, а тутъ вотъ, на-поди, воромъ величаютъ", плачетъ онъ и вполит убъжденъ, что его обидъли напрасно. Въ судъ идти и повести наказаніе, когда поймался, это такъ, это слъдуеть по закону,—что подълаешь, когда такой чудной законъ выдумали?—а все же таки не воръ и воромъ отродясь не былъ. Уголовная статистива показываетъ, что самовольныя лъсныя порубки даютъ огромный процентъ преступленій, а между тъмъ, по всей въроятности, лишь ничтожная часть этого рода преступле-

ній удовляется въ съти закона. Надо замътить, что самое лъсное законодательство не мало способствовало укорененію въ народъ подобныхъ представленій, которыя въ настоящее время сказываются страшнымъ зломъ лесоистребленія. Еслибы лъсное законодательство всегда дъйствовало послъдовательно, имъя цълью хорошо сознанные интересы государства, которые въ данномъ случав созершенно совпадаютъ съ интересами самаго народа, защищало лъсъ отъ хищинчества и, въ то же время, не лишало крестьянина возможности разумно пользоваться совершенно необходимымъ для него лъснымъ матеріаломъ, то, конечно, народъ понялъ бы, что онъ долженъ нести извъстныя стъсненія въ видахъ своей же собственной пользы, и не было бы той страшной массы враждебныхъ столкновеній народа съ закономъ. Сообразите, какое впечатлъніе должны были производить на народъ слъдующіе факты изъ исторіи люснаго законодательства: Петръ Великій назначаетъ за самовольную порубку смертную казнь; при Екатеринъ I и Петръ II разръшается свободно рубить лъсъ; Анна Іоановна и Елизавета Петровна возобновляютъ запретительную систему; Екатерина II опять вводить свободную, которая снова смъняется запретительной при Павлъ; Александръ I разръшаетъ рубить крестъянамъ что вздумается и гдъ вздумается; въ царствование Николая Павловича снова вводятся ограниченія ("Труды Ярославскаго Статист. Комитета", вып. 2-й, 1867 г., ст. "Ръчная область Шексны", стр. 42). Что удивительнаго, что крестьянство не научилось видьть въ льсныхъ законахъ ихъ разумной подкладки, а видитъ лишь ственительный произволъ и рубитъ себъ, сколько можетъ, съ спокойною совъстью, такъ какъ его дъйствія не противоръчать его понятіямь о справедливомь. Страшныя колебанія законодательства въ полярно-противоположныя крайности показывають, что наши законодательныя сферы, по своимъ возаръніямъ, были гораздо ближе къ возаръніямъ народнымъ, чъмъ это можно признать по первому взгляду; вся бъда въ томъ, что законодательство никогда не могло ръшиться встать твердою ногой на народную почву. Факты изъ исторіи нашего землевладенія также показывають, какъ законодательство, подъ вліяніемъ народныхъ взглядовъ на землю, никогда не могло окончательно установитьтрудовое начало въ народномъ обычномъ правъ. 147

ся на понятіи земельной собственности, и если бы мы имівли полную исторію землевладінія и земельнаго законодательства, то она должна была бы объяснить; почему народъ съ такимъ упорствомъ ждетъ отъ законодательства коренныхъ земельныхъ реформъ \*).

Основательные труды профессора Богишича по обычному праву западныхъ, особенно юго-западныхъ славянъ настолько ознакомили насъ съ предметомъ, что мы можемъ сказать съ полнымъ правомъ, что основы юридическихъ воззрвній западныхъ и восточныхъ славянъ тождественны: разница можеть быть сведена на второстепенныя различія въ историческихъ и бытовыхъ условіяхъ и на вліяніе нъмецкаго элемента, который оказался для славянской самобытности гибельнъе турецкаго владычества. И по отношению къ тому вопросу, о которомъ идетъ ръчь, т.-е., трудовомъ взгляив на землю и ея продукты, находимъ тоже родственное сходство. Приведемъ интересную выписку изъ одного частнаго письма профессора Богишича: "Въ подтверждение вашего мнънія объ убъжденіи славянъ, что трудъ-главное основаніе праву собственности, приведу фактъ, встръченный мною недавно въ одномъ славянскомъ селеніи. Въ 1869 г. по-**ВХАЛЪ** Я ВМЪСТЪ СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ СВОИХЪ ЗНАКОМЫХЪ ИЗЪ ВЪНЫ

<sup>\*)</sup> Уже посла того, какъ была написана вта статья, появилось извастное сочинение книзи Васильчикова: "Землевладание и земледалие въ России и другихъ европейскихъ государствахъ". Тъ выводы, которые кн. Васильчиковъ дълаетъ изъ историческаго изученія хода нашего землевладанія, совершенно подтверждають сказанное нами. Нигда, говорить онь, понятие о поземельной собственности не было, даже до новъйшихъ временъ, такъ смутно в шатко, какъ у насъ, нетолько въ сознаніи народа, но и правительства. Въ Россіи съ древнихъ временъ очень твердо было понимание владония въ смысле держания. занятія, пользованія землей, по выраженіе "собственность" едва-ли и существовало: въ летописихъ и грамотихъ, какъ и въ современномъ изыке крестьянства, не встрачается выраженія, соотватствующаго этому слову. Напротивъ, факть владвийя вивль твердое основание: земли считалась принадлежностью вемледвльца, рыболова или зверолова, который на ней сидель. Хотя такое отношение въ землъ первчается у всъхъ первобытныхъ народовъ при ихъ первоначальномъ остденіи, но нигде оно не сохранилось такъ долго, какъ въ Россіи, вигда "право собственности не было такъ шатко, а право владанія, напротивъ, такъ твердо, какъ у насъ". И до сихъ поръ крестьяванъ подъ выражениемъ "наша земля" подразумъваетъ и собствевную-частвую землю и обширную-надальную, пожалуй, даже оброчную (т. І, стр. 297 - 8).

къ хорватамъ, поселеннымъ въ Нижней Австріи, на венгерской границь, всего часа 3-4 разстоянія жельзной лорогой отъ Въны. Эти селенія, со всъхъ сторонъ окруженныя нъмецкимъ элементомъ, появились тамъ въ XVI и XVII-мъ въкахъ, вследствие турецкихъ нападений на Кроацію, и сохранили, касательно языка, и до сихъ поръ свою славянскую народность; но относительно экономической жизни они не разнятся во многомъ отъ своихъ нъмецкихъ сосъдей. Однако, въ нъкоторыхъ правственно-юридическихъ воззръніяхъ этихъ хорватовъ я нашелъ еще мвого напоминающаго ихъ славянское происхождение. Во всемъ селени Пандорвъ (Рапdorf) только у священника быль небольшой садъ. Провожая насъ черезъ свой садъ, этотъ священникъ замътилъ, что онъ никогда не пользуется его плодами, потому что его прихожане-въ другихъ случаяхъ весьма добрые и благочестивые люди-крадуть всё фрукты, какіе только поспёють. Когда и увъщанія, и проклинанія въ церкви не принесли никакой пользы, священникъ позвалъ къ себъ подозръваемыхъ. и они сознались сейчасъ, но не раскаялись нисколько и не объщали, что болъе не будутъ красть, потому что "тебъ, батюшка, плоды этихъ деревъ не стоили никакого труда, какъ стоитъ труда производить пшеницу, ячмень, кукурузу; а эти плоды Богъ далъ всёмъ безъ твоего и чьего бы то ни было труда". Священникъ сталъ имъ толковать о безуміи ихъ понятій о кражъ, но они остались при своемъ мнънін. Сходное встръчаемъ мы въ сочипеніяхъ К. Аксакова (т. І. стр. 319) относительно дужицкихъ сербовъ, а именно онъ говоритъ: "Воровство ръдко, воруются лишь лъсъ и плоды: Богъ возрастиль для всёхъ и себе присваивать не грехъ".

Что приведенные факты не случайны, а представляють приложеніе "кореннаго" общеславянскаго воззрвнія на землю и ея продукты, доказывають труды г. Богишича: "Pravni obiçaji u Slovena" и "Zbornik sadasnjich pravnih obicaja u juznih Slovena". У юго-западныхъ славянъ, каждый, кто займетъ лежащую впуств, необработываемую землю, пріобрвтаетъ трудомъ, вкладываемымъ въ эту землю, право владвнія ею: "to je moje od starine, ja sam prvi to росео гаditi" (началъ обработывать); такую фразу, касательно сербовъ, приводитъ Вукъ Караджичъ, въ своемъ словарв при

объясненіи слова "zakopina". Много подтверждающихъ фактовъ относительно различныхъ юго-славянскихъ мъстностей встръчается въ "Zbornik'ъ г. Богишича, напримъръ, отвъты на вопросъ 182, стр. 400-403. Но особенно интересно приводимое туть же свъдъніе относительно Болгаріи (изъ Лъстовца). Вообще болгары, какъ замътно, сохранили въ больтой неприкосновенности коренные славянские обычан: кто обработываетъ несколько леть незанятую землю, становится ея владъльцемъ, если сосъди знаютъ, что онъ ее обработываеть, -это такъ же, какъ и у ссрбовъ. Но этого мало: если кто обработываеть и завъдомо чужую, имъющую владъльца, землю втечение десяти лътъ, тотъ тоже можетъ, по мивнію народа, присвоить ее себв. Чтобы избівжать такой опасности, владъльцы земли перемъняютъ своихъ работниковъ по крайней мъръ два раза въ десять лътъ. Обычайвъ высшей степени характерный для славянскихъ воззръній на земельную собственность, такъ какъ имъ решительно отвергаются всъ способы пріобрътенія права на землю, кромъ труда. Но хотя, такъ или иначе, и пріобрътено право на землю, оно все-таки, у юго-западныхъ славянъ, какъ и у восточныхъ, не есть полное право собственности, которому подпадають только вещи, произведенныя человъческимътрудомъ. На это указываетъ, между прочимъ, существование обычаевъ, имъющихъ видъ сервитутовъ, хотя источникъ ихъ происхожденія совствит иной. Напримітрь, когда сжата нива или скошенъ лугъ, каждый сельчанинъ имъетъ право выпустить свой скоть на такую ниву или дугь, пока владелець земли опять не начнеть ее обработывать; каждый имфеть также право пользоваться запущеннымъ полемъ или лугомъ. Если владълецъ земли не хочетъ, чтобы на землъ его ходилъ скотъ, онъ ставитъ камни или прутья въ знакъ того, что онъ хочетъ скоро начать на землъ работу и т. д.

Въ практикъ нашихъ волостныхъ судовъ встръчается одивъ интересный разрядъ случаевъ, въ разръшени которыхъ экономическій принципъ уваженія къ труду является съ явнымъ преобладаниемъ надъ юридическимъ принципомъ собственности. Это разрядъ спорныхъ вопросовъ, когда кто-либо, bona fide или умышленно, произведетъ работу на чужой земяв, напримъръ, засветъ, сожнетъ, скоситъ и т. п. Общее начало, по которому решаются подобныя дела, то, что потраченный трудъ "во всякомъ случаъ" долженъ быть вознагражденъ: умышлевно-ли или по ошибкъ дъло произошло, это отражается лишь на степени вознагражденія; самый принципъ не страдаеть отъ такого различія въ обстоятельстнахъ. Такъ какъ крестьянскій судъ всегда преследуетъ не формальную, а индивидуальную, естественную справедливость, то упомянутый принципъ придагается крайне разнообразно. Приведемъ для примъра нъсколько такихъ ръшеній. Два крестьянина захватили самоуправно у третьяго полдесятины; по ръшенію суда, виновные должны были отдать обиженному весь урожай, каждый съ четверти десятины; но обиженный обязался возвратить имъ съмена и уплатить за работу. Засъявшій по ошибкъ чужое поле получаеть весьурожай, но платить собственнику арендныя деньги по существующимъ цънамъ или вообще вознаграждаетъ владъльца за убытки. Иногда хозянну земли присуждается лишь половина, иногда треть урожая, иногда весь урожай, но за тоонъ обязывается отработать такой же участокъ у того, кто вспахаль его поле и т. д.; вообще, допускаются различныя комбинаціи, при которыхъ, однако же, трудъ непремънно вознаграждается. Отвътчикъ нарубилъ дровъ въ лъсу истца по ошибкъ; дрова признаются собственностью вырубившаго, а хозянну лъса уплачивается вознаграждение, опредъленное судомъ, - значитъ, трудъ порубки признается достаточнымъ, чтобы дать порубщику право собственности на дрова и т. д. \*)

Принципъ уваженія къ труду проходить по всёмъ отдёдамъ права, гдё только онъ можетъ имёть примененіе посуществу вопросовъ, заключающихся (въ этихъ отдёлахъ. Напримеръ, въ договорномъ праве онъ даетъ всегда перевёсъ, по сравненію, напримеръ, съ действующимъ законодательствомъ, интересамъ нанимаемаго передъ интересами нанимателя, интересамъ подряжаемаго передъ интересами подряжающаго и тъд. Вознаграждается не только трудъ, совершенный уже, но и трудъ въ возможности, т.-е. рабочее-

<sup>\*)</sup> Эти фикты заимствонаны изъ "Трудовъ коммисіи по изслъдованію положенія волостныхъ судовъ" и ненапечатанныхъ ръшеній волостныхъ судовъ-Архангельской губерніи.

время: по чьей винъ оно потрачено непроизводительно, тотъ обязанъ вознаградить за времи, какъ за трудъ, для него исполненный. По ръшеніямъ волостныхъ судовъ, виновный удовлетворяетъ обиженнаго, между прочимъ, и "за прогульные дни по случаю процесса", и за рабочій день на розысканіе украденнаго", "за лишній трудъ при перекост травы, смятой скотомъ" и т. д.: даже женихъ требуетъ съ невъсты, которая нарушила заключенный свадебный договоръ, вознагражденія за рабочій день, потраченный на провздъ къ ней. При пріобрътеніи имущества посредствомъ находки также принимается во вниманіе трудъ. Такъ, въ Сибири, при находяв домашнихъ животныхъ, домашнихъ птицъ, удетъвшихъ ичелиныхъ роевъ всегда соображается: сдълана ли находка случайно, следовательно, безъ всякаго труда со стороны нашедшаго, или же онъ предпринималь для ея отысканія какойнибудь трудъ, напримъръ, ъздилъ куда-нибудь, отвлекался отъ домашнихъ занятій и т. п.; въ первомъ случав, вознагражденіе ограничивается угощеніемъ, во второмъ-уплачивается, сверхъ угощенія, цённость потраченнаго труда и издержекъ.

Но мы не будемъ долго останавливаться на этихъ отдѣлахъ, такъ ккъ это черезчуръ расширило бы размѣры нашей статьи, а прямо обратимся къ тому отдѣлу права, гдѣ трудовой принципъ выступаетъ очень отчетливо, хотя ему приходится бороться съ принципами совсѣмъ иного характера, и торжество трудоваго начала въ этой области тѣмъ рельефъе выставляетъ его первенствующую юридическую роль. Мы говоримъ о наслѣдованіи.

Кажется, ни одинъ отдълъ права, какъ въ русскомъ, такъ и въ западно европейскихъ законодательствахъ, не находится подъ такимъ исключительнымъ вліяніемъ традиціи, какъ наслъдованіе. Въ самомъ дълъ, изъ чего бы мы ни исходили—изъ абсолютной ли истины, отъ духа ли даннаго законодательства, или отъ современныхъ потребностей и понятій общества, для многихъ изъ его положеній нельзя найти никакихъ основаній: единственныя объясненія, возможныя въ данномъ случав, это объясненія историческія. Да и общій духъ, проникающій этотъ институтъ въ современныхъ законодательствахъ, не имъетъ ничего общаго съ современнымъ

общественнымъ строемъ. Если бы мы вздумали воспроизводить современный общественный строй по наслъдственному законодательству—аналогичные пріемы очень часто практижуются учеными относительно отжившихъ общественныхъ оормъ,—мы получили бы общество, находящееся въ полномъ развити патріархальныхъ формъ быта, гдъ всъ общественныя отношенія держатся на началъ кровной родственной связи. Какимъ анахронизмомъ является среди культурныхъ слоевъ современнаго общества это начало кровной родовой связи, на которое опирается законодательство! Для кого имфеть хотя какое нибудь значение — разумъется, если дъло идетъ не о видахъ на наслъдство — все это родство, кромъ близкаго семейнаго, эти боковыя линіи, колтна, степени и т. п.? это полное несоотвътствіе между воззръніями общества и духомъ его законодательства мы встръчаемъ въ такомъ важномъ отдълъ права, который прямо вліяеть на распредъленіе богатствъ въ обществъ, слъдовательно, на существен-ныя черты его соціальнаго строя. Если распредъленіе благъ въ обществъ совершается по принципу, не имъющему никакой связи съ тъмъ, что само общество считаетъ разумнымъ и справедливымъ, это не можетъ не отразиться вреднымъ образомъ на нравственности даннаго общества. Посмотрите, въ самомъ дълъ, какую массу крайне непривлекательныхъ, безиравственныхъ желаній, чувствъ, а ¦часто и дълъ вызывается на свътъ Божій единственно существующими юридическими формами наслъдованія. Мы не касаемся вопроса о наслъдовани лицъ, входящихъ въ семейный союзъ, т.е. супруговъ другъ другу и дътей родителимъ; это наслъдование при данномъ общественномъ строъ, имъетъ свой разумный смыслъ. Но какое разумное основание можно подыскать наслъдованію въ боковыхъ линіяхъ (мы говоримъ, конечно, лишь о наслъдованіи по закону, а не по завъщанію—послъднее есть вопросъ совсъмъ особаго рода)? Въдь это лотерея и притомъ такой видъ ея, гдѣ выигрышъ неизбѣжно связанъ съ смертію ближняго. Оттого нельзя безъ отраднаго чувства остановиться передъ крестьянскимъ обычнымъ правомъ наслъдованія, которое даетъ каждому не то, что ему достанется ухватить по счастливой случайности, а то, что ему принадлежить на основаніяхь, разумность и справедливость

трудовое начало въ народномъ обычномъ правъ. 153

которыхъ не откажется признать каждый, у кого есть котя искра здороваго правственнаго инстинтка.

Большая часть вещей, которыми пользуется крестьянинь, не его личная собственность, а коллективная, семейная, между темъ, какъ въ культурныхъ слояхъ мы видимъ какъ разъ обратное. Отсюда и особенности въ характеръ крестьянскаго наслъдованія: оно чаще представляеть раздёль общей собственности, по поводу ли смерти или даже безъ такого повода, чъмъ собственно наслъдование въ современномъ юридическомъ смыслъ этого слова. Соискатели престьянскаго наслъдства являются прежде всего членами одной трудовой ассоціаціи, семьи, и участника ея общей собственности. Участіе въ общей собственности, по мірть труда, вложеннаго на пріобрътеніе этой собственности, -- вотъ основный принципъ крестьянскаго наслъдственнаго права. Все остальное, на чемъ держится наслъдование высшихъ класовъ, т.-е. родство, дичная воля въ видъ завъщанія, все отступаеть передъ этимъ главнымъ на задній планъ, хотя нельзя сказать, чтобы вовсе не играло никакой роли. Напримъръ, понятіе о родствъ и его связывающемъ значени имъетъ въ народъ очень много жизненности, но все-таки въ наслъдовани кровное начало уступаетъ первенствующее мъсто трудовому. Разсмотримъ этотъ предметъ нъсколько ближе.

Выше сказано, что наслъдование у крестьянъ, въ большинствъ случаевъ, имъетъ видъ семейнаго раздъла. Какъ производится раздель? Прежде всего уясияется основной вопросъ, отъ ръшенія котораго зависить все дальнъйшее, вопросъ о томъ, кто участвовалъ въ наживъ имущества, и только за этимъ уже следують вопросы о кровной связи, личной воль старшаго въ родъ и т. п. Положимъ, отецъ хочеть делиться съ сыновьями. Міру известно, что имущество нажито отцомъ; отецъ въ полномъ правъ распорядиться своимъ трудовымъ добромъ, какъ хочетъ: дать ли что сыновьямъ и что именно дать-его подная водя. Но такіе случан, когда имущество нажито однимъ отцомъ, по условіямъ крестьянского быта, могуть встречаться лишь какъ исплюченіе. Въ огромномъ большинствъ случаевъ имущество является результатомъ совивстнаго труда всей семейной ассоціаціи, въ которой очень рачо дъти начинаютъ трудиться рядомъ

съ родителями, и тутъ уже вопросъ ставиться совсемъ иначе. Правда, отцу принадлежить право на всякое уважение и покорность со стороны детей, но и дети-работники имеютъ такія же реальныя права на долю изъ нажитаго семьей имушества, и попрать эти права настолько же противно справедливости, какъ и попрать патріархальное право отца на почтеніе со стороны дітей. Народная правда допустить наказать сына за непочтеніе къ родителямъ; однако въ то же время, если міръ видитъ, что сынъ не былъ дармовдомъ въ отцовской семью, то онъ можетъ заставить отца нетолько отдълить сына, если тому почему-либо плохо въ семьв, но и дать ему долю имущества, приблизительно пропорціональную его трудамъ въ дълъ пріобрътенія этого имущества. Даже завъщание умирающаго, - а извъстно, какимъ религіознымъ почтеніемъ пользуется въ народъ завътъ умирающаго, — не можетъ понудить крестьянскую совъсть пренебречь тъмъ, что для нея неприкосновените всего-правомъ трудившагося на участіе въ результатахъ своего труда. Да и сами отцы далеко не проникнуты сознаніемъ абсолютности своихъ отцовскихъ правъ: если отецъ хочетъ обдълить сына наслъдствомъ, онъ не сошлется на свою волю или даже на непочтеніе къ себъ сына, а всегда на то, что сынъ быль расточителенъ, нерадивъ, лънивъ и т. п., т.е. не заработалъ себъ права на свою долю, такъ что мірской совъсти остается только разобрать, правда это или нътъ. Если отецъ наговорилъ на сына напраслину, судъ присуждаетъ сыну его долю; если дъйствительно сынъ не участвовалъ въ общемъ семейномъ трудъ, потому-ли что былъ лънивъ или потому, что жилъ на сторонъ, не помогая семьъ, онъ лишается доли. Понятно, что завъщаній въ нашемъ смысль этого слова у крестьянъ почти не бываеть, такъ какъ размъръ доли каждаго. насавдника не зависить отъ произвола отца: отецъ, если дълаетъ завъщаніе, то лишь для того, чтобы распредълить самому эти доли, въ предупреждение могущихъ возникнуть при дълежъ споровъ и неудовольствій.

При раздълъ наслъдства между братьями замъчается нъкоторая разница въ обычаяхъ земледъльческаго и промысловаго крестьянства: первое при дълежъ болъе тяготъетъ къравенству долей, чъмъ второе. Эта разница цъликомъ можетъ быть объяснена экономическими причинами. Въ промысловыхъ губерніяхъ (мы подразумъваемъ съверныя промысловыя, гдв преобладають отхожіе промыслы) относительная величина заработковъ домашнихъ работниковъ и отходящихъ на сторону часто слишкомъ различна для того, чтобы это не имъло вліянія на размъры долей при дълежь. Затьмъ. въ промысловыхъ мъстностяхъ допускаются обычаями различныя комбинаціи хозяйственныхъ отношеній между братьями, остающимися дома и отходящими на промысель, и всъ эти комбинаціи отражаются, конечно, на дележе наследства; напр., ушедшій брать можеть не вносить всёхь своихь заработковъ въ общій хозяйственный капиталь, а лишь ту или другую часть ихъ, или даже не вносить ничего и, сообразно величинъ своихъ взносовъ, онъ или получаетъ равную долю съ домашними братьями, или меньшую, или же не получаетъ ничего. Но и въ земледъльческихъ мъстностяхъ, гдъ больше тяготънія къ равенству, полное равенство не можеть имъть мъста, такъ какъ всегда принимаются во внимание вст обстоятельства каждаго случая, вст отношения дълящихся лицъ, вев ихъ особенныя права и т. п. Приведемъ интересное описаніе сцены ділежа, который производится стариками: "Вспомен", говорить бълый какъ дунь дядя Ананасій уже пожилому, но еще здоровому и бодрому мужику, стоящему съ своими двумя младшими братьями въ кругу стариковъ, составляющихъ сходку: "вспомни, братъ Тарасъ, какъ умиралъ твой отецъ; вспомни, что онъ тебъ наказывалъ на смертномъ одръ: не обижай братьевъ, будь имъ вмъсто отца, и Богъ тебя не оставить! Такъ не обидь же ихъ и въ этоть чась, дай имь, братець мой, что следуеть по совести. А вы, Карпуха да Ванюха, не забудьте, что онъ трудился въ домъ, въ потъ лица пахалъ землю, когда вы еще не родились; а какъ старикъ умеръ, взялъ васъ на свои руки, не покинуль, а возрастиль да вывель въ люди. Такъ имъйте къ нему уважение, и если что къ нему и перепадетъ, то не грвшно вамъ будетъ передъ Богомъ". "Нътъ, дядюшка", говорить Тарасъ, "гръхъ былъ бы мнъ, если бы я за свои труды и радъніе къ братьямъ думалъ попользоваться хоть чъмъ малымъ. Раздълите насъ по божески-я радъ покориться; вы насъ не обидите". "Въстимо, что не обидите", повторяють, низко кланяясь Карпуха и Ванюха. "Что и говорить", продолжаеть самодовольно дядя Аеанасій, "на то мы старики, чтобъ разсудить, какъ слъдуеть. Такъ пойдемъ, братцы", оканчиваетъ онъ, сбращаясь къ старикамъ, "на мъсто, да посмотримъ все какъ быть. А вотъ съ нами пойдеть дядя Антонъ; онъ какъ разъ намъ разцънитъ, что чего стоитъ"!

Тутъ въ самомъ дълъ начинается разцънка имънія, какая можетъ быть сделана только соседями, знающими досконально всв достоинства, всв свойства и качества каждаго предмета, подлежащаго дележу. После долгихъ и добросовестныхъ соображеній старики опредъляють, что изъ имънія взять Тарасу, что Карпухъ и что Ванюхъ. Доля каждаго не всегда опредъляется жеребьемъ, потому что при дълежъ очень часто принимаются въ разсчетъ и лишніе труды въ домъ старшаго, и работа его жены и сыновей, также, наоборотъ, его умъніе вести хозяйство, а съ другой стороны — "глупость" младшаго, который "не дюжъ работать", да и не съумъетъ еще свести дома. Отсюда видно, что хотя и предполагается, что изъ общаго дълимаго имущества всъ тягольные члены должны получить одинаковую долю, но это правило очень часто измъняется подъ вліяніемъ разныхъ условій. ("Архивъ историко юридическихъ" свъдъній, кн. 2-я, отд. 3-й, 1859 г., ст. "Юридические обычаи крестьянъ въ нъкоторыхъ мъстностяхъч, стр. 20—21).

По тому же экономическому, или трудовому, принципу производится и раздълъ дядей съ племянниками. Никакой опредъленной, хотя бы только приблизительно, нормы для такаго дълежа нътъ: или дяди и племянники получаютъ поровну, на правахъ равныхъ работниковъ, или дяди получаютъ больше, если дольше работали на пользу общаго имущества, или племянники получаютъ больше, если на ихъ сторонъ перевъсъ труда, что, конечно, случается ръже, но все-таки случается. Однимъ словомъ, и тутъ устраняется родовое начало.

Но всего отчетливъе видно полное торжество въ крестъянскомъ наслъдственномъ правъ трудоваго начала надъ кровнымъ въ наслъдовани такихъ лицъ, которыя не имъютъ съ семьей никакой родственной связи; напр., принятыхъ въ домъ зятьевъ, пасынковъ, пріемышей. Всъ эти лица, если только

они участвовали въ общемъ семейномъ трудъ, имъють такоеже право на долю въ семейномъ имуществъ, какъ сыновья, племянники или другіе кровные родственники: "единое одно получають, потому такіе-же работники были". ("Труды коммиссіи по изслъд. положенія волостных судовь , т. І, стр. 541). Такое же право лишь, разумъется, подъ условіемъ такого-же труда; меньше труда-меньше права. Такъ что равное право на участіе въ имуществъ съ постоянными членами семьи подучаетъ посторонній, почему-дибо принятый въ семью, дишь тогда, когда онъ проживеть и проработаеть въ семь болве или менње продолжительный срокъ, обыкновенно лъть около десяти; хотя и туть опредвленной нормы нъть, вслъдствіе склонности народа къ преслъдованию не формальной, а индивидуальной правды: или совъсть самой семьи, или совъсть міра рішаеть, достаточень ли въ данномъ случав тоть или другой срокъ. Но пусть срокъ недостаточенъ для пріобрътенія полныхъ правъ настоящаго члена семьи, когда выдъляется доля во всемъ наличномъ имуществъ, хотя бы оно было пріобрътено и ранъе, -- все-таки работавшій долженъ быть возвагражденъ своей долей въ имуществъ, или эквивалентомъ ея въ деньгахъ, за свою долю въ семейномъ трудъ. Приведемъ два-три примъра изъ массы фактовъ. Если усыновленный, прожившій у усыновителя лётъ 8-13, пожелаетъ отдёдиться, то онъ вправъ получить половину всего имущества, вмъсть пріобрътеннаго, - это въ Малороссіп. ("Труды этнограф.-стат. экспедиціи въ западно-русскій край, снаряж. императ. русск. географ. обществомъ", юго-западный отд.. матеріалы и изслъдованія г. Чубинскаго, стр. 51); по свъдъніямъ изъ Архангельской губерніи, если пріемышь не сойдется съ своимъ пріемнымъ отцомъ и пожелаеть разойтись, не проживъ столько времени, чтобы получить права члена семьи, то пріемный отець уплачиваеть пріемышу, по обоюдному соглашенію, "погодки", т.-е. погодную плату, по разсчету прожитыхъ вмёстё лётъ. Крестьянинъ съ корошимъ хозяйствомъ принимаетъ къ себъ въ домъ другаго, чтобы вивств работать и заработаннымъ пользоваться. Но мало помалу на пріемыша взваливаются всв тяжелыя работы; тотъ и проситъ, чтобы козяинъ съ нимъ раздълился, т.-е. далъ бы ему извъстную часть изъ того, что они вивств пріобръли. Судъ производить раздёль, давая пріемышу часть во всякаго рода земельныхъ продуктахъ: ржи, ячменъ, овсъ, просъ, гречихъ, картофелъ и т. д., или даже кое-что изъ строеній хозяйственныхъ и земли (вышеупомянутые "Труды этнограф. статистич. эксп. 4, стр. 53 и 54), т.-е. не только долю изъ продуктовъ, но и изъ хозяйственнаго капитала. Пріемный отенъ умираетъ; остается пріемышъ, который жилъ въ домъ четырналиать лють, и еще поступаеть въ домъ зять, мужъ дочери покойнаго. Зять заявляеть притязание на долю приемыша. Судъ выражаетъ мевніе, что притязанія зятя не могуть быть уважены, такъ какъ пріемышъ жиль (а слъдовательно и расоталь) въ домъ дольше его, потому и раздълить имущество пополамъ («Судеб. журналъ», 1873 г., май, ст. "По вопросу о волостныхъ судахъ"). Мы не будемъ отдъльно говорить о наслъдовании разныхъ категорій лицъ изъ несвязныхъ съ семьею родствомъ, -- все это совершенно однообразно и строго подчиняется выставленному нами выше общему правилу. Каждое изъ этихъ лицъ, получивъ, посредствомъ труда, право на семейное имущество, исключаетъ собою отъ участія въ наследстве даже ближайшихъ кровныхъ родственниковъ, если они выдълились изъ семейной ассоціаціи. На солдать въ однихъ мъстностяхъ смотрять какъ на выдълившихся, и потому они не участвують въ имуществъ, нажитомъ послв ихъ выхода изъ семьи; въ другихъ мвстахъ солдаты участвують, такъ какъ они "служили за семью, на службъ страдали, а семья за нихъ работала".

Все, что мы говорили объ отношеніяхъ членовъ семьи къ семейной корпораціи, касается лишь мужчинъ, такъ какъ только они считаются полноправными членами. Женщина уже по тому одному не можетъ быть въ глазахъ крестьянства на столько же полноправной, что ея связь съ семьей всегда болъе или менъе случайна и временна: если она дъвушка, она готовится къ тому, чтобы выйти изъ семьи; если замужняя, она привязана къ семьъ (мы подразумъваемъ большую семью) лишь мужемъ и дътьми, и разъ эта связь порвана—женщина становится чужой и всегда можетъ выдълиться, чтобы войти въ составъ новой семьи. Оттого отношенія женщины къ семьъ усложняются сравнительно съ отношеніями мужчинъ; однако, и на этихъ отношеніяхъ отра-

трудовое начало въ народномъ обычномъ правъ. 159

жается трудовое начало, хотя и не заправляеть ими такъ цельно, какъ отношеніями мужчинъ.

На что имветь право женщина въ большой семьв послв смерти мужа (когда дёло идеть о женщинв, нало непремённо различать большую и малую семью)? Она, въ принципъ, не имъетъ никакого права на долю своего мужа: дать выдълъ вдовъ было бы несправедливо, по воззръніямъ крестьянъ, такъ какъ мужъ работалъ на всю семью, и результать его труда ей и долженъ принадлежать; къ тому же, совершеннымъ разгореніемъ было бы для большинства крестьянскихъ семей дълать такой выдълъ мужниной доли женщинамъ. Поэтому, если вдова захочеть выйти изъ семьи (чаще когда нътъ дътей), она можетъ взять лишь свое личное имущество, принесенное ею въ домъ мужа или заработанное уже въ домъ-женщины больше мужчинъ пользуются правомъ посторонняго заработка въ свою личную пользу-и развъ еще какую-нибудь бездвлицу изъ одежды мужа, если даетъ на это право мъстный обычай. Но это только въ томъ случав, если женщина жило въ семьъ мужа недолго, значитъ и работала мало. Если жъ она жила долго и прилежно работала въ интересахъ семьи, то необходимо, чтобъ семья вознаградила ее за работу, чъмъ можетъ. Опредъленныхъ правовыхъ нормъ тутъ меньше, чъмъ гдъ-либо, такъ какъ и вообще-то права женщины, по своей сравнительной сложности, труднее поддежать определению и более шатки. Дать или не дать чтонибудь и что дать женщинь, -въ этомъ случав, дело совъсти главы семьи, представителя общесемейныхъ интересовъ; впрочемъ, и волостной судъ часто поддерживаетъ права женщины-невъстки противъ своекорыстія мужниной семьи.

Въ малой семъй для женщины идетъ вопросъ уже не о вознаграждени за работу, а объ ея правахъ на имущество. Если остались дъти, то положение женщины, какъ матери, ясно и просто: она остается при дътяхъ распорядительницей имущества. Другое дъло, когда нътъ дътей: тутъ опять народная правда для разръшения затруднения вынуждена прибъгнуть къ излюбленному ею трудовому началу. Если женщина жила съ мужемъ недолго, ей или не дается ничего изъ имущества (разумъется, ея имущество всегда при ней), или дается немногое, по добровольному соглашению съ настоя-

щими наслъдниками или по приговору суда; все остальное идетъ въ семью, въ которой мужъ нажилъ свое имущество. Но если женщина жила съ мужемъ продолжительное время, значить, сдълалось уже возможнымъ смотръть на имущество не какъ на выдълъ изъ мужниной семьи, а какъ на результатъ совмъстнаго труда супруговъ, тогда вдова является полноправной наследницей всего имущества. Иногда мужъ, умирая, дълаетъ завъщаніе въ пользу жены, обыкновенно мотивируя свое желаніе передать имущество или часть его, женъ тъмъ, что она усердно трудилась, - это, конечно, въ тъхъ случаяхъ, когда супруги жили вмъстъ недолго; въ противномъ случав, нътъ надобности въ завъщаніяхъ. Не только законныя жены, даже любовницы, послъ долговременнаго сожительства, имъютъ право на имущество своихъ сожителей, и судъ признаетъ за ними это право и защищаетъ отъ посягательства родственниковъ. Мы не знаемъ, имфетъ ли этотъ фактъ повсемъстное значение, но встръчаемъ его въ мъстностяхъ, настолько удаленныхъ одна отъ другой, какъ Архангельская и Темская губернін ("Юридическіе обычан крестынъсторожиловъ Томской губернии, князя Кострова. Томскъ, 1876 г., стр. 45).

Вслъдствие того исключительнаго интереса, какой представляетъ этотъ разрядъ фактовъ, приведемъ одно, относящееся сюда ръшение волостнаго суда Архангельской губернии, Шенкурскаго уъзда: "1863 г., декабря 22, крестъянинъ кургоминской волости, топецкаго сельскаго общества, села Автономовскаго, Андрей Ивановъ Вилачевъ, предъявилъ въ присутствии правления, что проживавший въ С.-Петербургъ братъ его, Илья Ивановъ, померъ. Тотъ Илья напредь сего проживалъ отъ братьевъ Андрея и Кондратия въ отдъльномъ домъ, вмъстъ съ крестъянскою дъвкою того же сельскаго общества Натальею Векетовой; требуется съ него, Ильи, взыскание за самовольно заготовленный въ 1862 г. смольнякъденегъ 24 руб., поэтому проситъ сдълатъ распоряжение объ истребовани изъ оставшагося послъ смерти брата его, Ильи, имущества денегъ на пополнение сего долга. По разсмотрънии сей жалобы, входили мы въ должное разбирательство между крестъянкою Бекетовой и крестьяниномъ Вилачевымъ которыхъ мы примирили, и съ общаго согласия они согласились: крестьянка Векетова,

изъ оставшагося послѣ смерти Ильи Вилачева имущества, дать Андрею въ вспомоществованіе на уплату сказаннаго долга тринадцать рублей, съ тѣмъ, чтобы оставшимся послѣ умершаго участкомъ земли на одну душу владѣть ей до раздѣлу земель между всѣми крестьянами, на что проситель Андрей изъявилъ согласіе и остальныя за смольнякъ деньги 11 руб. обѣщался заплатить изъ своего имущества, а болѣе въ оставшееся послѣ смерти брата своего имѣніе, находя щееся у дѣвицы Бекетовой, нисколько не вступается". Мужья также наслѣдуютъ женамъ, если жили вмѣстѣ долго; если же недолго, жениво имущество идетъ ея роднымъ.

Сестры, какъ извъстно, у крестьянъ не наслъдуютъ братьямъ, да оно и не можетъ быть иначе, по особенностямъ крестьянскаго семейнаго и экономическаго строя; но вотъ сестра-вдова живетъ при братьяхъ и работаетъ въ ихъ домъ семнадцать льть, и судь отдаеть ей наследство и т. д. Однимъ словомъ, трудовой принципъ красной нитью проходитъ черезъ всв наслъдственныя отношенія крестьянъ, по сколько они опредвляются обычнымъ правомъ. Онъ иногда видоизмъняется въ своихъ примъненіяхъ сообразно особенностямъ условій, среди которыхъ дъйствуеть; иногда осложняется другими, чуждыми ему элементами; иногда затемняется внъшнимъ вліяніемъ - вліяніемъ законодательства, построеннаго на иныхъ началахъ, и культурныхъ слоевъ, воспитанныхъ на иныхъ правовыхъ представленіяхъ, но все-таки даже поверхностный взглядъ не можетъ не признать его руководящаго значенія въ этой области обычнаго права.

Сходное видимъ мы и въ наслъдовании у балканскихъ славянъ. Правда, тамъ въ устройствъ семьи, задруги, сильнъе преобладаетъ кровное начало, чъмъ въ великорусской семьъ, поэтому оно отразилось и на наслъдственномъ правъ. Но такъ какъ и у славянъ семья является трудовой ассоціаціей, хотя и кровной, то и у нихъ въ наслъдованіи кровное начало тъсно переплетается съ трудовымъ. Вслъдствіе болье выгодныхъ экономическихъ условій, тамъ, повидимому, ръже является необходимымъ пріобщать къ своей кровной ассоціаціи лицъ постороннихъ (что часто у русскихъ крестьянъ совершенно необходимо по хозяйственнымъ соображеніямъ); но затъмъ, разъ принимается въ семью посторонній, пріе-

мышъ или зять и т. п., онъ делается полнымъ участникомъ семейнаго имущества. Когда членъ семьи отдълился совствиъ оть семьи, взявъ свою часть, онъ теряетъ всякое дальнъйшее право на открывшееся наследство. Если онъ не отделился, а просто вышель, напримърь, на сторону на заработки, его право на домашнее имущество или остается неприкосновеннымъ, если онъ помогаетъ семьъ, или уменьшается, если не помогаеть, такъ что въ последнемъ случае онъ имъетъ право на участіе лишь въ томъ, что пріобрътено до его ухода. Вообще, въ подобныхъ случаяхъ заправляетъ правило, выражающееся пословицей: "ko doma radi, taj i raduje" (кто дома работаеть, тоть и пользуется). При дълежъ имущества всегда обращается внимание на основное имущество, стожеръ, переходящій изъ рода въ родъ, который делится по кровному началу, и результать трудовъ семьи, который дълится по трудовому: кто работаль, тоть и принимаетъ участіе въ дълежъ.

Кажется, мы привели достаточно данных чтобы убъдить читателя, что въ народъ дъйствительно существуеть своеобразное право, въ которомъ первенствующую роль играетъ трудовое начало. Однако, мы не смъемъ слишкомъ надъяться на успъхъ, особенно въ средъ ученыхъ спеціалистовъ: всъ факты могутъ разбиться о научные предразсудки—можетъ быть, одни изъ самыхъ живучихъ предразсудковъ.— тъмъ болъе, когда въ основъ ихъ лежатъ тъ или иныя соціальныя симпатіи или антипатіи. Но если наша слабая попытка обратить чье-либо вниманіе на этотъ предметъ, столь важный и въ научномъ, и въ практическомъ отношеніи, то и это уже мы сочтемъ за существенный результатъ.

Когда писалась эта статья, мы еще не видъли книги г. Пахмана "Обычное гражданское право въ Россіп" и теперь хотимъ сказать по поводу ея нъсколько словъ, которыя послужать въ то же зремя къ выясненію основной мысли статьи.

Если кто-либо изъ ученыхъ юристовъ снизойдетъ до того, что заглянетъ въ нашу статью, овъ непремънно упрекнетъ автора въ невъжествъ, въ смъшени того, что должно быть строго различаемо, — понятий юридическихъ съ экономиче-

скими. Дъло въ томъ, что ни юриспруденція, ни законодательство не признають за трудомъ самостоятельнаго юридическаго значенія. Мы это знали; но знали также и то, что когда идетъ дъло о явленіяхъ права народнаго и о попытпризнанія за трудомъ нетолько самостоятельнаго, но и очень важнаго, преобладающаго значенія въ области права гражданскаго (включая сюда семейное и наслёдственное право). Но, признавая самостоятельное юридическое значеніе труда, но, признаван самостоятся вное корядическое значение груда, не совершаемъ-ли мы преступленія противъ науки права? не дълаемъ ли чего-нибудь такого, что совершенно противоръчитъ началамъ этой науки? Намъ кажется, что нътъ; рвинть начадамь этои науки? намь кажется, что нать; больше,—намь кажется, что еслибы теорія права признала юридическое значеніе труда, она лишь выпграла бы въ простоть, полноть и стройности. Возьмемь, напр., всего ближе подходящій къ дълу институть собственности. Юристами признаются двъ группы способовъ пріобрътенія права собственности: одна группа—способы первоначальные, другая производные. Если бы наука права ставила дёло такъ, что брала въ свое въдъне только вторую группу, т.-е. способы, посредствомъ которыхъ право собственности передается отъ одного лица другому, можно было бы признать тогда, что юридическая теорія послъдовательна, такъ какъ она все строитъ лишь на юридическихъ основаніяхъ и потому она права, отрицая юридическое значене труда. Но этого итти быть не можеть; не можеть юридическая наука этимъ ограничиться, если хочеть имъть за собой жизненное значене: потому она принуждена признать юридическій характеръ и за такъ называемой ею группой первоначальных с способовъ, куда относятся разные виды оккупаціи, завладънія,—не вдакуда относятся разные виды оккупацій, завладвия,—не вдаваясь въ юридическія тонкости, мы беремъ одинъ терминъ, ехватывающій типическую черту этой группы. Оставляемъ въ сторонт то, что нъкоторые виды завладвия, напр. добыча охоты, имъютъ трудовой хорактеръ,— предположимъ, что оккупація и трудъ совершенно различныя вещи, такъ какъ эти два понятія дъйствительно имъютъ въ себъ кое-что принуждающее ихъ противопоставлять принципіально другъ другу. Но это различіе не можетъ отражаться на ихъ юридической правоспособности, если можно такъ выразиться.

Какъ оккупація, такъ и трудъ—понятія не юридическін, а заимствованныя изъ сферы матеріальныхъ, экономическихъ отношеній. Въ силу какихъ же особыхъ высокихъ свойствъ своей природы оккупація можетъ пріобрѣтать юридическое значеніе, и передъ ней распахиваются настежь двери юридической науки, а трудъ. какъ неправоспособный, остается въжалкомъ видѣ за дверью? Пусть кто нибудь изъ господъ ученыхъ юристовъ объяснитъ, въ чемъ тутъ секретъ...

Но можеть быть еще одно возражение противъ признанія за трудомъ юридическаго значения. Намъ могутъ сказать: конечно, оккупація есть такой же факть чисто матеріальный. какъ и трудъ. Но между ними есть та громадная разница, что оккупація не можеть быть сведена ни на какое предшествующее юридическое отношение и заставляетъ себя признать volens nolens; трудъ же всегда предполагаетъ собою уже существующее юридическое отношение, такъ что правовые результаты вытекають не изъ него, а изъ этого предшествующаго правоваго отношенія, -- оттого за нимъ и нельзя: признать самостоятельнаго юридическаго значенія. Если представить это въ конкретномъ видъ, выйдетъ такъ: человъкъ всегда работаетъ надъ чъмъ-нибудь, матеріаломъ, вещью (орудія труда, для простоты, оставимъ въ сторовъ). Но эта вещь, прежде чемъ человекъ сталъ надъ ней работать, стояла уже въ какомъ нибудь юридическомъ отношении къ какому-нибудь юридическому лицу. Или эта вещь приналлежитъ самому работающему надъ ней человъку-и тогда результать труда есть прирость къ его собственному имуществу, юридически такой же прирость, какъ прибыль на капиталь, положенный въ банкь, приплодъ его скотины и т. п. Или эта вещь принадлежить не ему-и тогда трудъ, въ нее положенный, не служить для работающаго основаниемъ права сооственности, а вознаграждение, которое онъ получаетъ, вытекаеть не изъ труда, а изъ предшествующаго труду юридического отношенія—сдълки между собственникомъ вещи и работавшимъ надъ нею. Однимъ словомъ, для труда не оказывается мъста на юридическомъ пиру. Если мужикъ набралъ себъ въ лъсу лыка и сплелъ лапти, -- юридически значить, что онъ пріобредь себе путемь завладенія или, точнъе, захвата чужого имущества (если лъсъ казенный ТРУДОВОЕ НАЧАЛО ВЪ НАРОДНОМЪ ОБЫЧНОМЪ ПРАВЪ, 165

шли владъльческій) право собственности на лыко и затъмъ приростилъ къ этому лыку своимъ трудомъ лапти, которыя к сдълались его собственностью въ силу этого предшествовавшаго права на лыко.

Положимъ и такъ. Но если живописецъ нарисовалъ картину, юристъ ваписалъ сочинение, скульпторъ сдблалъ статую, -- неужели ихъ право собственности на произведенныя ими вещи основывается на томъ, что они имъли предшествовавшее право собственности на полотно и краски, на чернила и бумагу, на кусокъ мрамора? Очевидно, нътъ. Но юристь и туть приготовиль возражение. Онъ скажеть: вы смъшиваете двъ разныя вещи-право собственности на вещь матеріальную, т.-е. право собственности въ настоящемъ смысль слова, съ правомъ художественной, авторской собственности, которое не есть настоящее право собственности, а лишь аналогія этого права. Но туть уже мы принуждены оставить юриста. Отдавая полвую дань удивленія изворотливости юридического ума и богатству юридическихъ ухищреній, должно признать, что последнее возражение есть чисто словесное, ничуть не уясняющее, даже не трогающее вопроса. Въ чемъ основание художественнаго и авторскаго права собственности; чвиъ это право собственности отличается по существу отъ настоящаго права собственности, право художника на нарисованную имъ картину отъ права мужика на сплетенный имъ лапоть? Развъ тъмъ, что трудъ художника есть трудъ культурный, облагороженный, и потому культурная мысль юриста, увлекаясь соображеніями родственной близости, ухищряется таки попріоткрыть двери юридической науки и незамътно впустить въ святилище облагороженный трудъ, отведя ему особое помъщение, а, главное, избъгая называть его собственнымъ именемъ. Какъ ни спрашивайте, вамъ не скажуть, что единственнымъ основаниемъ права собственности въ этомъ случав безспорно есть трудъ.

И такъ, въ культурномъ правъ мы нашли таки одинъ случай, гдъ трудъ не можетъ быть сведенъ ни на какое предшествующее юридическое отношеніе, слъдовательно, является съ самостоятельнымъ юридическимъ значеніемъ. Правда, это не трудъ чернорабочаго, а литератора, художника, словомъ, трудъ облагороженный; правда, фактъ и тутъ не называется по имени, а обходится молчаніемъ въ ущербъ стройности теоріи, которая оставляеть такимь образомь положеніе безъподведенія къ нему основанія; но это не міняеть діла. Слишкомъ очевидно, что наука права должна признать трудъ въ данномъ случав за юридическое основание права собственности, хотя ни юридическая теорія, ни законодательство не выговаривають этого. Чтобы обойти какъ нибуль необходимость признать юридическое значение труда, юристы измышляють цвлые институты, какь напр., quasi-contractusи особевно видъ ero negotiorum gestio! Напр., если кто-либосожнетъ хлъбъ на чужомъ поль безъ согласія владъльца, но не съ цълью захвата чужой собственности, а bona ride, добросовъстно, какъ выражаются юристы, - имъетъ ли онъправо на вознагражденіе? Будучи последователень, юристь долженъ бы былъ сказать, что работавшій не имъетъ этого права, такъ какъ не было предварительнаго согласія собственника на такую работу, т.-е. не было того предшествующаго юридическаго отношенія, на которое могло бы опереться это право. Но чувство естественной справедливости, безъкотораго не можеть обойтись и юристь, не дозволяеть ему остановиться на такомъ выводъ. И вотъ онъ своимъ изощреннымъ на хитросплетеніяхъ умомъ придумываетъ выходъ: онъпредполагаеть, якобы между собственникомъ поля и работавшимъ было предварительное соглашение quasi-contractus, и изъ этого quasi-основанія выводить право работавшаго на вознагражденіе. Зачемъ требуется эта фикція? Все затемъже, чтобы, съ одной стороны, не придти въ явное столкновеніе съ чувствомъ естественной справедливости, съ другойизбъжать признанія за трудомъ юридическаго значенія. Къчему это? Зачемъ этотъ страхъ передъ очевидностью? Правда, при настоящемъ экономическомъ устройствъобщества, когда рабочая сила и средства производства часто разделены, трудъ не даетъ права собственности на продуктъ, а лишь. на выдёль части изъ его ценности-чтожь изъ этого? Ведь. всякое право можетъ встретиться съ другимъ правомъ и. ограничиться имъ, а все-таки продолжаеть существовать. Намъ представляется несомнъннымъ, что юридическая теорія. выиграетъ въ полнотв и простотв, если признаеть за трудомъюридическій характеръ. Не будеть надобности въ лишней. трудовое начало въ народномъ обычномъ правъ, 167

юридической категоріи (относительно литературной и художественной собственности), не будеть надобности въ фикціяхъ —этихъ заплаткахъ, указывающихъ на недоброкачественность теоретической ткани.

Невольно останавливается мысль на причинахъ этого страннаго явленія-очевиднаго и предвзятаго нерасположенія юридической мысли къ юридическому значенію труда. Конечно, нельзя не признать, что экономическій строй современныхъ пивилизованныхъ обществъ таковъ, что долженъ внушать невольно идею о второстепенномъ подчиненномъ значеніи труда, и это должно было отразиться на настроеніи юридической мысли. Но, можеть быть, еще больше повліяло то, что законодательство всегда находилось въ рукахъ нетрудящихся классовъ. Понятно, что люди, права собственности которыхъ истекали изъ наслъдованія, сдълки, завладънія (напр. относит. военной добычи), почти никогда изъ труда, легко могли просмотръть, что и трудъ нуждается въ юридическомъ признаніи. Единственный трудъ, который имълъ мъсто среди этихъ классовъ, умственный и художественный, быль признань способнымь служить основаниемь для права собствености; но его старательно обособили отъ физ ческаго, чернаго труда. Законодательство закрыпило существ вавшія жизненныя отношенія, юридическая теорія дала имъ высшую научную санкцію; следовало ли ей это делать? Не надо забывать того обстоятельства, что теорія права разрабатывалась въ такихъ обществахъ, гдв въ основъ строя лежало завоеваніе, насильственный захвать одною частью общества правъ у другой, - такъ было въ древнемъ римскомъ обществъ, такъ и въ западно-европейскихъ, которые восприняли римское право и продолжали его культивировать. Конечно, такое общество должно было дать правовую санкцію оккупаціи и лишить этой санкціи трудъ; первая была для него символъ господства, благородства, правоспособности, второй-зависимости, низкорожденности. Давленіе высшихъ слоевъ на низшіе въ Западной Европъ было такъ велико, что успъло задавить въ нихъ зачатки тъхъ юридическихъ возгръній, которыя были имъ естественно присущи, какъ трудящимся. Помогло уничтоженію этихъ возгрвній и дальныйшее развитие экономическаго строя, которое оторвадо крестьянина отъ земли, трудящагося отъ продукта его труда, сдълало трудъ лишь косвеннымъ, а не прямымъ, непосредственнымъ способомъ удовлетворенія потребностей трудящагося. Такъ на Западъ; но въ Россіи положеніе дълъ въ значительной степени иное. Въ нашемъ крестьянствъ. сидящемъ на своей землъ, сохранилось въ гораздо большей мъръ, чъмъ на Западъ, непосредственная связь между трудящимся и продуктомъ его труда, сохранились и юридическія отношенія особаго трудоваго типа. Если экономическое развитіе народа и дальше пойдеть по тому же экономическому пути, а рука объ руку съ нимъ пойдеть и его самостоятельное юридическое развитіе, то едва-ли законодательство, съ своими заимствованными теоріями, захочеть остаться въ сторонъ отъ того главнаго русла національной жизни, которому течетъ жизнь народа. А одинъ изъ главныхъ шаговъ сближенія законодательства съ народными воззрвніями будеть признание за трудомъ самостоятельнаго юридическаго значенія.

Но мы не ослъпляемъ себя легковърной надеждой; мы убъждены, что вопросъ о юридической самостоятельности труда вызоветь противь себя много предубъжденій, и какь одни изъ наиболъе предубъжденныхъ выступятъ противъ него ученые юристы. Теоретическое, научное предубъждение ослапляеть поразительно. Наглядный примаръ этого можеть дать книга г. Пахмана, о которой мы упомянули выше. Книга посвящается народному обычному праву, и авторъ просмотръль въ этомъ правъ то, что составляеть его душу,именно душу, намъ не кажется слишкомъ сильнымъ это выраженіе. Правда, г. Пахманъ не касается въ настоящемъ выпускъ права наслъдственнаго, въ которомъ такъ ръзко отразилось правовое начало. Но собственность и право обязательное, которыми онъ занимается, по своей исключительной близости въ экономической сторонъ жизни, должны быть проникнуты трудовымъ духомъ, какъ оно и есть на самомъ дълъ. Но тщетно вы будете искать этотъ духъ въ книгъ г. Пахмана: онъ улетълъ, а вмъсто него вы находите обломки скелета расклассифицированные по юридическимъ клъточкамъ.

Несмотря на все свое предубъждение, какъ юриста, противъ юридическаго значения труда, г. Пахманъ все таки дол-

женъ былъ сделать такое признаніе: "Нетъ, конечно, нужды доказывать экономическое значение труда въ дълъ пріобрътенія и накопленія имущества. Справедливо также, что, при низкомъ уровнъ экономической жизни народа, трудъ является не только главнымъ, во и почти единственнымъ источникомъ или орудіемъ добыванія средствъ жизни. Таково же, несомнънно, значение труда и въ нашемъ сельскомъ населении: какъ въ семьъ, такъ и внъ ея, каждый человъкъ цънится прежде всего какъ трудован сила; въ немъ самомъ, и преимущественно въ его физической силь, коренятся всъ средства жизни и благосостоянія. Не подлежить также сомнівню, что, по тъсной связи экономическихъ условій быта съ областью права, трудъ находить себъ общирное примънение и въ сферъ правоотношеній, составляющихъ предметь гражданскаго права. Такимъ образомъ трудъ получаетъ и значеніе юридическое" (стр. 43 и 44). Очень важна послідняя фраза: "такимъ образомъ трудъ получаетъ и значение юридическое". Да, и г. Пахманъ, заслуженный профессоръ с.-петербургскаго университета, долженъ былъ признать юридическое значеніе труда въ обычномъ правъ. Но этимъ признаніемъ онъ и оканчиваетъ. Тотчасъ же затъмъ юристъ беретъ въ немъ свое, и все дальнъйшее направлено къ тому, чтобы доказывать, что пътъ необходимости признавать самостоятельное юридическое значение труда, такъ какъ все, что можетъ быть отнесено къ трудовому началу, также легко можетъ улечься въ готовыя юридическія кльточки: оккупаціи, сдвлки quasicontract a и negotiorum gestio и т. д. Но мужицкое право упрямо: нас:лась таки группа случаевъ, которую нельзя было припереть ни къ какой юридической стънкъ. Это тъ случаи, когда совершается трудъ безъ того лица, чьего интереса или имущества онъ касается; напр., если кто либо обработываетъ чужую землю и обработываетъ въ свою пользу, а не для владельца земли, такъ какъ въ последнемъ случав, т. е. еслибы обработывалась земля для владъльца, основаніемъ вознагражденія служила бы фикція предварительнаго согласія владъльца. И такъ, если кто-либо, безъ согласія хозяина, обработаетъ землю въ свою пользу, то по обычному праву онъ все-таки получаетъ вознаграждение за трудъ, несмотря на то, что онъ своимъ дъйствіемъ явно нарушилъ право собственности. Но и туть г. Пахмань пытается умалить значение этого факта, утверждая, что трудъ вознаграждается только тогда, когда онъ совершенъ bona fide, по ошибкъ, а не завъдомо недобросовъстно, такъ что народная правда дъйствуеть въ такихъ случаяхъ, какъ полагаетъ г. Пахманъ, по юридическому принципу: "nemo locupletior fieri potest cum alterius damno aut detrimento"—"никто не вправъ обогащаться къ чужому ущербу". Принципъ, конечно, прекрасный; но намъ кажется, что г. Пахманъ слишкомъ льститъ мужику, предполагая за нимъ такую способность предвосхищать юридическія тонкости. Да оно и совстмъ не такъ, и самъ г. Пахманъ признаетъ, въ другомъ мъстъ своего труда, что не такъ. Въ отдълъ о неправомъ пользовании чужимъ имуществомъ (стр. 344 и слъд.) авторъ приводитъ цълый рядъ фактовъ, относящихся къ неправильному пользованіючужимъ имуществомъ (засъвъ чужого поля, порубка лъса, скошеніе травы), пользованію, признаваемому имъ за недобросовъстное или самовольное, гдъ однако же трудъ, къ удивленію, вознаграждается вопреки категорическому заявленію автора. Намъ, право, какъ-то даже неловко писать это; сообщимъ лучше факты, приводимые г. Нахманомъ, и пусть читатель самъ разсудить, вознаграждается туть трудъ или нътъ: "Д. и Г. жаловались, что В. на загонъ, посъянномъ ими просомъ, перенахалъ и посъялъ ръпу и чрезъ это слъдаль убытку на пять рублей; тяжущиеся окончили это дело миромъ, съ темъ, чтобы В. уплатидъ Д. и Г. три рубля, а посъянную ръпу оставить въ пользу В". "Землю, самовольно засъянную Б., предоставить во владъніе К., который обязанъ возвратить В. съмена, употребленныя на посъвъ, и за работу 3 рубля<sup>4</sup>. "Х. самовольно запахалъ у Т. ½ десятины душевой земли, посъядъ на ней хлъбъ и убрадъ его въ свою пользу; судъ опредълилъ: убранные Х. шесть копенъ хлъба раздълить пополамъ и удовлетворить Т. тремя, при чемъ строго подтвердиль Х., чтобы онь на будущее время оть таковыхъ самоволій воздерживался, подъ опасеніемъ должной по закону отвътственности". "С. жаловалась, что Ф. засъялъ ея пашню овсомъ, и просила предоставить овесъ тотъ убрать въ ея пользу; судъ постановилъ: взыскать съ Ф. въ пользу С. 1 р. 50 к., траву же съ тъхъ пашень долженъ скосить и

убрать Ф. въ свою пользу". Въ одномъ рѣшеніи сказано: "какъ Т. самоправно выоралъ землю О., то долженъ получить отъ О. за оранку 2 руб." (345 и 346 стр.). Вотъ факты, приводимые г. Пахманомъ относительно последствій такъназываемаго недобросовъстнаго пользованія чужимъ имущестномъ. Пусть читатель ръшитъ, кто правъ. Правда, на страницахъ 46 и 47 г. Пахманъ приводитъ два факта, когда трудъ дъйствительно не вознаграждается. Но что значать два факта, когда есть цълый рядъ фактовъ противоположнаго характера? Въдь всъ эти факты почерпнуты изъ ръшеній волостныхъ судовъ, а мы знаемъ, какъ часто эти ръшенія зависять отъ какого-нибудь писаря, который умъетъ обращаться съ десятымъ томомъ и съ уложеніемъ и заставляеть судей постановлять ръшенія, противныя ихъ убъжденіямъ. Зная это, добросовъстный изследователь, еслибы встретиль въ решеніяхъ волостныхъ судовъ на половину и даже больше такихъ фактовъ, которые отрицали бы въ крестьянствъ существованіе самостоятельныхъ юридическихъ воззрёній, все-таки не сталь бы заключать объ отсутствін такихь воззрівній. Тымь болъе не сталь бы, когда эти отрицательные факты являются ръдкими, разбросанными исключеніями въ группъ фактовъпротивоположнаго характера. Мы не думаемъ заподозръвать научную добросовъстность г. Пахмана-меньше всего: онъ даль намь самое въское доказательство своей поливншей добросовъстности, приведя факты, которые совершенно опровергають его собственное положение. Но это побуждаеть насъеще разъ остановить внимание читателя на томъ, какъ научное предубъждение мъшаетъ безпристрастному изслъдованію.

Вообще намъ представляется очень неудобнымъ, когда къ обычному праву подходятъ, какъ сдълалъ г. Пахманъ, съ научными юридическими нормами, извлеченными изъ фактовъ права культурнаго. Мы уже высказали наше глубокое убъжденіе, что народное обычное право и право культурное представляютъ собою два строя юридическихъ воззрѣній, типически отличныхъ одинъ отъ другого, и потому всякая попытка систематизировать народное право по нормамъ юридической теоріи есть самое неблагодарное дъло. Систематизировать такимъ образомъ обычное право—значитъ нетолько

подтягивать или подрубать органическую форму на прокрустовомъ ложв теоріи—это до извъстной степени вещь необходимая и неизбъжная; нътъ, это значить совершенно мять, коверкать ее до того, что вмъсто органической формы върукахъ остается безформенная масса, которая не напоминаетъ даже о томъ сосудъ скудельномъ, гдъ когда то обиталъ духъ жизни, уже не говоря о самомъ духъ, который улетълъ, не оставивъ по себъ и самаго слабаго слъда. Намъ кажется, что еще рано систематизировать обычное право; а когда придетъ пора, оно будетъ укладываться въ систему, идея которой будетъ дана имъ самимъ, выльется изъ его собственнаго духа.

Во многомъ и очень существенномъ расходимся мы съ г. Пахманомъ. Однако, это не мъшаетъ намъ признать его книгу чрезвычайно полезною, какъ обстоятельный сводъ матеріала, полезною не только для начинающихъ знакомиться съ обычнымъ правомъ, но и для занимающихся имъ, которымъ она значительно облегчаетъ дальнъйшую работу. Но, помимо полезности труда, есть еще одна сторона дъла, которая возбуждаетъ, по отношенію къ г. Пахману, уваженіе и призна тельность: онъ одинъ изъ первыхъ въ ряду нашихъ патентованныхъ ученыхъ обратилъ вниманіе на предметъ, столь важный и такъ презираемый до сихъ поръ привиллегированной наукой, и эта общественная заслуга г. Пахмана въ нашихъ глазахъ выше его заслуги научной.

## СУБЪЕКТИВИЗМЪ ВЪ РУССКОМЪ ОБЫЧНОМЪ ПРАВЪ.

Вотъ уже нъсколько лътъ, какъ идетъ, если не особенно дъятельное, то все-таки продолжающееся постоянно изучение нъсколькими лицами въ разныхъ мъстностяхъ того, что на зывають обычнымъ правомъ, народными юридическими обычаями, особенностями правовыхъ воззръній народа. Какъ результать занятій, явилось нікоторое количество фактовь, сильно пополненное еще тъмъ сырымъ матеріаломъ, который дали "Труды коммиссіи по изследованію волостныхъ судовъ". Съ "Трудами коммиссіи" собранныхъ матеріаловъ оказалось уже совершенно достаточно, чтобъ сдълать довольно широкія обобщенія относительно характера правовыхъ возврвній русскаго народа, что и исполниль покойный Оршанскій въ своей замъчательной статьъ. "Народный судъ и народное право". \*) Мало того, что явилась возможность подмётить характеристическія особенности народныхъ правовыхъ воззръній, -- явилась возможность проследить вліяніе этихъ особенностей и на нашемъ общемъ правъ, выросшемъ искуственно на наносной культурной почев и на возгрвніяхъ нашихъ юристовъ.

Пробъгая всю область правовых отношеній, мы замъчаемъ, что крайнія звънья цъпи правоваго міросозерцанія суть два ръзко противоположныхъ направленія въ воззръніяхъ на право и справедливость. Первое направленіе прежде всего стремится къ возможно точнымъ опредъленіямъ правовыхъ отношеній и затъмъ къ строгому примъненію условновыхъ отношеній и затъмъ къ строгому примъненію условновнать правовыхъ отношеній и затъмъ къ строгому примъненію условность правовать правоват

<sup>\*)</sup> Журналъ Гражданскаго и Уголовнаго права, №№ 3, 4, 5 1875 г.

ленныхъ правовыхъ опредъленій; оно игнорируетъ субъективныя особенности каждаго случая—лишь бы было на лицо тивныя особенности каждаго случая—лишь бы было на лицо въ данномъ фактъ все, что входитъ въ правовую формулу. Второе направленіе не заботится объ опредъленіяхъ и о безусловномъ примъненіи ихъ,—его существенное стремленіе въ каждомъ данномъ случать по возможности дать большее удовлетвореніе чувству естественной справедливости. "Должна быть выполнена правовая формула, а тамъ что за дтло, что за этой формулой скрываются людскія страданія и наслажденія, бъдствія и радости—fiat justitia, pereat mundus", говорить первое направленіе. "Какое дтло до правовыхъ формулъ, лишь бы изъ людскихъ отношеній по возможности меньше вытекло для людей страданій и горя", говорить другое. Первое направленіе береть своимъ девизомъ "яшит спідие tribuere"—каждый долженъ получить то, что ему слъдуетъ по правовому опредъленію, ни больше, ни меньше", девизъ втораго—"чтобъ никому не было обидно". Все въ первомъ держится на умт и логикъ, все объективно и формально; все во второмъ—на чувствъ, все субъективно и индивидуально. дуально.

дуально.

Крайнимъ представителемъ перваго, объективно и надивидуально.

Крайнимъ представителемъ перваго, объективнаго, направленія является римское право; типичнымъ представителемъ втораго—русское обычное право. Что за странное сопоставленіе! скажетъ, въроятно, каждый, сколько-нибудь искусившійся въ юридической наукъ, если только онъ удостоитъ
заглянуть въ эти строки. Съ одной стороны научная система, поражающая своею логическою стройностію, доводящею
умъ до восторга",—система, на которую потрачена бездна
человъческаго остроумія и логики; съ другой стороны нъсколько безформенныхъ представленій, допуская даже, что
они есть (въ этомъ многіе сильно сомнъвались до послъдняго времени), что ихъ можно выудить изъ общаго хаоса
невъжественныхъ и странныхъ народныхъ понятій. Съ одной
стороны—ученый юристъ во всеоружіи знанія и изощренной
логики; съ другой—мужикъ, готовый промънять въ первомъ
кабакъ на стаканъ водки и тотъ смутный отрывокъ правоваго представленія и чувства, какой въ немъ выработанъприродой и преданіемъ. Какая нельпость!

Прежде всего, народныя представленія о правъ вовсе не

такъ безформенны и отрывочны, какъ это принято представлять, такъ какъ ихъ, уже и при настоящемъ состояніи разработки предмета, въ значительной степени можно свести къ одному общему началу—значитъ о безформенности не можетъ быть и ръчи. Это достаточно показалъ и Оршанскій въ вышеупомянутой его статьъ; я же оставляю теперь этотъ предметъ пока въ сторонъ. Я здъсь коснусь иной стороны вопроса—отчего происходитъ кажущаяся нелъпость сдъланнаго мной сопоставленія русскаго обычнаго права съ римскимъ?

Мив кажется, туть дело въ недоразумении. Принимая наше обычное право за представителя субъективнаго направленія, а римское-объективнаго, я сравниваю эти два права не по степени ихъ выработанности, а по ихъ характеру. Этимъ самымъ я утверждаю, что степень развитія и характеръ развитія въ правъ двъ вещи совершенно различныя, хотя ихъ и смъшиваютъ тъ лица, которымъ я въ настоящую минуту возражаю. Субъективизмъ и объективизмъ правадва типа правовыхъ воззрвній, типа, которые могутъ существовать и развиваться совершенно независимо одинъ отъ другого, хотя, случается, и смёняють одинь другой. Поясню сказанное примърами. Данъ на ръшение спорный, юридическій вопросъ-представляется искъ объ имуществъ. Ни та, ни другая изъ сторонъ не можетъ представить несомивиныхъ доказательствъ того, что имущество принадлежитъ ей-права объихъ сомнительны. Какъ поступить въ данномъ случать юристъ, воспитанный на римскомъ правъ? Онъ взвъсить всв аргументы той и другой стороны и постарается найти въ этихъ аргументахъ что-нибудь, что дало бы на въсахъ его логики большую тяжесть аргументаціи одной стороны, хотя бы эта прибавка въ одной чашкъ въсовъ была какая-вибудь ничтожная формальность, ничего не значущая по существу-ему никогда нътъ дъла до того, что прикрыто этою формальностью-и взвышивание рышаеть все: право на сторонъ лишняго аргумента, и сомнительное, даже продолжающее оставаться сомнительнымъ передъ его совъстью, его чувствомъ, дълается несомнъвнымъ юридически, объективно спорный вопросъ рышень. Но вотъ передъ вами другой юристь, юристь нашего волостнаго суда. Онъ не

можеть примириться съ такимъ ръшеніемъ, его чувство возстаетъ противъ того, чтобъ ръшить дъло-можетъ быть та-кое, отъ котораго зависитъ судьба человъка, — только въ си-лу того, что на извъстной сторонъ есть одинъ какой-нибудь аргументъ, ничуть не освъщающій дъла, не прекращающій его сомнительнаго характера. Какъ рискнуть сдълать несчастнымъ можетъ быть и праваго? И вотъ, чтобъ не пойти въ разръзъ съ своимъ чувствомъ справедливости, деревенскій юристъ принимаетъ такую комбинацію, имъющую свой техническій терминъ "гръхъ пополамъ": если нътъ достаточныхъ для его убъжденія доказательствъ принадлежности, онъ присуждаетъ раздълить спорное имущество пополамъ между спорящими сторонами. Вотъ два совершенно различ ныхъ ръшенія одного вопроса, принадлежащихъ одно объективному праву, другое субъективному. Какъ вы думаете, на что указываетъ различіе въ этихъ решеніяхъ, на различіе ли въ степени или въ характерь правоваго развитія? Мив кажется несомивннымъ, что тутъ разница въ характеръ, иная правовая исходная точка. "Гръхъ пополамъ" не есть какое нибудь случайное вдохновение деревенскаго юриста-"старика". Это институтъ, вполнъ способный къ юридиче-скому развитію. Мы его встръчаемъ и въ правъ другихъ на-родовъ напр., въ древне-германскомъ; но тамъ онъ представляетъ нъчто случайное и не развитое. Въ русскомъ же народномъ правъ онъ получилъ широкое развитіе и примъ-няется ко всъмъ случаямъ, когда чувство естественной справедливости не позволяетъ безусловно признать право одной стороны, напр., когда иску не достаетъ доказательствъ, но судъ признаетъ его заслуживающимъ уваженія по условіямъ дъла и личности истца; затъмъ, когда кто нанесъ ненамъренно и случайно ущербъ имуществу другаго и т. д. Или стремленіе нашего народнаго суда заканчивать дъла миромъ— стремленіе до такой степени сильное, что, какъ замъчаетъ Оршанскій, мировая сдълка есть единственно нормальный исходъ процесса по народнымъ понятіямъ? Развъ это не проявленіе особаго характера юридическихъ воззрѣній? На вопросы членовъ комиссіи, изслѣдовавшей волостные суды, судьи прямо отвѣчали, что они "судятъ по совѣсти", что рѣшаютъ дѣла "глядя по человѣку" и т. п. Въ дѣлахъ уголовныхъ народный судъ считаетъ себя въ правъ какъ наказать преступника, такъ и простить его, смотря по обстоятельствамъ дъла. Затъмъ, наказывая, онъ можетъ за одно и тоже преступленіе опредълить самыя различныя наказанія, и выговоръ, и денежный штрафъ, и арестъ, и розги, все "глядя по человъку" и по "дълу", причемъ, кромъ личныхъ качествъ, могутъ быть приняты въ соображеніе и хозяйство преступника, и его платежныя отношенія къ обществу, и

преступника, и его платежныя отношенія къ обществу, и обязательства къ другимъ лицамъ,—однимъ словомъ, все можетъ такъ или иначе отразиться на опредъленіи наказанія, въ тъхъ видахъ, чтобъ наказаніе достигало лишь своей непосредственной цъли, по возможности, не отражаясь косвенно на интересахъ преступника или другихъ лицъ.

И такъ, мы считаемъ субъективизмъ нашего обычнаго права особенностью типа правоваго развитія. Но могутъ намъ возразить, въдь всякое право въ началъ должно быть субъективно, всякій первобытный народъ долженъ быть необходимо субъективнымъ въ правъ; объективизмъ предполагаетъ извъстную способность къ обобщенію, какую можно встрътить только у человъка болье или менъе развитаго. Совершенно върно, всякое право въ началъ субективно но въ какомъ направления станетъ дальше развиваться право у ва какома направлении станетъ дальше развиваться право у того или другаго народа—это совсймъ не зависитъ отъ степени общаго развитія этого народа. Никто не сомнівается въ превосходствъ классическаго грека надъ римляниномъ въ степени общаго развитія, какъ умственнаго, такъ и нравственнаго, а между тъмъ грекъ съ начала до конца оставался въ правъ своемъ субъективистомъ. Скажемъ больше: по всей въроятности, грекъ только потому и остался до конца субъективистомъ, что онъ «былъ слишкомъ развитъ и слишентивистомъ, что онъ «онлъ слишкомъ развитъ и слишкомъ справедливъ» (по замъчанію Оршанскаго), чтобъ создать себъ нѣчто подобное римскому объективному праву. Еще болье ръзкое и близкое намъ доказательство того, что субъективизмъ въ правъ не есть исключительное достояніе низкой ступени общаго развитія, можеть дать самъ нашъ великій образецъ и учитель—цивилизованный западъ. На западъ, такъ проникнутомъ до сихъ поръ объективнымъ духомъ римскаго права, начинаетъ замъчаться, какъ въ

теоретической наукъ права, такъ и въ судебной практикъ, стремленіе къ субъективному направленію, къ «индивидуализаціи» права, которая сдълалась, какъ говоритъ Оршанскій, лозунгомъ современной науки права и практики его, особенно уголовной. Что такое, напримъръ, институтъ присяжныхъ (который, мимоходомъ сказать, естественнъе было бы намъ создать и передать западу, чъмъна оборотъ), какъ не ръзкая попытка къ повороту въ упомянутомъ направленіи? Учрежденіемъ института присяжныхъ объективное право само произноситъ приговоръ своей несостоятельности и обращается за содъйствіемъ къ противоположному ему субъективному направленію.

Вообще, примъръ запада, съ точки зрънія исторіи его правоваго развитія, чрезвычайно интересенъ и поучителенъ, такъ что мы нъсколько на немъ остановимся. Первоначальное германское право было, конечно, субъективно, какъ всякое первобытное право. Но растались съ своимъ правовымъ субъективизмомъ, чтобъ перейти къ римскому праву. Объективный духъ римскаго права получилъ господство не въ законодательствахъ лишь, но проникъ собою все національное правовое сознаніе, такъ что сдълался, конечно, не безъ борбы и протеста, основнымъ началомъ всего западнаго права. Что западное право, въ дальнъйшемъ развити своемъ, не удержалось на первоначальной субъективной основъ-это объясняется исторической необходимостью, обусловливающеюся особенностями склада западно-европейскихъ обществъ. Тамъ, гдв, какъ въ Римъ или Западной Европъ, общество складывалось подъ давленіемъ внутренней борьбы элементовъ, его составляющихъ, тамъ, конечно, каждый шагъ долженъ былъ закръпляться въ твердыя правовыя рамки, за которыя борющіяся стороны твердо держались и опираясь на которыя продолжали свою борьбу; подъ давленіемъ борьбы все правовое міросозерцаніе должно было складываться на почь точных определеній, за которымъ невозможно было чувствовать отдъльнаго человъка. И вотъ теперь, когда въ общее сознание начинаетъ прокрадываться и утверждаться въ немъ противоположное начало взаимной солидарности, когда начинаетъ формироваться нравственная потребность въ такомъ общественномъ складъ, который исключаль бы необходимость борьбы внутри общества, борьбы человъка съ человъкомъ, начинаетъ формироваться вмёстё съ тёмъ и потребность въ переведеніи права на иныя основанія.

Русское общество складывалось иначе. Оно выросло патріархально, подъ давленісмъ лишь внёшнихъ условій, безъ борьбы элементовъ внутри себя; и не ею опредълялся ходъ нашего развитія. Отсюда многія достоинства и недостатки въ направлени какъ нашего общественнаго, такъ и личнаго развитія, отсюда то, что мы исторически не чувствовали такой необходимости въ точномъ опредълени нашихъ взаимныхъ внутреннихъ отношеній, отсюда отсутствіе почвы для развитія чистаго правоваго объективизма. Однако и мы были отчасти уловлены въ его съти. Дъло въ томъ, что въ дальныйшемъ своемъ развитіи русское общество раскололось на два слоя: верхній, культурный слой, оторвавшись отъ нижняго, почвы, народа, зажилъ искуственною жизнью, заимствуя извит и формы ея, и содержаніе. Путемъ заимствованія то изъ византійскаго права, то изъ западно европейскаго, наше законодательство старалось пересадить къ намъ объективный духъ римскаго права. Какъ результатъ такого заимствованія явился расколь и въ правовыхъ воззрініяхъ, между народомъ и культурнымъ слоемъ: между тъмъ какъ народъ остался при чистомъ типъ правоваго субъективизма, культурный слой оказался шатающимся отъ искусствениопривитаго объективизма къ субъективизму, отъ котораго онъ не успыль цынкомь отрышиться. Отсюда хаотическій характеръ нашего общаго права: одна правовая норма противоржчить другой, юридическая теорія противоржчить юридической практикъ, ученый юристъ, теоретически рьяный поклонникъ римскаго права, ръшаетъ вопросъ не на основани положеній этого права или закона, а всеми силами своей логики старается половчее обойти всякое право и законъ, чтобъ ръшить вопросъ такъ, какъ ему велитъ ръшить его чувство естественной справедливости и т. д. Какъ сильно отражается субъективизмъ на нашихъ ученыхъ юристахъ и судьяхъ, можно доказать примърами изъ практики нашихъ

старыхъ и новыхъ судебныхъ учрежденій. Даже наше высшее судебное учрежденіе-кассаціонные департаменты правительствующаго сената-нетолько не чуждо вліянія этого субъективнаго начала, но проявляеть его въ своихъ ръшеніяхъ, можетъ быть, різче, чіть какая нибудь изъ низшихъ судебныхъ инстанцій. Но и въ то же время-слишкомъ върно, а съ трудомъ върится-самымъ рьянымъ пропагандистомъ и насадителемъ формальной правды на Руси является... адвокатское сословіе. Но въ культурномъ нашемъ слов, какъ видно, еще живы старые правовые инстинкты: отсюда тъ воили негодованія, которые раздаются со стороны общества каждый разъ, когда оно видить, какъ адвокать, въ случаъ столкновенія между формальной и естественной справедливостью, открыто переходить на сторону первой и старается дать ей торжество. Разумфется, въ общественномъ негодованіи противъ адвокатовъ играетъ важную роль и то, какъ общество понимаеть мотивы, подвигающие адвокатовъ на защиту формальной справедливости. Къ сожальнію, мы всь слишкомъ хорошо знаемъ, что не "fiat justitia" подвигаетъ на это нашу адвокатуру... Но самъ фактъ нравственной коррупціи адвокатского сословія кажется намъ естественнымъ порожденіемъ той безпочвенности, безпринципности, въ которую поставленъ нашъ культурный слой условіями своего правоваго развитія. Духъ законности, заставляющій какогонибудь нъмецкаго судью постановить рышеніе, отъ котораго обливается кровью его сердце, какъ заставляль онъ Манлія Торквата казнить своего сына, намъ совершенно чуждъ, твиъ то, на чемъ держится народная да, чувство естественной справедливости, встръчаетъ препятствія къ своему развитію и приложенію со стороны положительнаго права, держащагося на иной основъ. И вотъ мы, культурный слой, остаемся въ правовомъ отношеніи "на воздусяхъ", вследствіе чего и оказываемся такъ неустойчивыми при давленіи на насъ какъ внёшнихъ обстоятельствъ. такъ и нашихъ внутреннихъ низшихъ побужденій.

И такъ, изъ нашей замътки, касающейся особенностей нашего правоваго развитія, можно видъть, что изученіе почвы, т. е. народа, можетъ намъ дать гораздо больше, чъмъ

мы привыкли ожидать: во-первыхъ, лишь путемъ такого изученія можно уяснить себъ, что составляеть наши настоящія національныя особенности, а едва ли кто сомитвается въ безусловной важности такого національнаго самопознанія; во-вторыхъ, оно можетъ указать тотъ путь, которому должно слъдовать, чтобы придти къ какимъ-нибудь въскимъ и цъннымъ результатамъ—въ вышеприведенномъ случат онъ даетъ прямыя указанія юристамъ и законодательству, что нужно дълать, чтобъ создать вполнт цъльное и последовательное и въ то же время національное право.

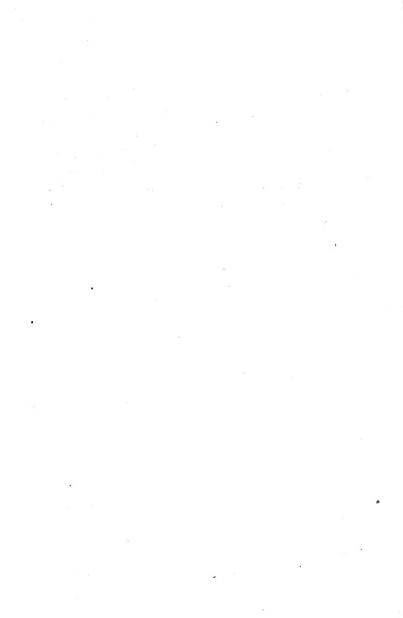

## КРЕСТЬЯНСКОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЪНІЕ

ΗA

крайнемъ съверъ.

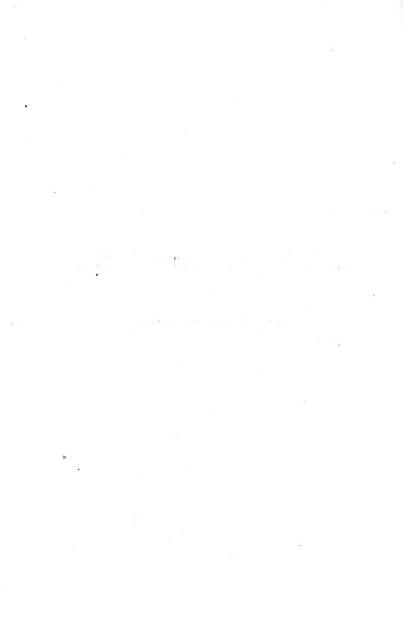

## крестьянское землевладъніе на крайнемъ съверъ.

(Историко-юридическій очеркъ).

На русскомъ крайнемъ съверъ (подразумъваемъ хорошо извъстный намъ европейскій съверъ и собственно Архангельскую губернію) крестьянство хранило, а отчасти до сихъ поръ хранитъ замъчательно много разнообразныхъ памятниковъ старой письменности, преимущественно юридической. Очень обыкновенное дъло встрътить у крестьянина не только бумаги прошлаго въка, но и свитки XVI и XVII въковъ, "пути", какъ ихъ называютъ крестьяне. Одни только мъстные любители старины, въ родъ Крестинина и Мясникова, знали о существованіи этого драгоцъннаго матеріала, по-истинъ неоцънимаго для исторіи нашего крестьянства \*). Для жителя цент-

<sup>\*)</sup> Мясниковъ, шенкурскій мѣщанинъ, собраль въ началѣ нынѣшняго рѣка громадное количество старинныхъ памятниковъ, которыми онъ думалъ воспользоваться для предпологаемой исторіи Важеской земли. Но съ его смертью нес собранное имъ исчезло неизвъстно куда; осталось отъ него только нѣсколько статей въ старыхъ журналахъ 20-хъ годовъ. Сочиненія архангельскаго мѣщенина Крестинина изифстны и не однимъ только библіфиламъ. Его работа: "Историческій опытъ о сельскомъ старинномъ домостроительствъ динскаго народа въ съверъ" (изд. 1785 г.) — оснонана исключительно на старинныхъ актахъ одного крестынскаго рода. Въ этой работъ онъ, между прочимъ, говоритъ, какое множество важныхъ историческихъ памятниковъ находится въ частныхъ рукахъ, и жалуется на невъжество, которое не заботится о сохраненіи этихъ памятниковъ.

ральной Россіи крестьянинь и письменность — понятія такъ плохо вяжущіяся другь съ другомъ, что никакому ученому или любителю старины изъ центра и въ голову не пришло бы, что въ его отечествъ есть крестьянство, хранящее цълую литературу въ своихъ сундукахъ и коробьяхъ. Я сказала: "хранящее", но можетъ-быть точнъе было-бы сказать: "хранившее". Послъднія десятильтія произвели сильныя опустошенія въ этихъ въковыхъ сокровищахъ. Крестьянская молодежь, возвращающаяся изъ отхожихъ промысловъ съ цивилизованными привычками, немилосердно истребляетъ на "цыгарки" всякую не имъющую практическаго значенія бумагу, которую она находитъ дома. Таково было положеніе дъда десять лътъ назадъ, когда мы жили въ Архангельской губерніи; до настоящаго времени едва-ли старики успъли многое отстоять изъ своихъ завътныхъ бумагъ \*).

Между прочимъ, хоть, можетъ-быть, и не совстмъ кстати. У ивкоторыхъ изъ нашихъ молодыхъ и объщающихъ ученыхъ проявляется стремленіе изучать западно-европейскую исторію въ ея источникахъ по архивнымъ памятникамъ. На это тратится много труда и много средствъ. Стремленіе, конечно, очень почтенное: еще-бы не пріятно было для каждаго образованнаго русскаго обозръть, хотя-бы, напримъръ, судьбы французскаго крестьянина очами своего собственнаго русскаго ученаго, который самъ, безъ посредства по необходимости пристрастныхъ французскихъ ученыхъ, углубился въ эти судьбы. Но, тъмъ не менъе, какъ-то ужасно грустно становится при мысли, что въ то самое время, какъ изучаютъ англійскіе памятники, свои, русскіе, немилосердно истребляются, получается русская исторія французскаго крестьянина и въ то же время безвозвратно погибаетъ возможность выяснить когданибудь исторію своего собственнаго крестьянина. Думается невольно: въдь французы и англичане сберегутъ памятники своей старины, да и богаты же они не въ примъръ намъ и литературными, и научными силами...

<sup>\*)</sup> Невольно припоминается нашъ нашъ квартирный хозяинъ, холмогорскій мъщанинъ, который очень сожальль, когда мъстное общество вздумало почествовать память Ломоносова, что употребаль на оклейку стънъ своего новаго дома вмъстъ съ своями родовыми бумагами и бумаги, перешедшія къ нему, какъ родственнику, изъ рода Ломоносовыхъ.

Намъ посчастливилось захватить на свверв и сберечь кое-что изъ памятниковъ крестьянской юридической письменностиочень немногое, сравнительно съ тъмъ, что можно было-бы раздобыть при условіяхь более благопріятныхь, чемь тв. въ какихъ мы находились, но само по себъ все-таки довольно значительное и по количеству, и по качеству. Намъ доставдяли старинныя бумаги знакомые крестьяне, священники и кое-кто изъ мъстныхъ любителей старины. Кромъ того, мы извлекали акты, относящеся къ исторіи крестьянства, изъ архивовъ, находящихся при мъстныхъ церквахъ: церковныя трапезы нъкогда были мъстомъ мірскихъ сходокъ, тамъ-же творился и судъ, поэтому при церквахъ и сохранились разнообразные мірскіе акты и административнаго, и судебнаго характера. Удалось также достать кое-какой матеріаль изъ архивовъ монастырскихъ и архіерейскихъ управленій, преимущественно изъ холмогорскаго соборнаго архива, гдв хранятся дъла бывшаго холмогорскаго архіерейскаго дома. Надо замътить, что документы церковныхъ архивовъ, особенно сельскихъ, не лучше обезпечены отъ гибели, чвиъ тв, которые находятся въ частныхъ рукахъ. У этихъ архивовъ нътъ никакихъ описей, надъ ними нътъ никакого наблюденія и они предоставлены цъликомъ на произволъ причта, который еще меньше крестьянъ заинтересованъ въ ихъ сохранности: для крестьянина это все-таки родная, завъщанная отцами и дъдами, старина, для причта-же-простая бумага, не вошедшая въ реэстръ церковнаго имущества, -слъдовательно такая, которую можно безнаказанно обращать для разныхъ хозяйственныхъ надобностей. Правда, кое-гдъ встръчаются толковые священники, понимающіе значеніе старинной бумаги, но в'єдь такіе священники-не общее правило \*).

<sup>\*)</sup> Обращаемъ вниманіе ученыхъ учрежденій, въдающихъ нашу старину, на эту богатую и всчезающую письменность. Едва ли гдъ-нибудь можно найти болье богатый матеріалъ для исторіи собственно народа. Члены археографической вкспедиціи посъщали уже разъ Архангельскую губернію и вывезли оттуда, изъ архивовъ ен монастырей, массу драгоцівныхъ памитниковъ, которые входять въ ен изданія и составляють, съ точки зрівнія исторіи народа, самую цівную ихъ часть. Теперь очередь за тімъ, что сохранилось въ перковныхъ архивахъ и крестьянскихъ сундукахъ. Еслибы какимъ-нибудь ученымъ обществомъ отправлена была вторично экспедиція, она съуміла бы еще спасти не мало памитниковъ юрядической и литературной письменности.

Итакъ, намъ удалось собрать не одну тысячу документовъ, освъщающихъ прошлую жизнь нашего съвернаго крестьянина \*). Для настоящаго труда изъ общей массы выдълено только то, что относится къ исторіи собственно поземельнаго владънія, которое на съверъ, послъ разныхъ перипетій, все свелось въ концъ концовъ къ исключительному господству мелкаго крестьянскаго землевладънія. Пришлось пользоваться разнообразными юридическими крестьянскими актами—купчими, закладными, раздъльными, духовными завъщаніями, порядными, веревными книгами, монастырскимъ экономій и т. д. Думаемъ, что намъ удастся при посредствъ этого совершенно новаго матеріала освътить кое-какія стороны предмета, частью совсъмъ не освъщенныя наукой, частью освъщенныя слабо или фальшиво. Если мы и не съумъемъ вполнъ сладить со смысломъ фактовъ, то можемъ утъщиться тъмъ, что факты сами по себъ все-таки составляють нъчто, чъмъ можетъ воспользоваться другой болъе подготовленный и способный изслъдователь.

Но,—скажутъ, можетъ-бытъ,—исторія землевладѣнія въ одной мѣстности, правда, обширной, но удаленной отъ государственнаго центра и его направляющихъ вліяній, не слишкомъ ли спеціальная это задача, которая не можетъ предъявлять никакихъ правъ на общее вниманіе? Вотъ еслибы работа касалась исторіи русскаго землевладѣнія или исторіи русскаго крестьянства вообще—о, это другое дѣло!

Такія и подобныя сужденія, думается намъ, вытекаютъ изъ большаго недоразумёнія.

Общая исторія нашего крестьянства, — дъйствительная исторія крестьянства, а не исторія государственныхъ мъропріятій, касающихся крестьянства,—пока вещь совершенно невозможная, если только она возможна вообще. Крестьянская жизнь не текла по одному общему историческому руслу. Ужь нечего и говорить о малорусскомъ крестьянствъ, которое втянуто было колесомъ исторіи въ систему польскаго феодализма, — передъ нами только великорусскія области. Но въ предълахъ этихъ областей мы встръчаемъ и съверяни-

<sup>\*)</sup> Труды по собиранію принадлежать главнымъ образомъ II. С. Ефименко.

на, почти не знавшаго крвпостнаго права, и крестьянина центральной Россіи, стянутаго крвпостными узами чуть не до полной потери правъ личности. А между этими полосами сколько промежуточныхъ формъ и какое разнообразіе отношеній по великорусско-инородческимъ окраинамъ! Какая же возможна общая исторія крестьянства, когда мы не имъемъ никакого понятія о тъхъ частныхъ процессахъ, которые породили эти разнообразныя формы?

никакого понятія о тъхъ частныхъ процессахъ, которые породили эти разнообразныя формы?

На очереди—изученіе именно этихъ частныхъ процессовъ, изученіе по типичнымъ районамъ, по областямъ. Областное изслъдованіе—фундаментъ всякаго историческаго изслъдованія, стремящагося имъть своимъ объектомъ дъйствительную жизнь, а не одни лишь мъропріятія, направленныя къ ея регулированію, насильственному подведенію подъ общія нормы, большею частію внъшнія и случайныя и часто совсъмъ съ ней несообразныя.

Собранный нами матеріаль захватываеть XVI, XVII и XVIII вѣка, слѣдовательно лишь тотъ новый періодъ исторіи Двинской земли, который начинается для нея съ московскимъ завоеваніемъ. Но московская эпоха привяла богатое новгородское наслѣдство, которое отчасти и до сихъ поръ живетъ въ нравахъ и обычаяхъ сѣвера, а также и въ его богатой письменности, корпи которой таятся въ свободныхъ учрежденіяхъ Великаго Новгорода. Мы не разъ вынуждены будемъ обращаться къ новгородскимъ временамъ и вообще говорить о такихъ сторонахъ предмета, для пониманія которыхъ необходимо нѣкоторое предварительное знакомство съ соотвѣтствующими историческими фактами. Но такъ какъ для читающей публики, даже самой интеллигентной, никакъ нельзя признать обязательнымъ знакомство съ областной исторіей, то мы считаемъ необходимымъ хоть коротко намѣтить элементарные факты, относящіяся до судьбы и исторической роли Двинской земли, останавливаясь преимущественно на томъ, что уясняетъ исторію поземельныхъ отношеній.

томъ, что уясняетъ исторію поземельныхъ отношеній.

Исторія Двинской земли мало выяснена; но начало ея, сколько можно догадываться, воспроизводитъ въ маломъ видъначало всей великорусской исторіи.

Если и теперь Архангельская губернія представляеть сплошную лесную и болотистую полосу, изрезанную многоводными ръками и ръчками, съ "доскутами земли", частью естественными, частью отвоеванными у лъса человъческимъ трудомъ, то нътъ сомнънія, что въ тъ времена, когда она только-что начинала называться Двинскою землей, Заволочьемъ. она представляла такую же сплошную лесную полосу, съ тою лишь разницей, что доскутовъ земли, отнятыхъ у природы человъческимъ трудомъ, не было совсъмъ, а лъса еще гуще надвигались къ берегамъ. Занималъ ли кто эти немногія свободныя и удобныя полосы земли, пока не появились въ этой отдаленной глуши новгородскіе піонеры? И лътописи, и народныя преданія отвъчають на этоть вопросъ утвердительно: оба источника дають одно и то же название "чуди" (заволоцкой чуди, по Нестору) тъмъ инородцамъ. которыхъ застали здёсь новгородцы. По новейшимъ изследованіямъ \*), эта чудь была вътвь восточно-финискаго, югорскаго племени. - той самой безпокойной югры, которая долго еще потомъ обращала на себя внимание новгородцевъ, -а затемъ московскаго правительства сначала по сю, а потомъ по ту сторону Уральскаго хребта. Кое-гдъ въ Архангельской губерніи между крестьянами до сихъ поръ помнится ихъ чудское происхождение: вамъ укажутъ, какія семьи поселенія идуть отъ новгородцевъ, какія отъ чуди. Да и вившиее, даже очень поверхностное наблюдение указываеть на два коренныхъ этнографическихъ типа: одинъ-низкорослый, приземистый, черноволосый съ узкими черными глазами и плоскимъ лицомъ, а другой-высокій, русый, голубоглазый, съ правильнымъ овальнымъ лицомъ, прекрасный славянскій типъ, сохранившійся въ большой чистоть между поморами. Но за исключениемъ этихъ внъшнихъ этнографическихъ признаковъ нельзя отыскать никакихъ следовъ чудской національности: инородческій элементь всецьло поглощень русскимь. Какимь путемъ шло это поглощение? Народныя предания, чрезвычайно распространенныя по архангельскому свверу, вездв говорятъ объ упорной борьбъ. Вамъ покажутъ чудскіе могильники и

Журналь Министерства Народнаю Просвыщенія 1868 г., ст. г. Европеуса: "Къ вопросу о народвять, обитавшихъ въ средней и съверной Россіи до прибытіи славинъ".

кладбища, городища и городки, которые строила чудь для своей защиты. Въ одномъ мъстъ укажутъ гору, на вершинъ которой защищалась чудь, сбрасывая внизъ каменья; въ другомъ-плесъ, глъ тонула чудь, загнанная новгородцами въ прорубь; въ третьемъ-льсъ, гдъ она скрыда отъ враговъ свои сокровища и т. д. и т. д. Разсказывають, какъ бъжала тъснимая чудь въ лъса, какъ умерщвляла себя копьями и дуками, какъ погребалась добровольно со всёмъ имуществомъ въ глубокихъ рвахъ и ямахъ, подрубая нарочно устроенныя на столбахъ крыши съ наваленными на нихъ камнями и землей \*). Лътописи, даже и новгородскія, молчать объ этой борьбь. Но отдельныя, попадающіяся то тамь, то сямь извъстія подтверждають факть ея существованія: въ Никоновской лътописи подъ 1032 г.: "Улебъ иде на Желъзная Врата изъ Новгорода и вспять мало ихъ возвратишася, но мнози тамо погибоша", и у Нестора подъ 1078 г.: "убіенъ бысть Гльбъ, сынъ Святославль, въ Заволочіна—не разъ сообщается объ избіеніи данщиковъ и т. д. Но отчего лътописи не говорять ясные о завоеваніи Заволочья, которое Новгородь такъ высоко цънилъ? - Во-первыхъ, оттого, что завоеванія, въ настоящемъ смыслъ этого слова, не было, -было медленное, поступательное, тянувшееся стольтіями движеніе въ которомъ насильственный кровавый эпизодъ чередовался съ мирной уступкой, съ договоромъ; во-вторыхъ, потому, что завоевательная сторона этого движенія исполнялась не государственными силами Новгорода, а иниціативой и средствами частныхъ лицъ, богатыхъ и предпримчивыхъ новгородскихъ бояръ, купцовъ и промышленниковъ. Начало этого движенія надо, по всей въроятности, отнести ко временамъ дольтописнымъ: въ XI-мъ въкъ уже отдаленная Печора даетъ дань Новгороду, какъ записалъ Несторъ со словъ новгородца Гуряты Роговича; въ XII-мъ (уставъ Святослава Ольговича) Заволочье заключаеть въ себъ до двадцати погостовъ и другихъ населенныхъ центральныхъ пунктовъ, гдъ копится и откуда берется княжеская дань.

Колонизаціонно завоевательное движеніе новгородскаго племени въ глушь полунощныхъ странъ шло приблизительно

<sup>• \*) &</sup>quot;Заволоциая чудь", П. Ефименко, Арханг. 1869 г.

такъ. Первые следы прокладывали купцы. Конечно, это не были одиночные, беззащитные люди, а ватаги смъльчаковъ, привыкшихъ рисковать своей жизнью и встръчать опасность лицомъ къ лицу. Всякій лишній шагъ въ эту страшную, но привлекательную неизвъстность объщаль имъ лишній прибытокъ въ мънъ ихъ товаровъ на дорогіе соболя, куницы, лисицы, горностаи, песцы и бълки, находившіе въ Новгородъ у нъмецкихъ купцовъ такой жадный спросъ, на серебро, которое притекало въ руки обитателей заволочскаго съвера изъ-за Уральскаго хребта, изъ глубины Сибири. Встрвчавшіеся купцамъ народцы вст оказывали большую наклонность къ мънъ, включая и тъхъ удивительныхъ людей, о которыхъ разсказывала югра отроку Гуряты Роговича: "въ горахъ тъхъ (Уральскихъ) кличь великъ и говоръ, и съкуть гору, хотяще высъчися; и въ горъ той просъчено оконце мало, и тудъ молвять, и есть неразумъти языку ихъ, но кажуть на жельзо и помавають рукою, просяще жельза; и аще кто дасть имъ ножь ди, ди съкиру, дають скорою противу". И, конечно, не одно желъзо находило себъ выгодную мъну на скору. Возвращаясь съ богатою добычей во-свояси, купцы разсказывали объ открытыхъ ими новыхъ странахъ, гдъони собственными глазами видъли, какъ "спаде туча велика и въ той тучи спаде въверица (бълка) млада, акы топерво рожденна, и възрастыши и расходится по земли; и паки бываеть вторая туча, и спадають оленци мали въ ней, и възрастьши и расходятся по земли".

Купеческіе слѣды шли по-преимуществу на сѣверо-востокъ. Въ иномъ направленіи прокладывали тропы промышленники, стремившіеся на Бѣлое море и на океанъ за шкурами и саломъ морскихъ звѣрей, за дорогимъ рыбымъ зубомъ (моржовыми клыками). Въ Новгородѣ скоро находились люди, которые задумывали воспользоваться проложенными тропами и слѣдами. Около какого-нибудь богатаго, а главное—опытнаго и предпріимчиваго человѣка группировалась дружина или изъ состоятельной молодежи, стремящейся раздобыться житейской и военной опытностью, или просто изъвольныхъ гулящихъ людей, жадныхъ до добычи. Дружина шла но намѣченнымъ слѣдамъ и нападала на инородцевъ, о богатствахъ которыхъ знала отъ купцовъ. За свой рискъ и

траты она вознаграждала себя грабежемъ; а чтобы придать своему предпріятію благовидную окраску отечественнаго блага, она объявляла инородцевъ новгородскими данниками, накладывала на нихъ ясакъ серебромъ и дорогими мѣхами въ пользу Новгорода. Тогда Новгородъ начиналъ посылать за сборомъ ясака данщиковъ съ сильными отрядами, которые вооруженною рукой сбирали дани. Такимъ образомъ въ глубину съверныхъ странъ продегали "данничи пути", по которымъ теперь вмъстъ съ данщиками ходили и купцы, и промышленники, все кръпче и шире протаривая землю беззаботныхъ инородцевъ, не умъвшихъ во-время предусмотръть опасность и во-время отразить ее. Но еще долго даницики избивались при всякомъ удобномъ случав, еще долго эти вновь притянутыя къ Новгороду земли считались новгородскою волостью больше по имени, чёмъ фактически, по тёхъ самыхъ поръ, пока къ этимъ землямъ не придвигалась колонизація, которая была для нихъ вторымъ и настоящимъ завоеваніемъ; это второе завоеваніе дълалось также по иниціативъ частныхъ лицъ и было не менъе богато насиліемъ. Мы видъли выше, что уже въ XII-мъ столътіи Заволочье,

Мы видъли выше, что уже въ XII-мъ стольтіи Заволочье, т.-е. земли по Двинъ (Двивская земля въ тъсномъ смысль слова) и ея главнъйшимъ притокомъ—по Онегъ, по Пинегъ—было колонизовано, хотя, конечно, еще очень слабо, но достаточно для того, чтобы край уже былъ новгородскимъ фактически. Коловизація дълалась все интенсивнъе, а вмъстъ съ тъмъ росла и въ ширину, захватывая земли, находившіяся лишь въ данническомъ отношеніи къ Новгороду. Можно полагать, что ко времени московскаго завоеванія были уже коловизованы, болье или менъе, всъ земли, заключающіяся въ предълахъ нынъшней Архангельской губерніи, за исключеніемъ развъ Запечорскаго края и тундръ, которыя по своимъ физическимъ условіямъ должны были остаться внъ колонизаціоннаго движенія.

Новгородъ высоко цвниль обладание этими отдаленными свверными землями. Кромв дорогихъ мвховъ, рыбьяго зуба, сала и шкуръ, морскихъ звврей, они были богаты еще и солью—цвннымъ продуктомъ, въ которомъ новгородцы такъ нуждались, что получали его изъ-за моря. Въ своей борьбъ съ суздальскими, потомъ съ московскими князьями Новгородъ

часто вынужденъ былъ дълать уступки единственно изъ-за этихъ областей, которыя по своему территоріальному положенію были открыты нападеніямъ враговъ. Правда, Двинская земля была настолько сильна и самостоятельна, что сама земля была настолько сильна и самостоятельна, что сама могла защищать себя, безъ новгородской помощи, что и двлала не разъ; но въ ней, также какъ и въ Новгородъ, шла борьба сильныхъ лицъ и партій изъ за сталкивающихся интересовъ, и враги Новгорода естественно могли находить себъ союзниковъ въ какой нибудь изъ враждующихъ сторонъ. Оттого то Заволочье всегда и было слабымъ пунктомъ Новгородской республики. Но такъ какъ все таки не удавалось оторвать Заволочье вслъдствіе этого естественнаго тяготънія къ Новгороду, то суздальскіе и московскіе князья должны были ограничиться тъмъ, что, при всякомъ благопріятномъ для себя поворотъ обстоятельствъ, выговаривали себъ разныя уступки въ Заволочьъ. Результатомъ этихъ уступокъ было то, что еще до завоеванія Новгорода великіе князья московскіе были въ Заволочьъ почти такими же господами, какъ и новгородцы: видная часть территоріи принадлежала имъ вполнъ, къ другой части они тоже предъявлял: "акія-то темныя права, уже не говоря о промысловыхъ дъготахъ, которыми они пользоважись изстари. Но, какъ быто ни было, завоеваніе Новгорода не обошлось безъ посылки въ Заволочье особой рати, которая встрътила со стороны двинянъ энергическое сопротивленіе.

И завоеваніе, и колонизація Заволочья совершались по иниціативъ и средствами частныхъ лицъ. Отсюда—происхожденіе тъхъ знатныхъ новгородскихъ родовъ, которые по размърамъ своихъ заволочскихъ владъній и по правамъ своимъ приближались къ владътельнымъ князьямъ. Народныя преданія, сохранившівся еще кое-гдъ на съверъ и до сихъ поръ, рисують этихъ бояръ въ образъ грозно-карающихъ самодержавныхъ государей. Напо... въ Лътней-Золютиць на Лътномъ могла защищать себя, безъ новгородской помощи, что и дъ-

сохранившися еще кое-гдв на свверв и до сихъ поръ, рису-ють этихъ бояръ въ образъ грозно-карающихъ самодержав-ныхъ государей. Напр., въ Лътней-Золотицъ, на Лътнемъ берегу Вълаго моря, показываютъ урочище, на которомъ Борецкая казнила своихъ подданныхъ, подозръвая ихъ въ гибели сыновей, объъжавшихъ свои владънія за сборомъ

дани и погибшихъ на морѣ во время бури.

Владънія Борецкихъ на Двинѣ и въ Поморъѣ и Своеземцовыхъ на Вагѣ были по-истинѣ необозримы. Но въ числѣ

заволочскихъ владъльцевь были и другіе знатные новгородскіе роды, имена которыхъ есть виъстъ съ тъмъ имена самыхъ энергическихъ и упорныхъ противниковъ Москвы. Эти бояре жили обыкновенно въ Новгородъ, поручая своихъ половниковъ управленію прикащиковъ и лишь изръдка объъзжая свои "села".

Боярскими половниками были или аборигены края—чудь (еще отъ XVI въка сохранились извъстія о чуди, живущей обособлено: "Сура поганая"; "села, гдъ блазнь живе"), или наконецъ вольные гулящіе люди, которые не имъли силы и средствъ състь на дикую землю: бояринъ могъ давать расчищенную землю и кромъ обязательныхъ льготъ еще средства на первое обзаведеніе. Но, въроятно, наплывъ желавшихъ състь на боярскія земли былъ все-таки не виликъ: Василій Степановичъ Своеземцевъ, жертвующій земли Важескому Богословскому монастырю, въ то же время обязываетъ игумна не принимать къ себъ "его, Васильевыхъ, половниковъ, ни отхожихъ людей".

Итакъ, на крайнемъ съверъ половничество было развито, какъ и въ остальной Русской землъ. Кромъ бонръ, и монастыри края—правда, въ новгородскій періодъ еще очень немногочисленные: пять-шесть монастырей на все пространство Заволочья—тоже имъли своихъ половниковъ.

Но кромъ боярскихъ половниковъ были въ Двинской землъ и черные люди—не половники. Что же это были за черные люди?

Чтобъ освътить значеніе этого вопроса, надо оставить на минуту Двинскую землю и коснуться древняго русскаго землевладънія вообще. Наукой нашей (главнымъ образомъ замъчательнымъ трудомъ Бъляева: "Крестьяне на Руси")— уже достаточно выяснено, какое шпрокое значеніе имѣло половничество для древней эпохи нашего русскаго землевладънія: половники подъ разными названіями составляли главный контингентъ землевладъльцевъ и изъ половничества, подъ тяготъніемъ извъстныхъ условій, выросло крѣпостное право. Но нашъ старинный земледъльческій классъ не исчерпывается половниками, были черные люди, сидъвшіе и не на владъльческихъ земляхъ. Что же такое были эти черные люди?—Общераспространенное мнъніе, и между образованнымъ об-

ществомъ, и даже между учеными (за исключеніемъ той тенденціозной группы, представителемъ которой служить г. Чичеринъ), что это были черные люди-общинники, совершение аналогичные съ нашими теперешними крестьянамиобщинниками, сидящими на государственныхъ земляхъ. Коекакіе намеки и указанія, разсъянные въ старыхъ актахъ, дають нъкоторое основание этому предположению. Но противъ него стоить грозная и несокрушимая твердыня писцовыхъ и переписныхъ книгъ: исключительное значение этихъ документовъ для ръшенія вопросовъ подобнаго рода не можеть подлежать никакому спору, никакому сомнинію. Писцовыя же книги не дають ни малъйшихъ основаній предполагать такія общины черных влюдей. Всюду въ писцовых книгах в перечисляются лишь вотчинники и помъщики, на земляхъ которыхъ сидятъ половники, затъмъ упоминаются кое-гдъ своеземцы, и чъмъ съвернъе, тъмъ чаще. Гдъ же тъ предполагаемыя свободныя черныя общины?

Возвращаемся къ нашему вопросу: были-ли въ Двинской землъ въ новогородскій періодъ какіе-нибудь черные люди, кромъ половниковъ, и что это были за черные люди?

"Юридическіе Акты", изданные археографическою коммиссіей, дають полную возможность ръшить этоть вопросъ. Просматривая богатое собраніе двинскихъ актовъ (большая часть новгородскихъ актовъ относится къ Двинской землъ), приходишь къ полнъйшему убъжденію, что въ Двинской землъ, кромъ бояръ и ихъ половниковъ, существовалъ многочисленный классъ мелкихъ собственниковъ, которые сидъли и работали на собственной землъ. Это—своеземцы или земцы писцовыхъ книгъ \*).

<sup>&#</sup>x27;) Въ одномъ двинскомъ актѣ встрѣчается для этихъ мелкихъ собственивковъ и свмое названіе "земецъ" (№ 71, XXIII). "А буде Тируну не до земли, ино мимо земца не продати". Эта ораза почему-го останавливала на себъ особенное вниманіе нашихъ учевыхъ и подвергалась большимъ толкованіниъ. Ее объяснялъ Лешковъ; ее обънсняли гг. Аристовъ и Соколовскій. Изъ этой оразы дълались выводы о существованіи особаго замкнутаго сословія земцевъ, которое не позволяетъ выходить изъ своихъ рукъ земляхъ: "нно мимо земца не продати". А между тѣмъ, думается вамъ, ларчикъ открывается очень просто и всѣ вти толкованія вытекаютъ изъ ведоразумѣнія. Подъ земцемъ здъснадо разумѣть просто-на-просто собственника земли, продавца: "буде такомуто (ими покупателя) не до земли, ино мимо тякого-то (ими продавца) не про-

Эти мелкіе собственники-люди, которые имъли достаточно рабочей силы и матеріальных средствь, чтобы състь на дикую землю и расчистить ее. Захватъ трудомъ-"куда моя рука ходила" \*) — вотъ источникъ ихъ правъ на землю. Земля съ трудомъ, въ нее вложеннымъ, представляеть уже извёстную цвиность, которая можеть быть объектомъ разнообразныхъ сдълокъ. Дъйствительно, земля эта-село - продается, покупается, завъщается, дълится, мъняется. Однимъ словомъ, земля, село-полная собственность этихъ маленькихъ вотчинниковъ. насколько понятіе о собственности на землю совивстно со строемъ правовыхъ представленій того времени. Подобный собственникъ самъ обрабатывалъ свои земли; но никто не могъ помъшать ему сдать ее половнику, если онъ находиль это для себя удобнымъ. Надо думать, что между этими земцами и мелкими мъстными боярами, относительно правъ на землю и способовъ землевладенія, не было никакихъ правовыхъ граней. Не хотимъ излишне распространять этого введенія доказательствами, которыя желающій можеть самь найти въ указанныхъ "Юридическихъ Актахъ", Своеобразныя-же особенности этой формы землевладёнія будуть разсмотрёны ниже, такъ какъ онъ цъликомъ и долго еще продолжали существовать въ позднъйшемъ крестьянскомъ землевладъніи.

Здъсь же въ заключене повторимъ еще разъ: черные люди Двинской земли были или половники, или земцы, т.-е. собственники—оба класса (если можно назвать классомъ группу, не отдъленную отъ смежной группы никакой правовою гранью), ръзко отличающеся отъ того, что мы привыкли связывать съ понятіемъ "крестьянство". Считаемъ необходимымъ подчеркнуть этотъ фактъ, такъ какъ во многихъ ученыхъ работахъ, касающихся исторіи нашего землевладънія, витаетъ между историческими фактами тънь современнаго крестьянства и производитъ странную сбивчивость и неопредъленность. Эта предательская тънь сбиваетъ даже такой точный, аналитиче-

датя "- обыкаовеннайшая фраза, постоянно встрачающаяся ва старинныха купчиха; приведенная извастная фраза представляеть то незначительное видоизивненіе, что здась собственника земля названа не по вмени, а земцема. Такима образома падають сами собою всй ученым предположенія о земцаха, которыя строяток на этой фраза.

<sup>\*) &</sup>quot;Юридическіе Акты", № 409, т. Ш.

скій умъ, какъ умъ Бъляева со всею его громадной эрудиціей; нечего и говорить про менъе вооруженныхъ изслъдователей \*). Между половниками и своеземцами ученый непремънно хочеть усмотръть настоящаго, заправскаго крестьянина общинника, такъ хорошо ему знакомаго,—ну, и усматриваеть его то въ томъ, то въ другомъ темномъ мъстъ. Когда же освъщеніе, гдъ оно возможно, изгоняеть призракъ, начинается новая погоня. А между тъмъ уясненіе процесса, какимъ выросъ настоящій крестьянинъ, подвигается туго.

Московское завоевание произвело полный перевороть въ землевладъніи Двинской земли. Боярщины, принадлежавшія, какъ было сказано выше, почти исключительно противникамъ Москвы, были конфискованы; земли двинскихъ бояръ также отобраны въ пользу великаго князя. Боярское землевладение было разомъ вырвано съ корнемъ. Боярскіе половники превратились въ крестьянъ великаго князя; въ такихъ же крестьянъ великаго князя превратились и своеземцы, работавшіе на своихъ селахъ. Одинаковое государево тягло съ его данями, службами, кормами и разрубами быстро уровняло объ эти группы, слило ихъ въ одинъ классъ - черныхъ, черносошныхъ государевыхъ крестьянъ. "Земля великаго князя, а отцовское и мое посилье" - вотъ формула, въ которой выражается отношеніе этого новаго общественнаго наслоенія къ его земль. Но подъ новой оболочкой и подъ давленіемъ налегшаго московскаго тягла бродять и формируются старыя представленія и старыя отношенія. Бывшіе своеземцы, которые по необходимости должны были поступиться нъкоторыми изъ своихъ правъ, все-таки продолжаютъ смотръть на землю какъ на

<sup>\*)</sup> Бъляевъ принимаетъ для XIV и XV въковъ (и раньше), что крестьяне были трехъ разрядовъ: одни сидъли на владълеческихъ, другіе на собственныхъ, третьи на общинныхъ земляхъ. Но онъ былъ слишкомъ знающій и добросовъстный ученый, чтобы скрыть отъ себи и другихъ, что крестьяне, сидъвше на твкъ-называемыхъ ммъ общинныхъ земляхъ, наслъдовали свои земли, отдавяли ихъ въ закладъ и продавали, то-есть влидъли на правахъ частной собственности. Съ другой стороны, крестьяне, чтобы тинуть тигло, а слъдовятельно иходить въ какую нибудь общину (въ вдминистративноиъ симслъ), — не могли же они сидъть по-одиночкъ, изолированно и совсъть независимо, на своихъ участкахъ среди дикаго лъсъ. Какая же разница между крестьянами, сидъвшими на общинныхъ земляхъ и на собственныхъ? Очевидно, тутъ какаи-то безысходнаи путъница ("Крестьяне на Руси", стр. 37 и 38).

свою собственность. Правда, это - собственность условная, это — земля великаго князя а ихъ только посилье: но въль земля и всегда была ихъ собственностью условно: земля Бомья да новгородская, а имъ принадлежалъ лишь трудъ, въ нее вложенный. Такимъ образомъ эти новые государевы крестьяне, подчинившись поневоль нъкоторымъ ограниченіямъ, все-таки продолжають распоряжаться землей на правахъ частвой собственности. Съ другой стороны, бывшіе боярскіе половники, освободившись отъ бояръ, подъ вліяніемъ господствующихъ представленій, тоже начинаютъ смотръть на землю какъ на свою, тоже, конечно, условную собственность. Впроченъ, съ подовничествомъ еще далеко не было покончено: монастырскіе, церковные, купеческіе и даже крестьянскіе половники еще долго продолжали составлять видную часть еввернаго крестьянства.

Начинаемъ нашъ историческій очеркъ съвернаго землевладвнія съ той стороны предмета, которая ближе соприкасается съ интересами современности-съ формы землевладънія. Мы надвемся, при помощи нашего матеріала, освътить одинъ уголокъ въ исторіи такого важнаго и вибств съ твмъ такого темнаго предмета, какъ наша поземельная община.

Земледъліе обставлено на архангельскомъ съверъ крайне неблагопріятно. Удобной земли очень мало: несмотря на різдкость населенія, теперь приходится на ревизскую душу лишь около 2/3 десятины пахатной земли и 11/3 десятины луговой и пастбищной. Утренники, утренніе морозы, обязанные своимъ происхожденіемъ леснымъ болотамъ, то и дело убивають созръвающій хабоъ: въ менье благопріятныхъ мъстностяхъ, т.-е. болъе съверной земледъльческой полосъ, на десять лътъ считается три года полнаго неурожая, три года посредственнаго урожая и лишь остальные года четыре урожая хорошаго. При такихъ условіяхъ, казалось бы, населевію следовало махнуть рукой на землю и заняться какиминибудь посторонними, болье выгодными, промыслами. И дъйствительно, мъстное население очень рано обратилось къ эксплуатаціи различныхъ естественныхъ богатствъ края. Но въ то же время оно не бросило землю, а всегда держалось за нее съ большою настойчивостью, можно сказать—цъплялось за свою неблагодарную землю. Даже по берегамъ моря всюду занимались и занимаются хлъбопашествомъ, гдъ оно только возможно.

Объяснение этому очень простое. Население края было пришлое, съ сложившимися уже привычками и потребностями земледъльческаго населения. Разсчитывать же на обмънъ, на своевременный подвозъ земледъльческихъ продуктовъ изъболье хлъбородныхъ мъстностей—дъло рискованное даже теперь, не то что триста, четыреста лътъ тому назадъ. Поэтому земля и все къ ней относящееся были всегда такъ же близки сердцу архангельскаго крестьянина, какъ и любаго обитаталя черноземной полосы.

Удобныя земли лежатъ исключительно по берегамъ ръкъ. Внизу у ръки тянется полоса луговая; выше—на "горъ", на покатой береговой террасъ—расположены деревни и пашни; тотчасъ же за узкою полосой пашенъ тянется волокъ, непроглядный безконечный лъсъ, съ непроходимыми тундряными болотами. Прпръчныя пожни съ лъсными притеребами даютъ довольно значительное, относительно запашекъ, количество съна. Оттого скотоводство достаточно развито, чтобъ удовлетворять нуждамъ земледълія.

Недостатокъ земли и желаніе выжать изъ нея повозможности больше побуждають архангельское крестьянство къ очень интенсивной-относительно-систем в хозяйства. Обыкновенное трехпольное или двухпольное крестьянское хозяйство тамъ осложняется следующимъ. На поле, выбранномъ подальше отъ болотъ, убивающихъ клібо своими холодными испареніями, и отъ леса, мешающаго своею тенью, поближе къ ръкъ, съють ячмень столько лътъ кряду, сколько позволяетъ запасъ удобренія и пока не одольють сорныя травы, для истребленія которых в употребляется уже паровая обработка. Послв пару свется или рожь, или ячмень, сначала безъ удобренія, а второй хлібо уже опять съ удобреніемъи такъ продолжается до тъхъ поръ, пока снова не одолъютъ сорныя травы. Такимъ образомъ на одномъ и томъ же полъ ячмень свется лать десять и больше сряду, давая порядочный урожай. Удобреніе какъ этихъ полей, такъ и входящихъ въ съвооборотъ, насколько позволяютъ средства, дълается

старательно: кромъ навоза крестьяне употребляютъ удобреніе торояное, добываемое изъ болоть. Въ удобныхъ мъстахъ крестьяне находять подспорье своему хозяйству въ росчистяхъ, въ новинахъ. Вырубивъ лесъ, они выкорчевываютъ пни и зажигають вмъсть съ вътвями. Когда все перегорить, земля перемъшивается съ пепломъ и, приготовленная такимъ образомъ, оставляется на зиму. Три-четыре года такое поле даетъ хорошій урожай (преимущественно ржи) почти безъ удобренія. Затьмъ оно обработывается хозяиномъ обыкновеннымъ способомъ и черезъ сорокъ лътъ переходитъ въ общинное пользование. Но росчисти, подсъки, есть лишь, какъ сказано, подспорье въ земледъльческомъ хозяйствъ съвернаго крестьянина; подстчное же хозяйство господствуетъ лишь въ Корель, которая отличается по своимъ физическимъ условіямъ отъ остальной земледъльческой части Архангельской губерніи \*). Системой хозяйства обусловливается спльное преобладание яровыхъ поствовъ надъ озимыми: ячмень есть господствующій хльбъ и его свется всегда отъ 2 (въ южныхъ убздахъ губерніи) до 12 (въ съверныхъ) разъ больше, чъмъ ржи.

Если и теперь, послё нёскольких в въковъ борьбы съ суровою природой, при страстномъ стремленіи крестьянства кътому, чтобы сдвлать землю основой своего хозяйства, свверному крестьянину удалось такъ мало отвоевать у своихъ исконныхъ враговъ—лёса и тундры, то, конечво, его земледвльческое хозяйство триста-четыреста лётъ тому назадъбыло еще миніатюриве. Но, за невозможностью, или по крайвей мёръ большею затруднительностью распространять свое хозяйство въ ширь, крестьянинъ рано началъ прибъгать къ интенсивной культуръ. Уже въ XVI и XVII мъ въкахъ мы видимъ трехпольную систему съ озимыми посъвами ржи \*\*\*), съ двойною пахотой, съ унавоживаніемъ \*\*\*, съ плугомъ,

<sup>\*)</sup> Съ подсъчнымъ корельскимъ хозяйствомъ наша читающая публика хорошо знакома по извъстной статьъ Лялоша (Omercems. Зап. 1874 г., № 2). Дълаемъ вто замъчание потому, что статья эта ввела въ нъвоторое недоразумъне, подавъ поводъ думать, что честый типъ подсъчнаго хозяйства существуетъ и у русскаго населения съвера.

<sup>\*\*)</sup> Крестининь: "Историческій опыть о сельскомъ домостроительствь". Спб. 1785 г., стр. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Порядная 1622 г.

который въ актахъ сначала упоминается одинъ, потомъ вивств съ сохой и, наконецъ, уступаетъ мъсто сохв. Конечно, надо думать, что новины тогда составляли большій проценть къ старой пашив, чемъ теперь, и яровые посевы еще сильнве преобладали надъ озимыми. Но разъ установленъ фактъ существованія зерновой системы хозяйства, уже не можеть быть рвчи о томъ полуосъдломъ, полукочевомъ хозяйствъ, которое нъкоторые изследователи приписывають северному крестьянину чуть не до нашихъ дней. Указываемъ на эту сторону предмета, такъ какъ форма землевладвнія, составдяя продукть массы условій, ближе всего связана съ системой хозяйства: дядинное хозяйство чистаго типа и хозяйство съ правильнымъ съвооборотомъ, паромъ и удобреніемъ-требують совству различных приспособленій, которыя не могуть не отразиться самымъ существеннымъ образомъ на обшественной организаціи труда.

Слъдуя за удобными землями, население нашего крайняго съвера расположились почти исключительно по берегамъ большихъ ръкъ и ихъ притоковъ. Общій видъ населенныхъ мъсть живо перепосить насъ въ эпоху писцовыхъ книгъ. Передъ вами поселеніе, которое зовется на оффиціальномъ языкъ селомъ. Но вы ръшительно не видите передъ собой никакого села въ общепринятомъ смыслъ этого слова. Вотъ тъсная кучка изъ пяти-шести дворовъ, т.-е. пяти-шести очень большихъ, часто двухъэтажныхъ, избъ, съ раскиданными какъ попало амбарами и банями, гумнами и овинами, безъ всякой усадьбы, безъ надворныхъ строеній, даже безъ огорожи: кругомъ поля. За полями видивется новая кучка съ безпорядочно стъснившимися постройками, а тамъ еще и еще. Каждая кучка составляеть деревню, или околодокъ, имъющій свое особое название. Вотъ, напр., Пингишенское село Холмогорскаго увзда. Та его деревня, въ которой церковь, называется погостомъ и заключаетъ въ себъ семь дворовъ, изъ которыхъ три двора принадлежатъ духовенству. Близко отъ погоста другая деревня съ одиннадцатью дворами; нижній ея конецъ носитъ особое названіе, -- слъдовательно, недавно состовляль особую деревню. Въ полверств отъ погоста третьи деревия, въ полутора верстахъ, за рѣкою, четвертая, въ трехъ съ половиною верстахъ пятая съ четырнадцатью дворами. Въ верств отъ пятой еще двъ деревни по пяти дворовъ въ каждой. Двъ деревни за озеромъ; тамъ же починокъ-/аленевия одинъ дворъ и т. д. Всего-на все девятнадцать деревень. которыя отделены другь отъ друга не только полями, но ръками и озерами. Все это на оффиціальномъ языкъ называется селомъ, а на крестьянскомъ-волостью. Встрътитъ житель средней Россіи въ какомъ-нибудь описаніи съвера, положимъ, название селения Пустозерска: ему никакъ въ голову не придеть, что селеніе Пустозерскъ есть не что иное, какъ семнадцать маленькихъ деревень, раскинутыхъ на цёлой сотив верстъ. Правда, въ Архангельской губернии попадаются кое-гдв и сплошныя линіи избъ въ родв настоящаго русскаго села, и чаще тамъ, гдъ лъсъ совсъмъ приперъ населеніе къ берегу ръки, или по берегу моря. Но и тамъ дъленіе на околодки, на концы съ особыми названіями отчетдиво показываетъ, что это село образовалось изъ сліянія отдъльныхъ деревень, сохранившихъ еще воспоминание своей особности. Лаже старинные двинскіе города, напр. Холмогоры, выросли изъ такихъ же деревень \*).

Итакъ, Архангельская губернія есть губернія по преимуществу деревенская, и въ переносномъ смысль этого слова какъгубернія исключительно крестьянская, —и дъйствительно, она сохранила въ наибольшей чистоть характеръ старой деревенской Руси, какую рисують намъ писцовыя и переписныя книги Новгородской области. Только на съверъ сохранилась еще возможность уясненія того, что такое деревня — эта основная наша соціальная кльточка, безъ пониманія которой не можеть быть пониманія исторіи ни нашей земли, ни нашей общины, ни нашего крестьянства.

Можетъ-быть мит слидовало бы здись представить доказательства того исключительнаго значенія, какое я приписываю деревий, но я боюсь, что доказательства пока будутъ казаться голосословными. Поэтому предпочитаю прямо приступить къ сущности предмета.

Въ двинскихъ актахъ новгородскаго періода, относящихся до земли (значительное большинство ихъ именно и относится къ землъ) совсъмъ не встръчается слова "деревня". ()но

<sup>\*)</sup> Брестининъ: "Историческіе начатки о двинскомъ народъ". Спб. 1784 г., стр. 10 и 11.

всюду замъняется словомъ село/ Съ водвореніемъ московскаго владычества водворяется въ языкъ актовъ "деревня", совершенно вытъсняя собою новгородское "село". Что эти два слова дъйствительно замъняютъ другъ друга, что ихъ содержаніе тожественно, въ этомъ легко убъдиться, -- стоитъ прочесть повнимательные и сравнить соотвытствующія мыста нъсколькихъ актовъ того и другаго періода: "Се купи такойто у такого-то село земли Фофановское дворъ и дворище орамые земли и съ притеребы (съ росчистями) и пожни съ притеребы и путики того села и перевъсища того села и польшій льсы и бобровые ловища со всьми угоды... " "Се купи такой-то у такого-то три села, дворы и дворища орамые земли тъхъ селъ по старымъ межамъ и съ притеребы и пожни тихъ селъ и ловища тихъ селъ и хмелники тихъ селъ... " \*). А вотъ мъста изъ двинскихъ актовъ московскаго періода: "Се изъ такой-то отступился есми земли... Водниковской деревни дворъ и дворище горныя земли орамые и луговые земли и пожни и съ перелоги и съ закраинами и съ новоросчищенными землями съ лъшими ловищи и съ водяными и со всъми угоды, что къ той деревни изстарь потягло... \*\*). "А объ тъ есмя деревни продали (о дворахъ было сказано выше) съ орамыми землями и съ наволоцкими и съ пожними и съ лъсными повосы... съ лъшими ухожен и съ водяными ловищи и со всеми угодьи техъ деревень... \*\*\*) Въ "Юридическихъ Актахъ" въ изложении спорнаго дъла \*\*\*\*) о владънии полудеревней Борисовской помъщенъ актъ новгородскаго періода, гдъ та же полудеревня Борисовская названа полуселомъ. Можно было бы представить кое-какія соображенія, поясияющія это внезапное исчезновеніе одного слова и замфну его другимъ. Но для насъ пока эта сторона дъла не представляетъ интереса. Тъмъ интереснъе другая, которую и формулируемъ: въ языкъ съверныхъ актовъ слова село и деревня служать для обозначенія одного и того же понятія.

Изъ приведенныхъ выписокъ уже видно отчасти, что село, или деревня, есть какая-то законченная, довлъющая самое себъ

<sup>\*) &</sup>quot;Юридическіе Акты", № 71. VI, X.

<sup>\*\*)</sup> Изъ нашего собранія актовъ купчая 1551 г.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Юрид. Акты", № 86.

<sup>&</sup>quot;") "Юрид. Акты", № 19.

земельная единица: во главъ ея стоить дворъ, къ которому тяготъють пахатныя и дуговыя земли, лъсныя, водяныя и прочія уголья. Мало того, вчитываясь въ тъ мъста съвернорусскихъ намятниковъ, гдъ идетъ ръчь о землъ, какъ объектъ частного права, вы замъчаете, что тамъ собственно дъло илеть совствить не о землт въ нашемъ смыслъ слова, т.-е. части земной поверхности, произвольно взятой и допускающей точное инфровое выражение, а всегла о земль, заключенной въ предълахъ той единицы, которую акты называють селомъ, или деревней. "А кому будеть о земль дьло, о сель или о дву, или болин или менши, ино ему до суда" и т. д., говоритъ новгородская судная грамота \*). Очевидно, новгородская юстинія знаеть только село или два или больше, т. е. ивсколько сель, или меньше, т.-е. 1/2, 1/2 и т. д. села; никакого иного понятія о земль, какъ правовомъ объекть, не вмьшающагося въ опредъление села, она не имъеть. "А другъ у друга межу переореть или перекосить на одиномъ полё (т.-е. поль одного села) вины боранъ, а межы сель межа тридцать бъль"-воть судебныя опредъленія о землі уставной двинской грамоты Василія Імитріевича \*\*). Правда, между значительнымъ большинствомъ новгородскихъ и двинскихъ актовъ, гдф земля фигурируетъ лишь въ видъ села, встръчаются и такіе, гав идеть дело объ отдельномъ поле или пожне (сенокосе). Но тотъ факть, что поле или пожня являются въ актъ обособлено, совсъмъ не значить, чтобъ они и на самомъ дълъ не входили въ какое-нибудь село, какъ его составная часть,ниже читатель найдеть тому доказательства.

Чъмъ опредълялся объемъ этой единицы, что составляло силу, сплачивающую ея составныя части около центра—двора?

Документы дають на это совершенно опредвленный отвъть. "А ловища и пожин и страдомыя земли и льсь, а то къ тымъ (селамъ по старинь, изъ котораю села которыи мъста долали" \*\*\*). "Изъ которыхъ мъстъ куда топоръ, коса и соха ходила", "куда рука ходила", а позже: "что къ той деревни изстари потягло"—вотъ единственный опредвлитель района тяготънія (того или другаго села, или деревни. Правда, соха и коса,

<sup>•) &</sup>quot;Анты Археограф. Экспедицін", т. І, № 92.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же, т. І, № 13.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Авты Юридическіе", № 260, Т. І.

если не топоръ, одного села могли връзаться въ заводъ другаго села, но на то было обычное право, примирявшее сталкивающеся интересы, въ крайнемъ случав судъ. Затъмъ, тотъ, кто протянулъ кусокъ дикой земли къ селу, считалъ себя естественно въ полномъ правъ распорядиться этою землей, напримъръ "припуститъ" ее (посредствомъ продажи, залога или другаго какого-нибудь акта отчужденія) къ другому селу. Но это не мъшало помнить, что такая-то земля должна тяготъть къ такому-то селу и она путемъ выкупа всегда могла быть притянута обратно. "Прикупныя земли" всегда упоминаются особо въ отличіе ихъ отъ земель, естественно тяготъющихъ къ селу, или деревиъ.

Значить, село или деревня, что для сввера едино, есть обособленная земельная единица, въ центръ которой стоить дворъ, или небольшая сумма дворовъ (эта прибавка къ опредъленію будеть оправдана киже), къ которымъ тяготъеть извъстная совокунность земельныхъ угодій, притипутая къ этому центру трудовымъ захватомъ. Связь этихъ кльточекъ (деревень) властью ли боярина, какъ было въ повгородскій періодъ, государственнымъ ли тягломъ—въ московскій, была связью внъшней. Мы, конечно, не хотимъ сказать, что между этими клъточками не было никакой внутренней связи, —совсъмъ напротивъ: такая связь была не только тягловая, но и нравственная, и очень кръпкая. Не хотимъ даже сказать, что между пими не было никакихъ поземельныхъ отношеній. Были и таковыя, но не того характера, какой имъ склонны приписывать теперь люди, вникающіе въ эти вопросы. Объясинмся.

Не только ученымъ спеціалистамъ, но и образованной части нашего общества извъстна нъмецко-мауреровская теорія происхожденія и развитія поземельной общины. Въ основаніи ся лежитъ фактъ захвата земли родомъ, или племенемъ; исходнымъ пунктомъ поземельной организаціи и служитъ именно родовая, или племенная марка. Не будемъ излагать этой теоріи, предполагая ее извъстной читателю хотъ въ общихъ чертахъ. Она не только извъстна, но и примъняется къ объясненію соотвътствующихъ нашихъ русскихъ историческихъ явленій; между прочимъ, такое примъненіе этой теоріи къ исторіи съверной общины сдълалъ и г. Соколовскій. Но намъ

<sup>\*)</sup> Тамъ же. № 71, IX. Въ нашихъ актахъ, напримъръ, порядная 1579 г.

кажется такое примъненіе не совстить основательнымъ. Не то, чтобы мы имъли что-нибудь противъ теоріи Маурера: авторъ ея такъ хорошо вооруженъ, что съ слабымъ арсеналомъ остается принять его выводы на въру. Охотно допускаемъ также, что его теорія имбеть значеніе не для одного германскаго племени, но съ неободимыми поправками и для другихъ арійскихъ народовъ, въ томъ числъ и для славянъ, включая и русскихъ славянъ. Но въдь нельзя опускать изъ виду одно маленькое словечко-"когда". Мауреръ можетъ говорить о германской общинъ временъ Юлія цезаря и Тацита и какой-нибудь Х въкъ для него уже эпоха поздивищая; наши же самые ранніе факты относятся къ XI и XII въкамъ -разница не малая. Болъе чъмъ въроятно, что русское славянство, колонизовавшее финскій стверъ, очень отличалось отъ германцевъ І-го въка, какъ и сами германцы Х въка отличались отъ германцевъ 1-го въка; во всякомъ случав върно то, что процессъ этой полу-колонизаціи, полу-завоеванія очень отличался отъ завоевательнаго движения германскихъ племенъ по развалинамъ Римской имперіи. Финискій съверъ завоевывался вольными дружинами, а колонизовался семейными союзами, соотвътствующими сербской задругъ, а ужь никакъ не германскому роду. Отсюда выходить, что и а-priori нътъ никакой необходимости предполагать исходнымъ пунктомъ поземельной организаціи нашего ствера большую единицу въ родв германской родовой марки или нашей волости, какъ принимаетъ г. Соколовскій. А когда обращаемся къ фактамъ. то видимъ слъдующее. У насъ въ рукахъ сотни актовъ, которые не только свидътельствують о существовани деревни, какъ обособленной поземельной единицы, но дають очень детальное представление объ ел организации, и ни одного акта, который указаль бы на существование болье обширной поземельной единицы-волости. Я говорю о точныхъ указаніяхъ, которыя не допускали бы двусмысленныхъ толкованій. Намековъ же которые при желаніи можно объяснить въ пользу поземельнаго значенія волости, встрічается много и въ нашихъ актахъ, какъ и въ печатныхъ; но въдь ихъ совершенно удовдетворительно можно объяснить и административнымъ, тягловымь значеніемь волости. Къ тому же значеніе это не было только административнымъ и тягловымъ, - оно обхватывало разпообразныя сферы нравственныхъ потребностей обитателей деревень, связанныхъ въ волость, какъ это мы надъемся до-казать въ своемъ мъстъ. Поэтому не мудрено, что волость, и не составляя сама поземельной единицы, могла являться представительницей даже земельныхъ интересовъ своихъ составныхъ частей. "Тягался Андрейко староста залъсскій и вев крестьяне залъсскіе со старцомъ Касьяномъ. Такъ рекъ Андрейко: жалоба ми, господине, на того Касьяна, отнялъ, господине, у насъ тъ наволоки овеянниковскіе земли..." Этотъ отрывокъ приводитъ, между прочимъ, г. Соколовскій въ доказательство поземельнаго значенія волости. Но обратите вниманіе на то, что зал'всскіе крестьяне тягаются объ овсянниковскихъ земляхъ, т.-е., по нашему митнію, земляхъ Овсянниковской деревни, и доказательство теряеть свою силу. Волость называеть деревии и починки своими — дальнейшія доказательства г. Соколовскаго: конечно, она можетъ это дълать и не имън никакого поземельнаго значенія. Волость м'вняєть пустыя деревни, отдаеть ихъ желающимъ и т. п.—все это легко объясняется ея тягловымъ характеромь. Г. Соколовскій утверждаеть, что въ нераздъльномъ пользованіи волости-марки были какія-то земли, упоминая, впрочемъ, только лъса. Не можемъ съ этимъ согласиться. "Лъсные крестьяне, —говорить г. Остроумовъ, въ извъстной корреспоиденціи изъ Устюжскаго утвада Вологодской губ., на которую ссылается и г. Соколовскій, —разсуждають такъ: мъста для занятія много, слъдовательно, кому гдв-любо, тамъ тотъ и работай; а потому и не удивительно, что иной крестьянинъ заберется въ такія дебри лъсныя, куда ръдко проникаетъ духъ заберется въ такія дебри лѣсныя, куда рѣдко проникаетъ духъ человѣческій, и тамъ рубитъ новину или расчищаетъ сѣнокосъ, а другой старается найти мѣсто для занятія гдѣнибудь поближе къ жилью человѣческому. Землю считаютъ просто-на-просто Божіей", т.-е., конечно, землю пустую, дикую. Вотъ характеръ поземельныхъ отношеній, который еще сохранился на лѣсномъ сѣверѣ, упорно выдерживая напоръ всѣхъ противодъйствующихъ вліяній. Можно-ли тутъ предполагать какіе нибудь волостные лѣса да еще въ XVI—XVII въкахъ? О другихъ волостныхъ нераздъльныхъ угодьяхъ не говоримъ, такъ какъ г. Соколовскій не называетъ ихъ. Еслибы г. Соколовскій былъ уроженцемъ съвера и видълъ, какъ крестьянство пускаетъ свой скотъ, безъ всякаго присмотра, бродить гдв ему вздумается, причемъ козяинъ не только не видить, а часто и не слышить цёлое лвто ничего про своихъ лошадей, которые заходять свободно за 20-30 верстъ и болве, не возбуждая и отдаленной мысли о какихъ-нибудь междуволостныхъ претензілхъ, - еслибъ онъ свыкся со строемъ міровозартнія, порождающаго такія отношенія, то ему, конечно, не пришло бы и въ голову придавать такое значение волостной маркв. Въ доказательство недавняго существованія волостной общины г. Соколовскій приводить остатки ея, сохранившіяся на окраннахъ въ виді уральской казачьей общины и донской. Мы сами можемъ указать разнообразные факты этого рода. Въ "Юридическихъ Актахъ" есть кое-что, напримъръ-купчая 1577 года, по которой продается въ монастырь четверть луки въ Умбской волости (на Терскомъ берегу) "промежъ умбскими жильцами промежъ волощаны" — очевидно, владъніе волостное \*). Между пустозерами, ижемцами и устыцылемами, раскинутыми на сотняхъ верстъ по Печоръ, существовала какал-то организація, о которой свидътельствуеть полюбовная запись (конца XVII въка) "съ великими заставами", касающаяся Болванской губы съ ея ръчками и угодьями "чтобъ имъ о той губъ и о ръчкахъ и о тяглахъ другъ на друга ни въ чешъ челомъ не бить \*\*). Сюда же относятся организаціи разныхъ рыбныхъ и звъриныхъ промысловъ, которыми такъ богатъ съверъ, наприм. устынскихъ \*\*\*) и т. д. Всъми этими и подобными фактами, относящимися къ мъстностямъ, гдъ промыслы занимаютъ первое мъсто, можно пользоваться для уясненія особенностей народнаго творчества въ сферв общественных в формъ, можно ими, можетъ быть, и объяснять извъстныя стороны поземельной общины, но доказывать посредствомъ ихъ существование волостной поземельной общины-едва ли. Разныя условія, разныя сферы приложенія труда вызывають и разные типы его организаціи: это болье

<sup>\*) &</sup>quot;Юрид. Акты", № 88.

<sup>\*\*)</sup> Архань. Губерн. Въдомости 1838 г., № 21.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Сборнивъ матер. объ артеляхъ въ Россін".

чъмъ понятно, это—необходимо. Промысловое угодье не то, что пашня, эксплуатація воды не то, что эксплуатація земли,—разница въ способахъ эксплуатаціи ведеть за собой и разницу въ формахъ владънія.

Чтобы не подать повода къ недоразумвніямъ, формулируемъ нашъ взглядъ. Не отрицая существованія у русскихъ славянъ во времена оны большой поземельной еденицы въ родъ той, какую г. Соколовскій называетъ волостью, или германской родовой марки (такою единицей была вервь), мы думаемъ, что ее никогда не было на съверъ: разрушивпійся родъ едва ли могъ перенести ее искусственно, и во всякомъ случать факты не даютъ ясныхъ свидътельствъ въ пользу ея существованія. Но тъмъ не менте нъкоторыя стороны этой старой родовой поземельной единицы продолжали существовать въ съверной верви-волости, напоминая о ея старомъ поземельномъ характеръ.

Всъмъ изложеннымъ выше мы не хотимъ сказать, что между отдъльными селами, или деревнями, безусловно не было никакихъ поземельныхъ отношеній, - напротивъ, акты показывають, что у нихъ бывали общія земли, причемъ совершенно отчетливо можно объяснить и происхождение такихъ земель. Не будемъ утверждать, что въ томъ или другомъ частномъ случав не нашлось бы какихъ-нибудь земель въ общемъ владъніи волости. Жизнь-не теорія, и народное соціальное творчество прихотливо, какъ всякое другое. Только намъ кажется, что ни печатные акты, которыми пользовался г. Соколовскій и другіе изследователи, ни рукописные, находящиеся въ нашихъ рукахъ, не даютъ права заключать, что на съверъ существовала во времена, отъ которыхъ дошли до насъ письменныя свидетельства, большая поземельная единица. Можеть быть откроются новые факты, тогда-дъло другое. Теперь же съ тъмъ матеріаломъ, какой есть, нельзя представить себъ поземельнаго строя старой съверной Руси иначе, какъ въ такомъ видъ: посреди дикой вольной Божіей земли, государевой-de jure, ничьей-de facto, разсвяны маленькія самостоятельныя поземельныя клюточки, состоящія изъ двора или нъсколькихъ и притянутой трудовымъ захватомъ земли и разныхъ угодій.

Уже давно ученые догадывались, напримъръ-Лешковъ,

что суть поземельной организаціи старой Руси заключалась въ деревнъ \*); оно и немудрено, если имъть передъ глазами писцовыя и переписныя книги. Г. Соколовскому принадлежить честь отчетливой формулировки этой догадки. Но съ однъми писцовыми и переписными книгами не только нельзя было понять сущности деревенской организаціи, нельзя было даже доказать. что такая организація дествительно была и что деревня не есть механическій поземельный аггрегать: только предвзятая идея можеть придать ръшающее значеніе хотя бы доводамъ, сгруппированнымъ г. Соколовскимъ въ пользу существованія деревенской общины \*\*). Мы считаемъ себя очень счастливыми, что можемъ, при помощи нашего матеріала показать съ непреложной очевидностью, въ чемъ заключалась сущность поземельнаго деревенского устройства: не будучи общиннымъ въ строгомъ смыслъ слова, оно тъмъ менъе было полворно-участковымъ, представляя изъ себя

<sup>\*)</sup> Лешковъ: "Русскій народъ и государство".

<sup>••)</sup> Вотъ доводы г. Соколовскаго: 1) "Припущение" одной деревни къ другой, которое нерадко встрачается въ писновыхъ кингахъ. Доводъ совершенно неубъдительный. Какимъ образомъ припущение, т. е. присоединение куска оторваннаго отъ одной земельной единицы къ другой, или соединение двухъ такихъ единицъ - случай, указываемый г. Соколовскимъ по писцовымъ книгамъ могло что нибудь рашить относительно внутренней организаціи этихъ единицъ? "Припущеніе" писцами одной маленькой деревни ка другой, большей, импло значение только для обложения, и никакого другого, иначе пришлось бы приписать писцамъ силу творить новыя общины: соединение двухъ поземельныхъ общинъ въ одну (не для обложенія только, а реально) предполагаетъ процессъ полнаго органическаго ихъ пересозданія. 2) Только при деревенской сищинъ возможно было существованіе, кром'в полей, обрабатываемых в лично, еще и полей, обрабатываемыхъ сообща всеми жителями деревни, какъ вто встречается, напр., въ писцовой книге Динтровского увада. Почему только при общиве, совершенно не видно. При полномъ господствъ подворно-участковаго владънія это такъ же возможно, какъ и при общинномъ. Когда деревенская организація на съверъ уже почти совсъмъ разрушилась и водворилось подворно-участковое о вдадение, всегда были вопчихи, какъ читатель увидить ниже. 3) Самое же убъдительное доказательство, по мижей г. Соколовского, существования деревенской общины-вто отсутствие неравенства подворныхъ участковъ: разница между участками не бываеть больше чемъ вдвое и редко втрое. Къ удивленію, г. Соволовскій самъ разбиваеть силу своего довода: "да и какъ могло быть иначе при одинаковости потребностей и однообразіи средствъ ховийства?"-совершенно справедино замъчаетъ онъ. Вотъ и все.

своеобразную форму, изъ которой могла развиться позднъйшая община. Для разъясненія этой стороны мы обладаемъ драгоцъннымъ матеріаломъ, не допускающимъ никакихъ сомнъній, ни двумысленвыхъ толкованій: матеріалъ этотъ веревныя книги. Веревныя книги писались самими крестьянами съ цълью распредълить податныя тягости между собой. За единицу обложенія ими принималась не деревня, какъ въ писцовыхъ, а дворъ: поэтому мы имъемъ въ веревныхъ самое точное описаніе земли каждаго двора, причемъ цълыя деревни являются передъ. нами какъ на ладони, съ наглядностью, почти допускающею перенесеніе его на планъ.

Возьмемъ веревную 1612 года Паниловской волости, для которой у насъ есть кстати и выписка изъ писцовой почти того же времени. Волость эта расположена верстахъ двадцати отъ Холмогоръ вверхъ по Двинъ. Мы лично знаемъ эти мъста: они, видимо, мало измънили свой видъ со времени писцовыхъ и веревныхъ книгъ: тъ же маленькія деревеньки и съ тъми же названіями; нъкоторыя изъ нихъ разрослись и слились въ одну большую деревню, другія-почти тъхъ же самыхъ размъровъ и теперь, какъ во времена знаменитаго двинскаго писца Мирона Вельяминова. На пустынномъправомъ берегу Двины, на живописномъ мысу, връзавшемся въ ръку, окруженный дъсомъ стоитъ уединенный погостъ—церковь, покровительница мимо плывущихъ судовъ и плотовъ, которые, по веснъ, немилосердно кругитъ и бъетъ въ знаменитомъ Орлецкомъ водоротъ, и два-три церковническихъ двора; кругомъ дичь и безлюдье, точно это въ самомъ дълв погость какой-нибудь новгородской пятины. Ближайшая деревня въ двухъ верстахъ. На дъвомъ берегу Двины—другая; въ четырехъ верстахъ отъ этой другой—третья и т. д. Все точно такъ, какъ и въ писцовой. Въ 1623—24 году, къ которому относится писцовая, въ Паниловской волости было, кромъ погоста, семь деревень съ 22 крестьянскими дворами \*). Распредъленіе дворовъ по деревнямъ движется между 1 и 5, пахатной земли-середней, худой и съ перелогомъ-между 12 четвертей 3 четвериковъ и 63 четвертей въ трехъ поляхъ, съна—между 5 и 25 копнами, вытей—между  $^{5}/_{16}$  и  $1^{1}/_{32}$ . Въ

<sup>\*)</sup> Теперь въ такъ же деревнякъ 60 дворовъ.

распредвленіи земли между деревнями нельзя усмотръть никакой правильности, никакого соотвътствія ни съ числомъ дворовъ, ни съ числомъ людей въ нихъ °). Да такого соотвътствія нечего и искать, какъ читатель увидитъ виже.

Веревныя, какъ мы уже сказали, пишуть землю по дворамъ, только по дворамъ подводять и итоги, выражая землю каждаго домохозяина въ вервяхъ и веревныхъ саженяхъ (вервь—64 веревныхъ сажени, веревная сажень—около 250 кв. саженъ. Подробно объ этомъ—ниже). Но если подвести итоги по деревнямъ, то замътимъ то же отсутствіе всякаго соотвътствія, о которомъ только что сказано. Одна деревня въ два двора имъетъ 2 верви 17 саж. (веревныхъ), другая въ 4 двора имъетъ 16 вервей 2 саж, и т. д. Теперь разсмотримъ, чъмъ представляется деревня по веревнымъ книгамъ.

Беремъ дворъ любого домохозянна и читаемъ описание его земля. Прежде всего васъ поражаетъ масса отдъльныхъ кусковъ, составляющихъ владъне одного домохозянна. Вы насчитываете двадцать-тридцать кусковъ, часто очень мині этюрныхъ: одна, двъ сажени, встръчается и меньше сажени.

въ какомъ видъ представляется Паниловская волость по писцовой 1623 года:

| Деревни.                         | Дворовъ. | Людей. | (въ 3  | Перелогу,<br>льдомъ со-<br>драло, пес-<br>комъ васы-<br>пало, водой<br>смыло. | Съна<br>копенъ | Вытей<br>въжи-<br>вущ. | Вытей<br>впустъ | Итого ва<br>вворъ вытей<br>въ живу-<br>цемъ. |
|----------------------------------|----------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 1. Верхняя Товра.                | 3        | 9      | 25     | 221/2                                                                         | 12             | 13/24                  | 11/32           | 14/96                                        |
| 2. Средняя Товра                 | 4        | 6      | 333/8  | 21                                                                            | 20             | 23/32                  | 9/32            | 17/96                                        |
| 3. Новинская                     | 1        | 2      | 93/8   | 6                                                                             | 5              | 7/89                   | 5/16            | 21/96                                        |
| 4. Вороновская (безъ<br>полутр.) | 2        | 6      | 101/4  | 191/2                                                                         | 20             | 23/96                  | 9/32            | 11/96                                        |
| 5. Деревенька                    | 3        | 4      | 141/2  | 27                                                                            | 10             | 5/16                   | 13/24           | 10/96                                        |
| 6. Городишвая                    | 4        | 6      | 253/4  | 251/9                                                                         | 20             | 7/19                   | 9/32            | 14/96                                        |
| 7. Власьевская .                 | 5        | 12     | 461/2  | 221/9                                                                         | 25             | 11/39                  | 11/32           | 20/96                                        |
| Итого.                           | 22       | 45     | 1403/4 | 144                                                                           | 112            | 331/45                 | 237/96          | _                                            |
| Среднев                          | 3,1      | 6,4    | 20     | 20,8                                                                          | 16             | 0,5                    | 0,3             | -                                            |

и всякій такой влочокъ носить особое названіе: подъоконнее полие, баннее полие, полоска от ельника, пожня каменка, мужокъ за копанцемъ, юрняя новинка и т. д. и т. д. — тявутся вереницей, на первый взглядъ безсмысленной и потому утомительной. Но, вчитываясь, вы начинаете замѣчать извѣстный порядокъ: сначала перечисляются земли пахатныя, затѣмъ пожни и, наконецъ, новины. Всматриваясь далѣе, вы замѣчаете, что кусочки пахатной земли тоже группируются въ извѣстномъ порядкѣ: можно замѣтить двѣ или три «перемѣны» (веревныя иногда употребляютъ это слово, но не всегда), т.-е. теперешнія смѣны, въ соотвѣтствіи съ двухъ-или трехпольною системой хозяйства. Суммы кусковъ, составляющихъ «перемѣны», приблизительно равны и самые куски, какъ и съвдуетъ ожидать, лежатъ въ одномъ мѣстѣ.

Переходя къ перечисленію земли другого двора той же деревни, вы замъчаете то же самое число кусковъ, тъ же ихъ названія и ту же послъдовательность въ расположеніи; то же самое для третьяго и для всъхъ дворовъ деревни.

Такимъ образомъ мы убѣждаемся, что деревня была одно поземельное цѣлое. Пашня ея была разбита на смѣны, а смѣны на поля, или коны, причемъ каждый дворъ деревни имѣлъ участокъ непремѣню въ каждомъ кону каждой смѣны. Точно также каждый дворъ имѣлъ участокъ въ каждой пожнѣ, въ каждомъ переложкѣ, въ каждой закраинѣ (края полей, оставляемые подъ траву). Даже разныя запольныя польца, росчисти, новины, не входившіе въ сѣвооборотъ, обыкновенно находились въ такомъ совмѣстномъ владѣціи всѣхъ дворовъ деревни. Однимъ словомъ, этою стороной своей организаціи деревня представляла собою ярко выраженный прототипъ современной общины съ общими смѣнами и обязательнымъ сѣвооборотомъ.

Теперь другая сторона: какъ относилась земля одного хозяина къ землъ другаго по количеству?

Тутъ мы видимъ два отношенія: или количество земли одного двора было равно количеству земли другаго, причемъ равенство выражалось, естественио, равенствомъ всъхъ кусковъ, изъ которыхъ слагалось владъніе каждаго, или количество земли одного двора стояло къ количеству земли другаго двора въ какомъ-нибудь кратномъ отношеніи, причемъ

это кратное отношеніе тоже повторялось, конечно, для каждаго куска \*) (чаще встръчающееся отношеніе 2:1, но попадаются и другія отношенія, а позже, при увеличеніи числа дворовь, и довольно сложныя, для раскрытія которыхъ требуются нъкоторыя усилія).

Чтобы сдълать для читителя болъе нагляднымъ все сказанное выше, приведу двъ выдержки изъ веревной, представленныя для удобства въ видъ таблицы. Беру деревни лишь съ двумя дворами:

| Дер. Н                                | овинки.                                      |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
| Дворъ Прокопій Филимоновъ:            | Дворъ Насонъ Шипицынъ:                       |  |  |  |  |
| Горней земли въ дворней               | Горней земли въ дворней                      |  |  |  |  |
| перемянь двухъ полосъ 18 саж.         | перемент двухъ полосъ 18 саж.                |  |  |  |  |
| Середней перемяны трехъ               | Средней перемяны трехъ                       |  |  |  |  |
| полосовъ 14                           | лоскутовъ                                    |  |  |  |  |
| Заполней перемъны трехъ               | Въ запольней перемънъ                        |  |  |  |  |
| 4оскутовъ 11                          | двухъ лоскутовъ 11 "                         |  |  |  |  |
| Той же перемины за ручь.              | Заручьемъ новинки 3 "                        |  |  |  |  |
| сиъ же переложку подлъшаго. 1, "      | За ручьемъ подлашаго пе-                     |  |  |  |  |
| По нижную сторону ручья               | реложку                                      |  |  |  |  |
| пожни                                 | Поженки по нижнюю сто-                       |  |  |  |  |
| Верхней поженки и съ не-              | рону ручья                                   |  |  |  |  |
| реложкомъ 10 . "                      | Верхней поженки и съ пе-                     |  |  |  |  |
| Луговаго парку подъ се-               | реложномъ                                    |  |  |  |  |
| реднимъ полемъ двухъ поло-            | Луговаго парку подъ серед-                   |  |  |  |  |
| сокъ                                  | нимъ полемъ двухъ полосовъ $\frac{71}{2}$ с. |  |  |  |  |
| Переложку инжинго,что отъ             | Нижниго переложку что отъ                    |  |  |  |  |
| Товерской земли                       | Товерской земли33/4n                         |  |  |  |  |
| У Гремячего новинки 1 "               | У Гремячего ручья новинки                    |  |  |  |  |
| Всей той горней и луговой вемли у     | Всей той горней и луговой земли              |  |  |  |  |
| Прокопья 1 вервь 81/2 саж. въ окладъ. | у Насона въ тяглъ 1 вервь 81/4 саж. ").      |  |  |  |  |

 ) Воть количество земли по упомянутой веревной, пряходящееси на каждый дворъ деревни;

| Деревни.                   | Дворы | Количество<br>земли.                                      | Деревни. | Дворы | Количество<br>земли.                  | Деровни. | Дворы          | Количе<br>земл |                                                              |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Вер.Товр <b>а</b>          | 2     | 2 верви 17 с.<br>4 " 331/ <sub>2</sub> с.<br>5 с. (бобыль | , ,      | 3     | 4 верви 22 с<br>3 " 61 "<br>3 " 46 "  | ,        | 1 2 3          | 1 ,            | 44 c.<br>38 ,<br>36 ,                                        |
| Ниж. Тов<br>Оста           | 1     |                                                           | , ,      | 5     | 201/2 с. (боб.<br>3 верви 4 с         | "        | 4 5            | "              | 33 ,                                                         |
| Новинки.<br>"<br>Власьевск | 2     | 1 вервь 81/2 с<br>1 " 81/2 "<br>4 верви 3 "               |          |       | 1 "24<br>55 с. (бобыль<br>16 "(бобылы |          | 1-<br>2-<br>3- | 2 "            | $\frac{16 \text{ c}}{3^{1/2}}$ , $\frac{3^{1/2}}{3^{1/2}}$ , |

въ версвныхъ каждый кусокъ земли опредъляется двумя цифрами: одна цифра обозначаетъ его дъйствительную величину, другая — ту, въ которой онъ облагается, напр, пишется такъ; .... верхней поженки и съ переложкомъ свервили

Пашня этой деревив ділятся на три переміны, а въ каждой переміні у каждаго двора по ніскольку полось: очевидно, что эти полосы находятся въ особыхъ поляхъ, хоти эти поля, противъ обывновенія, в не названы. Луговой земли, какъ видно, очень мало; вообще, эта вси волость ивъ нуждающихси въ стнокосахъ: за пожин идутъ разные переложки--запущенная пахатная земля.

Вся эта деревня двлится на двв равныя части,—следовательно, каждый дворъ владветъ полу-деревней.

Вотъ примъръ болъе сложнаго отношенія.

|                             | Лep.        | Tospa.                              |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Дворъ Онтонъ Калинипъ:      | , , 1       | Дворъ Михайло Матвъевъ.             |
| Горней вемли въ дворнемъ    |             | Горней вемли въ дворней             |
| полъ полцо къ гумну концомъ |             | перемънъ полоса гуменная            |
| съ капустанкомъ             | <u>3</u> c. | подяв улицу съ квпустникомъ 61/2 с. |
| Другое полосы нижней        | 131/4 c.    | Противъ дворией полосы . 27 "       |
| За ручьемъ полцо            | 11/2        | За ручьемъ полце и съ пож-          |
| За ручьемъ середняго поля   | 11,         | нею 121/2 д                         |
| окоп варуч отвинимично      |             | Другой полосы подлв пус-            |
| ска                         | 31/4"       | тоши                                |
| Луговой земли въ острову    | ~           | Нижняго полца 61/1 "                |
| съ головы переложекъ        | d ,         | Луговой вемии въ острову            |
| Въ сторону напротивъ двор-  |             | съ головы переложекъ 2 "            |
| ней полосы                  | 61/2 "      | Противъ дворней полосы . 13 "       |
| Другой полосы               | 71/2 7      | Другой полосы противъ               |
| Промойнаго полца            | 3 "         | дворней                             |
| Мочищной полоски            | 2 ,         | Въ острову запутищное пол-          |
| Великой пожни в ь острову   | 211/47      | цо 51/2 "                           |
| Путищной полоски            | 3 "         | Друган полоска подлъ мо-            |
| Закруголичной полоски       | 28/4 "      | чище 31/ <sub>2 и</sub>             |
| Въ острову подшипичныхъ     |             | Въ острову Великупи пожни 411/2 "   |
| двукъ полосъ                | 81/2,       | Путишной полосы 6 "                 |
| Конецостровскіе полоски .   | 51/4,       | Кругличной полоски подла            |
| Осиновки пожни              | 181/4,      | путище 51/2 "                       |
| Кулиги пожни                | 101/20      | По верхнюю сторону Ни-              |
| Орамой земли въ наволокъ    |             | кольской вемли двухъ полосъ 19 "    |
| нижниго поля                | 61/4 "      | Конецостровскіе полоски 101/2 п     |
| Подъелней полоски           | 81/2 ,      | )                                   |
| Семаконщины полце отъ       |             |                                     |
| Губиныхъ поля               | 21/2 "      | Вырвано.                            |
| Въ великой огородъ неж-     |             |                                     |
| няго пару двухъ лоскутовъ.  | $13^{1/2}$  | ,                                   |
| Верхняго поли и съ за-      |             | •                                   |
| краиною                     | 121/2 ,     | Вержней полосы съ вакрани. 20       |
| Изъ всей той горней и луг   |             |                                     |
| мли у Онтоно, въ тиглъ по   | окладу 2    |                                     |
| верви 17 саженъ.            |             | ль по окладу.                       |
|                             |             |                                     |

<sup>10</sup> саженъ, а обложили въ пол—9 саженъ", значить 1½ саж. вычтено "на уметъ". Въ таблице вы писали первую циеру — пперу действительной величины.

Здѣсь, сколько можно понять изъ сопоставленія расположенія полей данной деревни съ полями остальныхъ деревень той же волости, тоже три перемѣны, хотя онѣ и не называются перемѣнами: дворная, средняя и островная. Остальная пашня состояда изъ разбросанныхъ кусковъ. Деревня здѣсь дѣлится на двѣ неравныхъ части: одинъ крестьянинъ владѣетъ третью, другой двумя третями деревни.

Такимъ образомъ веревныя показываютъ, во-первыхъ, что каждый дворъ деревни имъдъ участокъ въ каждой смънъ и въ каждомъ полъ, также во всъхъ остальныхъ угодьяхъ, тянущихъ къ деревнъ; во-вторыхъ, что участки отдъльныхъ дворовъ были или равны (ръже), или (чаще) стояли другъ къ другу въ кратныхъ отношеніяхъ. Выводы очень важные. Они совершенно лишаютъ почвы всякія разсужденія о подворно-участковомъ владъніи, будто бы господствовавшемъ на съверъ; но въ то же время они еще не ръшаютъ вполнъ зопроса о томъ, какого же собственно характера было это владъніе. Всякія заключенія въ томъ смыслъ, что это было общинное владъніе извъстнаго намъ современнаго типа, были бы преждевременны и ошибочны.

"Село земли, дворъ и дворище, орамые земли того села и пожни и т. д."—вотъ обыкновенная формула новгородскихъ актовъ, изъ которыхъ можно заключить, что "село" если не всегда, то по крайней мъръ часто заключало въ себъ лишь одинъ дворъ. Деревни писцовыхъ книгъ неръдко состоятъ изъ одного двора, слъдовательно изъ одной семьи. Наприм., въ Городенскомъ погостъ Важской пятины изъ 140 пашенныхъ деревень, исключая нъсколько деревень рыболовныхъ, не имъющихъ пашни, 66% съ однимъ дворомъ, 26% съ двумя дворами, всего съ однимъ и двумя дворами 92%; среднимъ числомъ приходится на деревню этого погоста 1,5 двора ").

<sup>\*)</sup> Взяли мы втотъ погостъ потому, что его бралъ Лешковъ ("Русскій народъ и государство", стр. 231 и др.). Это мъсто у Лешкова можетъ служить образчикомъ того, какъ добросовъетный и знающій ученый можетъ, изъ-за слъпаго увлеченія предвзятой идеей, извращать даже циоровые, математическіе, т.-е., повидимому, уже совершенно обезпеченные отъ извращенія сакты. Онъ говоритъ, что "въ дерезняхъ втого погоста дворовъ насчитывалось отъ 1 до 17". Всикій, кто прочтетъ вто мъсто и другія мъста, касающіяся того же предмета, необходимо придотъ къ заключенію, что старивная свверная деревня представляна собою населеное мъсто, среднимъ числомъ дворами съ десятью

Что это не была семья и дворъ въ поздивищемъ смыслв, а семья и дворъ, соотвътствующие сербской задругь, насчетъ этого акты сохранили самыя точныя указанія. Обратимся за доказательствами къ печатнымъ источникамъ, которые передъ глазами у всъхъ. "Се язъ Назарья Ованасьевъ сына да язъ Есипъ, да язъ Григорій, да язъ Валфромей Филипповы дъти, да язъ Елизаръ Өедоровъ сывъ, да язъ Василій, да язъ Павелъ, да язъ Иванъ Онкудиновы дъти, да язъ Омосъ да язъ Онтонъ да язъ Иванъ Стефановы дъти, да язъ Ларіонъ Стефановъ сынъ раздълили есмя животы отцовъ своихъ, кони и коровы и овцы. хлъбъ и денги... и земля въ карзинъ курьи. Вси земли есмя раздълили по третямъ, дворы и дворища: дворъ Назарьи да Есипу съ братьею съ нижняго конца, Елизарью дворъ да Онкудиновымъ дътямъ середній, а Омосу дворъ съ братьею да съ Ларіономъ верхній и т. д. \*). Передъ нами чистый типъ настоящей задруги. Двънадцать человъкъ родственниковъ, -- въроятно, дядей съ племянниками и дво ородныхъ братьевъ, конечно, однихъ только взрослыхъ полноправныхъ работниковъ, такъ какъ не упоминаются ни ихъ отцы, ни дъти, которыхъ не могло не быть хоть у нъкоторыхъ изъ нихъ, -- сообща ведутъ обширное хозяйство, а какъ оно было обширно и разнобразно, видно изъ дальнъйшихъ словъ акта, которыя не приводимъ. До раздъла они составляли одну хозяйственную единицу-одинъ дворъ, хотя жили, какъ видимъ изъ акта, въ трехъ домахъ, которые только послъ раздъла явились въ роли настоящихъ дворовъ: сербская задруга при большомъ количествъ членовъ также размъщается въ разныхъ домахъ. Здъсь кстати будетъ вспомнить то обстоятельство, записанное въ лътописяхъ, что въ Новгородъ возникло волненіе изъ за намъренія татаръ переписывать жителей по домамъ, а не по дворамъ. По всей въ-

или около того. А между тъмъ такое представление будетъ грубымъ заблуждениемъ. Въ Городенскомъ погостъ есть дъйствительно нъсколько поселений съ относительно большимъ количествоить дворовъ – максимумъ 16 двор., но это не нашенныя деревни, а рыболовнын поселени. Въ другоиъ мъстъ Лешковъ говоритъ, что русский народъ искони и всегда селилен не отдъльными дворами, а деревними и сслами. Между тъмъ онъ самъ производилъ вичисление надъ Городенскимъ погостомъ, гдъ 66% пашенныхъ деревень состоятъ изъ одного двора. Факты удивительнато ослъщения.

<sup>\*) &</sup>quot;Юридическ. Акты", № 23.

роятности, слово печище, употребляемое въ двинскихъ актахъ, обозначаетъ именно такого рода родственное сожительство. Это слово сохранилось до сихъ поръ, но утратило свой первоначальный смыслъ, такъ какъ исчезъ и самый обычай жить задругами: теперь "печище" въ Архангельской губерни чаще всего обозначаетъ деревню въ нашемъ смыслъ слова, т.-е. въ смыслъ совокупности угодій, тянущихъ къ населенному мъсту, иногда нъсколькихъ деревень, имъющихъ общее землевладъніе. Печищное землевладъніе, которое обнаруживается актами новгородскаго періода, видно еще по памятникамъ XVI въка, начало на съверъ довольно рано разлагаться: по актамъ XVII и XVIII въковъ видно уже преобладаніе малыхъ семей современнаго типа.

Пока деревня равна двору, что бы ни представлялъ собою этотъ дворъ, все-таки не можетъ быть ръчи ни о какой сложной поземельной деревенской организаціи. Такая возможность наступаетъ только съ момента раздробленія первоначальнаго двора, т.е. большой семьи, печица. Мы не считаемъ дробленіе двора единственнымъ процессомъ, которымъ шло дифференцированіе того первоначальнаго безраздъльнаго цълаго, какое представляла собою деревня. Но тъмъ не менъе это былъ основной процессъ, по типу котораго совершались всъ другіе процессы, и потому необходимо познакомиться сънимъ.

Передъ нами "дъльное письмо" (раздъльный актъ) 1640 г. Шесть братьевъ дълятся «промежь собою полюбовно хлъбомъ и солью и слободою и долгомъ и деньгами и платьемъ и кузнью серебрявымъ и мъднымъ и деревяннымъ судовымъ и всякимъ житейскимъ запасомъ и скотомъ конями и коровами и мелкимъ всякимъ скотомъ всъмъ безъ вывъта, и деревнею тяглыми и оброчными землями и дворами и всъми хоромы и подворными землями и всъмъ безъ остатка». Сначала дълятся дворы и деорища, «хоромы», т. е. избы, хлъвы, клъти, амбары, бани и т. д. Затъмъ переходятъ къ землъ. «Въ дворовомъ полъ Шумилу досталась полоса съ верхняго края, отъ Шумила досталась Третьяку полоса, отъ Третьяка досталась Завьялу полоса, отъ Завъяла досталась Шестому полоса, отъ Шестаго досталась Луки полоса. Въ пожевномъ поло да и въ закраинки что зв тъмъ полемъ Шумилу досталась полоса съ верхняго края, отъ Щумила досталась Третьяку полоса, отъ Третьяка досталась Максиму полоса, отъ Максима досталась Завьялу полоса, отъ Завьяла досталась Шестому полоса, отъ Шестаго досталась Луки полоса.... Въ малома поженнома полив Шумилу досталась полоса съ верхняго края, отъ Шумила досталась Третьяку полоса и т. д. Въ прилукома поль да и съ закрашкою отъ профажей дороги и въ лъсу Шумилу досталась полоса съ верхняго края» и т. д. и т. д.

Итакъ, при раздробленія печища, каждый участникъ дълежа имълъ право на участіе въ каждомъ изъ сортовъ угодій, къ нему принадлежавшихъ, на свой «повытокъ» въ каждомъ полъ каждой смъны. Исключеніе представляль тотъ случай, когда можно было комучнибудь изъ участниковъ дълежа дать на его пай другую деревню или участокъ въ ней, пріобрътаемые чаще всего куплей \*). Иногда участники дълежа уступали другъ другу свои повытки или даже мънялись ими, соединяя такимъ образомъ куски разныхъ полей въ одно. Но такіе отдъльные случаи были ръдки и не мъняли общаго характера этихъ дълежей, стремящихся всегда и прежде всего къ полнъйшему уравненію долей всъхъ соучастниковъ.

Разложеніе печища есть первый моментъ возникновевія той деревенской поземельной организаціи, которую представляють намъ веревныя. ІІ право на участіе въ каждомъ изъполей и прочихъ деревенскихъ угодій, и равенство долей—все объясняются и тъ кратныя отношенія долей, которыя мы встръчаемъ (родственники разныхъ линій). Мы не хотимъ сказать, что каждая деревня была соединеніемъ такихъ родственниковъ; но это была основная схема, въ которую укладывались всякія отношенія.

(п) Несмотря на то, что при дѣлежѣ земли, какъ видно и изъ словъ вышеприведенной дѣльной, участокъ каждаго опредѣлялся реально: полоса тамъ то, полцо такое-то,—доля каждаго не теряла своего первоначальнаго идеальнаго характера, характера права на такую-то часть цѣлаго. Дѣлежъ не разбивалъ цѣлаго безповоротно. Каждый соучастникъ дѣлежа могъ найти, что реальный участокъ, доставшійся ему, не

<sup>°)</sup> Дъльная 1633 г.

соотвътствуетъ его праву, его идеальной доль, и могъ требовать передъла, уравниванія. Это ясно видно изъ особыхъ условій, которыя чаще стали встрічаться въ дільныхъ второй половины XVII въка. Соучастники дълежа договаривались впередъ «лишними землями другъ друга не уравнивать, не передъливаться и не переровниваться, новаго дълу другъ на другъ не спрашивать ни имъ самимъ, ни дътямъ ихъ \*). Или, напримъръ, братья при дълежъ договариваются, что они должны вознаградить другь друга, если ихъ дядя «станетъ землею ровняться и гдъ которого поля уровняетъ и возьметь себъ \*\*). Или, наконецъ, такое условіе: «А буде который изъ насъ здумаетъ землю ровнять и намъ другъ другу земля подъ ровность дать опрочь тъхъ, которыми не ровнятся описано» (выше написано, что "Борисовскаго огородца да гуменнаго поля не передъливать никогда, ни ровняться ими \*\*\*). Обычай передъла быль такъ распространенъ, что надо было особо выговаривать отъ непривлеченія къ перелъду даже вновь расчищаемыя послъ дълежа земли, Если въ родственную схему вложить посторонніе элементы, которые постоянно въ нее входили, какъ мы сейчасъ увидимъ, то получается въ этомъ обычат протогипъ нашего общиннаго передъла.

Печище почти никогда не дълилось, что называется, дотла: всегда оставалась какая-нибудь собственность не дъленная, иногда изъ движимаго имущества, напримъръ ладьи, пивные котлы, промысловыя орудія. Но чаще оставалась въ общемъ владъніи разная недвижимость—гумна, овины, особенно рыбныя тони и земельныя угодья, чаще всего пожни. Такимъ образомъ клалось основаніе одному изъ самыхъ распространенныхъ видовъ складства,—складства, о которомъ мы и поведемъ ръчь, какъ объ явленіи въ высшей степени важномъ для повиманія деревни.

Въ предыдущей части этого очерка нами не разъ было говорено, что родовая схема деревни была пропитана посторонними элементами. Входили они въ нее разнообразными путями, замъщая союзъ кровнаго родства союзомъ договор-

168

1664

166

<sup>\*)</sup> Дъльная 1689 г.

<sup>\*\*)</sup> Дъльная 1664 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Дъльная 1663 г.

наго характера, союзомъ складства, складничества. У насъ есть одинъ любопытный документь начала XVII въка (1602 г.). изъ котораго видно, что складство проникало даже въ семейный союзъ, порождая такимъ образомъ интересный образчикъ договорной, искусственной семьи. Одинъ крестьянинъ продаеть другому половину своей деревни (въ крестьянскихъ актахъ слово деревня употребляется и для обозначенія части, т.-е. участка каждаго деревенскаго совладъльца, отсюда и выраженія въ родь: "моя деревня въ деревнь такойто"). При продаже они заключають договорь складства на десять льть, чтобы въ течение этихъ десяти льть имъ составлять одну семью, "пить и всть вмысты и платье и обувь держать въ тъ срочные лъта изъ вопчего живота, и та намъ своя перевия въ тв же срочные лета пахать, свять и орать вмъстъ же за-едино и въ промыслы ходить и посылать изъ вопчаго живота". Договориваются подробно насчеть уплаты долговъ, которые сдълалъ каждый до склада, перечисляютъ "животы", скотъ и хлюбъ, которые вноситъ каждый въ общее имущество, "А впредь буде по срочныхъ лътехъ не похотимъ жить вмфстф и намъ та своя вончая деревня и что у насъ будетъ скота до срочнаго лъта раздълить по подовинамъ на двое и весь свой животъ и всякой житейской запасъ и домъ и слободу раздълить межь собою пополамъ же". Черезъ 16 лътъ складники эти дълились точно такъ же, какъ дълились всегда родные братья: пополамъ дворища и хоромы, попаламъ всъ участки каждаго поля и каждаго угодья, пополамъ всъ животы и весь житейскій запасъ. Понадобилось также и условіе не требовать больше другь у друга передъла земли. Однимъ словомъ, эта дъльная ни формой своей, ни содержавіемъ-ничемъ не отличается отъ обыкновенныхъ дъльныхъ между кровными родными. Обычай такихъ складныхъ, искусственныхъ семей существуетъ и теперь на съверъ, хотя, конечно, по самому характеру своему онъ не можетъ быть очень распространеннымъ, какъ не быль, въроятно, распространень и встарину.

За то складство иного типа, — складство, вводящее посторонніе элементы не въ семью, а въ кровную, родовую клъточку деревни, — было развито въ высшей степени.

Однимъ изъ очень распространенныхъ путей, какимъ по-

сторонніе элементы входили въ родовую кліточку деревни, были брачные союзы: семья, въ которой не было сыновей, чтобы наслідовать ея деревенскій жеребій, а оставалась дочь, обыкновенно принимала во дворъ зятя-пріемыша, который и вступаль въ полеыя права деревенскаго совладільца. Но этоть случай не представляеть интереса, такъ какъ зятьпріемышъ является со всіми аттрибутами кровнаго родственника. Интересніте другіе случаи.

Во введеніи къ настоящей работь мы уже говорили, что двинское крестьянство сложилось въ значительной степени изъ своеземцевъ. Черные люди Двинской земли называли свою землю "вотчиной великаго князя", но это не мъщало имъ распоряжаться ею, какъ полной своею собственностью,— разумъется, только воздъланною землей: ограниченіе этого права могло исходить лишь отъ кровнаго или некровнаго деревенскаго союза. Отсюда—купчія, закладныя, данныя на землю, которыя встръчаются въ безчисленномъ множествъ между старинными актами и свидътельствуютъ о томъ, что разнообразное отчужденіе земли было очень распространено на съверъ, а слъдовательно было распространено и вступленіе чужихъ людей въ деревенскую единицу.

Каждый получившій по дълу свой участокъ имущества могъ свободно его продать, заложить, дать въ приданное, отдать въ церковь или монастырь (подразумъвается согласіе совладъльцевъ, которые имъли право перекупа и выкупа). Могъ онъ такимъ образомъ распорядиться иди со всъмъ своимъ участкомъ, или съ какою-нибудь его долей, или, наконецъ, даже съ лоскутомъ, оторваннымъ отъ деревенскаго участка, который онъ могъ, при согласіи совладъльцевъ, "припустить" къ другой деревив. Впрочемъ, этотъ последній способъ распоряженія землей начинаеть распространяться лишь въ XVIII столътіи, когда, при размноженіи населенія. деревни стали сближаться: это же и было основною причиной той страшной путаницы поземельныхъ отношеній, которая наступила въ XVIII стольтіи и образовала настоящій гордіевъ узель, разрубленный правительствомъ съ большою ръшительностью. Но объ этомъ въ своемъ мъстъ. Для характеристики поземельнаго деревенскаго устройства важны пока лишь первые, долевые, виды отчужденія.

Каждый могъ продать любую долю своего деревенскаго участка. Вотъ, напримъръ, женщина-наслъдница своего отца-продаеть \*) "двв доли двора своего и дворища со всвми хоромы и двъ доли деревни своей орамыхъ земель и пожень и по тое своей деревни двъ доли угодій, чъмъ я сама владъла, а треть того двора и дворища и треть тое деревни орамыхъ земель и пожень и по тое деревни треть угодій не продала..." Такимъ образомъ являлось складническое владъніе не только однимъ деревенскимъ участкомъ, но и дворомъ съ хоромами. Но гораздо чаще отчуждался цълый участокъ съ дворомъ и со всъмъ, что къ нему потягло. Все способствовало тому, чтобы сдълать такого рода сдълки, переводящія земли изъ рукъ въ руки, самымъ обыденнымъ явленіемъ: и страшвыя государственныя тяготы, лежавшія на землъ, и промышленныя наклонности населенія, также, конечно, то, что было много крестьянъ, сидящихъ на чужой землъ-монастырской и церковной-и естественно стремящихся пріобрасть собственный участокъ.

Владвя реально своею долей, каждый членъ разложившагося печища не переставалъ быть идеальнымъ представителемъ извъстной доли когда-то общаго цълаго, Отчуждая, онъ отчуждалъ не только свою землю, -- землю, находящуюся въ его владвніи, --но и свое право на эту идеальную долю. Онъ могъ продать или заложить свой деревенскій участокъ даже до двлежа: наприм., продается "деревенскій участокъ треть, что достанется по дълу", или "деревенскій жеребій, что достанется по двлу" \*\*). Но и при продажв выдъленнаго деревенскаго участка все-таки продается не такая-то опредъленная земля находящаяся въ такихъ-то межахъ, какъ это опредвлялось для отдельныхъ лоскутовъ и позже вошло въ общій обычай, а лишь идеальная доля или доди. Напримъръ, двое братьевъ продаютъ "деревеньку свою въ Моржегорской волости въ Алексвевской деревни въ половинъ шестую доль да тое же деревни въ другой половинъ Максимовской восьмую доль и съ дворомъ и съ подворной землей" и т. д. \*\*\*). Выбрали мы этоть примъръ, чтобы на-

<sup>\*)</sup> Купчая 1655 г.

<sup>\*\*)</sup> Двъ купчія 1699 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Купчан 1615 г.

глядно показать читателю, какія сложныя отношенія возпикали въ деревенской единицъ путемъ этихъ долевыхъ дълежей и отчужденій.

Такимъ образомъ изъ кровнаго деревенскаго союза, возникшаго на развалинахъ печища, очень энергично, сполько можно судить по количеству сохранившихся актовъ, отчужденія земель, извлекались его кровные элементы и замінцались посторонними. Къ тому же и родные мало-по-малу теряли сознаніе своей кровной связи. Союзъ родственниковъ заміншался союзомъ складииковъ, сосідей, спбровъ, сохраняя подъ собой всецілю старую кровную схему.

Изъ всего изложеннаго выше, кажется, ясно, въ чемъ заключалась суть поземельной организаціи старой сфверной деревни. Это не было общинное владение, такъ какъ величина участка каждаго деревенскаго совладыльна опредыдяется наследованіемъ, покупкой и т. п. основаніями, не имвющими ничего общаго съ тъми основаніями, которыми теперь опредвляется право общинника на его долю. Но это не было и подворно-участковое владеніе, такъ какъ каждый деревенскій совладілець являлся представителемь идеальной доли цълаго, деревни, всего, что къ той деревни изстарь потягло". Каждый сосёдъ, складчикъ, слберъ въ смысле поземельнаго владвнія есть только дробь деревенской единицы и ужь, конечно, еще гораздо дальше отстойть отъ современнаго крестьянина-собственника, чтмъ отъ крестьянина-общинвика. Сознаемся, что съ нашей стороны нокоторая смодость составлять гипотезы въ такомь важномъ и темномъ вопросъ, но мы все-таки выскажемъ наши предположения въ надеждъ, что, можетъ-быть, намъ удастся вызвать со стороны каногонибудь компетентнаго лица основательное уяснение этого предмета. Намъ сдается, можно отыскать подкропленія нашему предположению въ писцовыхъ и переписныхъ книгахъ, что описанная нами долевая деревенская поземельная организація была общимъ типомъ старой русской поземельной организаціи (по крайней мірь для Новгородскаго райова), выросшимъ на развалинахъ той послъдней стадіи родоваго быта, которая называется у юго-западныхъ славянъ задругой, а на съверъ-печищемъ. Долевая деревенская организація можеть быть сочтена за материнскую форму, которая заключаеть въ себъ въ зародышъ всъ существенныя черты обрихр развившихся изр неи формр поземетриясо втитрнія, какъ общинной, такъ и подворно-участковой. Отъ постороннихъ вліяній зависьло, которыя стороны будуть подхвачены жизненнымъ процессомъ, получатъ питаніе и рость, которыя замруть. Существеннъйшимъ изъ такихъ вліяній было то, въ какомъ отношени останется крестьянинъ къ своей земль. Если онъ сохранить на нее право собственности (не устаемъ повторять, что подъ землей вездв подразумввается воздъланная земля, земля со вложеннымъ въ нее трудомъ) болъе или менъе отдаленное, то неизбъжное послъдствіе-разрушеніе деревенской организаціи и возникновеніе участковаго владенія, начало котораго мы и видимъ на съверъ въ XVIII въкъ. Если право собственности на землю будеть отдёлено отъ земледёльческаго класса и перейдеть къ государству или къ другому классу, какъ было въ центръ, - тъ стороны, подъ давленіемъ которыхъ развивалось индивидуальное владение, замруть, и получать возможность роста и развитія лишь тв, которыя будуть поддерживать коллективность формы. Но перейдемъ изъ области предположеній снова на твердую почву фактовъ.

По типу деревенской организаціи было организовано отчасти и пользованіе рыбными тонями, а въ особенности соляными варницами, о которыхъ сохранилось особенно много свъдъній. Не распространяемся объ этомъ, такъ какъ мы, въ нашей статьъ объ артеляхъ Архангельской губерніи, излагали довольно подробно организацію владънія въ соляныхъ варницахъ\*), а потомъ и г. Соколовскій повторилъ сообщенные нами факты въ своей извъстной книгъ объ исторіи съверной общины. Варница можетъ быть совершенно приравнена къ деревнъ,—къ ней, какъ и къ деревнъ, тянутъ варничныя угодъя. Складники, сябры, варницы точно воспроизводятъ собою въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ складниковъ, сябровъ деревни. Что по этому же типу было организовано и владъніе рыбными тонями, на это есть тоже самыя точныя свидътельства \*\*). Указываемъ на эти факты

<sup>\*) &</sup>quot;Сборнякъ матеріаловъ объ артеляхъ", вып. II, стр. 136—146.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Юридическіе Акты", № 71. Выпись съ писцовыхъ книгъ Ондрен Плещеван 90 (1482) году въ Архивъ истор.-юрид. свъдъній Калачова. 1861 г., кн. 3.

крестыпиское землевладъние на крайнемъ съверъ. 227

для интересующихся, такъ какъ они могутъ служить прежрасной иллюстраціей къ предмету настоящей статьи, къ поземельной организаціи деревни.

Замъщая собою провныхъ родственниковъ и являясь въ силу этого обстоятельства представителями какой-нибудь идеальной доли общаго деревенского целого, складники естественно могли также требовать передёла и уравниванья въ своихъ доляхъ, какого имфли право требовать и кровные родственники. "Уравниваться по купчимъ кръпостямъ" —выражение, встрвчающееся въ старинныхъ деревенскихъ актахъ, и хотя оно достаточно нельпо съ современной точки арвнія, но въ высшей степени характерно для старинныхъ свверныхъ поземельныхъ распорядковъ. Отказъ въ уравненіи, по жалобъ обиженнаго, могъ влечь за собой даже виъ. шательство высшей правительственной власти, которая возстановляла нарушенное право. У насъ есть два дюбопытныхъ свитка, заплючающихъ въ себъ дъло о столкновени такихъ деревенскихъ совладъльцевъ, -- дъло довольно поздняго времени, конца XVII въка, когда въ деревенской поземельной организаціи начали замічаться признаки разложенія. Двое крестьянъ кяростровцевъ бьють челомъ ведикимъ государямъ Іоанну и Петру Алексвевичамъ на двухъ же другихъ своихъ совладвльцевъ деревни Настасьиной "въ ровности орамыхъ земель и сънныхъ покосовъ въ такихъ-то подяхъ и угодьяхъ. Отвътчики заявляють, что они "по старымъ крипостямъ ровняться готовы". Вслидствіе этого, изъ съвзжей избы посылается память мъстному земскому судейкъ и сотскому, чтобъ они дезяли съ собою веревшика человъка добра да сторожиловъ и волостныхъ крестьянъ сколько пригоже человъкъ и съ тъми людьми у такихъ-то въ Настасьинской деревни по всякимъ письмянымъ кръпостямъ орамые земли и сънные покосы и всикіе угодья сравнили въ правду по евангельской заповъди Господни... Учерезъ четыре года снова идетъ уравненіе. Одинъ изъ отвътчиковъ уравнивается съ новыми двумя совладъльцами по письмянымъ своимъ кръпостямъ, по купчимъ и по дъльнымъ, въ орамыхъ земдяхъ и сънныхъ покосахъ, пожняхъ, причистныхъ земляхъ и ръпищахъ". Подробно излагается, кому сколько пришлось "донять" земли въ каждомъ полъ и въ каждомъ угодъв,--напримъръ, такъ: "и по тое ровности довелося имъ Кондратьюда Василью донять у меня, Алексвя, въ большомъ поли въодьховицы пять пядей полъ-третья вершка да въ ичняжной кошки и въ медвъдкахъ пять же пядей полтора вершка и за ту доверсточную землю они, Кондратей да Василей, у меня, Алексъя, взяли по дочету въ причистныхъ земляхъ въ ръпи-щахъ въ сънномъ кутъ... А что довелося мнъ, Алексъю, по тое жъ ровности донять у нихъ, Кондратья да у Василья, вр обямих же землих вр оотретом поти на вонговийи изр половины изъ ихъ доли сажень шесть аршинъ и ту землю на вонговицы я, Алексьй, у нихъ, Кондратья съ братомъ, взялъ съ верхняго конца къ своей земли смежно... Всюду исчисляются не только сажени, но пяди и вершки, которые должны отойти отъ одной стороны къ другой. Такимъ образомъ мы видимъ, какъ совершалось это уравнивание между деревенскими совладъльцами или складниками. Кромъ описаннаговыше уръзыванія или приръзыванія кусочковъ не было другаго способа уравниванія, хотя въ актахъ рядомъ встръчаются выраженія "передълъ" и "уравниваніе".

Но кромъ складниковъ-дольщиковъ въ деревнъ, былъ и еще видъ деревенскаго складства, очень распространенный и тоже имъющій свой корень въ кровной основъ деревенскаго союза. Мы уже говорили выше, что при раздъленіи кровнаго союза родственники почти никогда, сколько можно судить по сохранившимся актамъ, не дълились имуществомъ, особенно же нъкоторыми видами угодій, совсъмъ, а оставляли постоянно извъстную часть ихъ въ нераздъльномъ пользованіи. Угодьями, по преимуществу недълившимися, были рыбныя тони, а изъ земель—пожни. Кровные элементы дерени извлекались и замъщались посторовними, родные теряли со временемъ сознаніе соединявшей ихъ родственной связи, а угодья все продолжали оставаться, какъ и въ началъ, въ общемъ пользованіи всъхъ или нъкоторыхъ деревенскихъ совладъльцевъ. Все это были, въроятно, угодья, неудобныя для раздъла, которыя нельзя было раздълить безъ нарушенія или справедливости, или общей выгоды \*). Нъ-

<sup>\*)</sup> Впрочемъ, мы имвемъ и случаи двлежей этихъ угодій: напримъръ очень интересная двльная семи каростровцевъ 1623 г., которые двлятъ по третямъ-

жоторыя изъ такихъ нераздъльныхъ угодій дожили даже до нашихъ дней, переживъ всв перепити, которыми не бъдна была исторія съвернаго землевладьнія. Нераздыльное пользованіе угодьями называется на языкъ съверныхъ актовъ складствомъ, соучастники его складниками, по преимуществу, такъ что если встръчается слово складникъ безъ дальнъйшихъ объясненій, всегда нужно понимать его въ смыслъ именно такого нераздъльнаго пользованія.

Во владъніи большаго и богатаго печища была, случалось, и не одна деревня, --были деревни прикупныя, которыми надълялись, при раздълъ, отдъльные члены, какъ уже было сказано выше. Но при этомъ все-таки могли оставаться и оставались некоторыя угодья неделенными. Отсюда земли. по преимуществу пожни; находящіяся въ складствъ между складниками различныхъ деревень-случаи складства тоже встръчающиеся, хотя значительно ръже, чъмъ складство въ нераздъльномъ пользовании угодьями одной и той же деревни.

Этихъ нераздъльныхъ угодій, главнымъ образомъ пожень, "вопчихъ земель", "вопчихъ", "общинъ" было такое множество, сколько можно судить но актамъ и веревнымъ, что почти не было деревень, не имъющихъ такихъ вопчихъ. Или вся деревня, или хоть часть ея совладъльцевъ непременно имъла въ общемъ пользовани какія-нибудь поженки, переложки, закраины. "Въ деревиъ такой-то у такого-то со складниками сънныхъ покосовъ столько-то" или "у такихъ-то общей земли, общихъ пожень столько-то" — постоянно встръчается въ веревныхъ. Владъніе въ этихъ угодьяхъ было такое же долевое, какъ и въ остальной деревив, съ тою разницей, что долями здёсь опредёлялось не право на такой то участокъ земли, а лишь право на такое-то количество продукта. Коекакія подробности о нераздъльномъ владёніи пожнями находятся въ нашей статью объ артеляхъ Архангельской губерній \*).

Складники этого типа также имъли право перекупа и выкупа, какъ видно изъ одной купчей прошлаго столътія \*\*). ваходившійся до тахъ поръ въ нераздальномъ пользованіи острововъ Медва-

<sup>\*) &</sup>quot;Сборневъ матер. объ артеляхъ", т. II, стр. 151-154.

<sup>\*\*)</sup> Купчая 1764 г.

Крестьянинъ продаетъ другому свою долю пожни, находящейся въ общемъ владъніи со складниками. При этомъ сообщается, что продажа совершена "со объявленіемъ складникамъ" и что "у тъхъ складниковъ денегъ дать за скудостью не было". Продается пожня "въ дернь, безъ вывъта" и "впередъ до той пожни намъ (продавцамъ) дъла нътъ, ни дътямъ нашимъ, ни сродникамъ, ни складникамъ нашимъ",— слъдовательно, складники имъли, вмъстъ съ правомъ перекупа, и право требовать продавную землю на выкупъ, также какъ и кровные родственники.

Прибавимъ еще нъсколько бъглыхъ замъчаній.

Мы установили фактъ существованія на съверъ особой поземельной деревенской организаціи, которую называемъ, за неимъніемъ соотвътствующаго научнаго термина, долевой организаціей, долевымъ владеніемъ. Вместе съ темъ мы отрицаемъ — или по крайней мфрф подвергаемъ спльному сомнънію-существованіе на съверъ какой нибуль иной поземельной организаціи большаго размъра и иного типа. За отрицание говорить и отсутствие какихъ-либо точныхъ фактическихъ указаній и апріорныя соображенія. Финнскій съверъ колонизовался относительно поздно, когда родово племенной бытъ у русскихъ славянъ долженъ былъ уже подвергнуться. разложенію, и все, что мы знаемъ объ этой колонизаціи, подтверждаетъ высказанное предположение; затъмъ: еслибы движение шло даже и родами, то условія мъстности-льсной и болотистой, гдъ удобныя земли лежатъ клочками-не позволили бы селиться болже или менже сплоченными группами, по неволъ разрывали бы родовую связь. Констатируемъ фактъ лишь для крайняго съвера, не принимая на себя ръшеніе того, насколько этоть стверь можеть быть подвинуть на югъ. Но что онъ не можетъ быть заключенъ въ предълахъ Двинской земли, объ этомъ краснорфчиво свидътельствуютъ писцовыя и переписныя книги.

Сначала "село", потомъ "деревня"—вотъ два названія, встръчающіяся въ съверныхъ актахъ для поземельныхъ клъточекъ, разбросанныхъ по дикой землъ. Оба эти названія изслъдователи понимаютъ обыкновенно въ современномъ смыслъ слова, въ смыслъ населеннаго мъста. Нашъ извъстный филологъ проф. Потебня \*) чуть ли не первый обратилъ внима-

<sup>\*)</sup> А. А. Попчебыя: "Этимологическія замітки".

ніе на то, что смыслъ древнихъ актовъ не позволяетъ вкладывать въ эти слова такое содержаніе; онъ рѣнительно склоняется къ тому мнѣнію, что "село" или "деревня" актовъ должны быть понимаемы въ смыслѣ участка воздѣланной земли. Намъ думается, что истина находится въ примиреніи этихъ двухъ мнѣній: село или деревня вначалѣ непремѣнно обхватываетъ совокупность земли и двора или дворовъ и это сложное понятіе лишь позже дпоференцируется на два отдѣльныя понятія — населеннаго мѣста и земли.

. "Село" новгородскихъ актовъ обыкновенно является лишь съ однимъ дворомъ. Это обстоятельство, въ связи съ нъкоторыми указанными выше свидьтельствами актовъ, позволяеть заключать, что въ новгородскій періодъ исторіи натего съвера преобладалъ задружный характеръ семейнаго устройства и въ связи съ нимъ поземельнаго владфнія. По свидътельству Богишича \*), кое-гдъ въ Сербіи до сихъ поръ "село" обозначаетъ и поселеніе, и отдъльную кучу или задругу: приселите сеч значить сделаться участникомъ правъ задруги, "селище"— земля задруги. Такимъ образомъ "село" служитъ синонимомъ "печища" (по-малорусски печище мъсто, гдъ была печь) или "огнища" \*\*): "печище" обозначаеть кровный союзь, группирующійся около одного огня, очага, и представляющій въ то же самое время обособленное населенное мъсто и землю, находящуюся въ распоряженій союза. Это слово, отъ котораго въеть на насъ мракомъ до-историческихъ временъ, разбилось своимъ первоначальнымъ сложнымъ содержаніемъ на нъсколько значеній: напримъръ, огнище въ Сербіи — та коренная куча, отъ которой отдълились другія и которая достается при дълежь меньшому

<sup>&#</sup>x27;) Bogisic: "Zbornik sadasnjih pravnih obicaja u juznih Slovena". 1874 r., crp. 12.

<sup>&</sup>quot;) "Огонь въ сеерв права служить символомъ оккупація, заимки, пріобрътенія собственности, символомъ традиціи, семейства. Людямъ въ первобытяюмъ состовніи огонь служилъ средствомъ очистки земель отъ лъсовъ и способомъ пріобрътенія собственности. Такъ вожди народныхъ общинъ, выселившіеся въ 870 г. въ Исландію, уходя отъ тириніи и преслъдованій Гарольда, сошли на берегь съ отвемъ. Глана вождей несъ горящую головню и вси земля, которую онъ могь занять въ теченіе дня съ помощью отвя, объявлена была его собственностью". Карассемиъ: "Гражданское обычное право Франція въ всторическомъ его развитія", стр. 79.

брату; огнище въ Вологодской губерніи—выжженая изъ-подъ лівса земля; печище въ Архангельской губерніи—или отдівльная деревня (Пинежскій убідть), или нівсколько слившихся вмість деревень (Архангельскій убідть), въ томъ и другомъ случать населенное місто съ обособлевнымъ землевладівніемъ.

"Деревня", по изследованію г. Потебни, означаеть выдранную, расчищенную изъ-подъ лъса землю. Въ Московской землъ "деревня" замънила собою "село", причемъ "село", утративъ свое первоначальное значеніе, стало употребляться въ смыслъ съверной "волости", т.-е. совокупности деревень, снязанных тяглом и принадлежностью къ одному погосту. Этимъ объясняется, почему въ языкъ съверныхъ актовъ, съ водвореніемъ московскаї о владычества, "село" внезапно исчезаеть и замъняется словомъ деревня: оффиціальный языкъ. какимъ былъ, конечно, языкъ актовъ, не могъ допустить употребленія одного и того же слова въ двухъ совершенно различных в внеченіях в, и новгородскій терминь должень быль уступить мъсто московскому. Но такъ какъ село еще не утратило окончательно своего задружнаго характера, то и деревня вначаль обозначала то же самое печище, задругу. Съ разложеніемъ задруги, съ развитіемъ изъ нея долеваго владънія. слово деревня и стало обозначать такую долевую поземельную организацію, -съ такимъ, по преимуществу, значеніемъ мы встръчаемъ это слово въ съверныхъ актахъ московскаго періода. Но въ то же самое время оно обозначаеть, по веревнымъ книгамъ, и участокъ каждаго деревенскаго совладъльца, поздиве одну пахатную землю и даже поле. Такимъ образомъ мы видимъ, что содержание слова деревня разбидось между понятіями населеннаго мъста и земли; но г. Потебня указываетъ въ малорусскомъ нарвчіи еще одно малоизвъстное его значеніе - "домъ": "у міщанина новая деревня... великая семья" (изъ пъсни). Очевидно, что въ словъ деревня, какъ и въ словъ село и печище, языкъ сближаеть всъ тъ же, повидимому такъ разнородныя, понятія, какъ жилье человъческое, - слъдовательно, семейный союзъ, населенное мъсто и земля, - чъмъ еще разъ подтверждается первоначальная цълость, нераздъльность этихъ понятій.

"Braca podijeljena komsije nazwate", то-есть "раздвленные братья—названные сосъди", такъ опредвляеть сербская пос-

довица происхождение сосъдства. "Сосъди-складники \*), порядны приближенные! - поетъ старинная архангельская свадебная пъсня, указывая такимъ образомъ на другой источникъ его происхожденія. Сосъди, шабры, сябры есть или родственники, или свладники, въ томъ и другомъ случав деревенскіе совладъльцы, сначала дольщики въ деревив. при разрушеній деревенской организацій, и недольщики, но всегда участники въ общесмънномъ владъніи, а слъдовательно и обязательномъ съвооборотъ. "А кто съ къмъ ростяжется о земль, а почнеть просить сроку на управы (на истребованіе документовъ) или на шабъры, ино ему дать одинъ срокъ и т. д.; а ему сказать шабра своего на имя за къмъ управы лежатъ...", говоритъ новгородская судная грамота \*\*). Еще яснъе смыслъ соотвътствующаго мъста псковской судной грамоты \*\*\*): "А кто съ къмъ ростяжутся о земли или о борти да положатъ грамоты старыя и купленную (купчую) свою грамоту и его грамоты зайдутъ многыхъ бо сябровъ земли и борти и сябры вси станутъ на суду въ одномъ мъсте отвъчаючи ктожь за свою землю, или за борть, да и грамоты подъ господою (судомъ) повладутъ, да и межниковъ возмуть и тои отведуть у стариковъ по своей купной грамотъ свою часть: ино ему правда дати по своей части..." Здёсь мы имбемъ, очевидно, дело съ земельнымъ владениемъ, тождественнымъ съ описаннымъ нами деревенскимъ долевымъ владеніемъ: права совладельцевъ опираются на старыя и купчія грамоты, но тімь не меніве они владівоть каждый "по своей части", т.-е. долями. Это и есть сябры, шабры, сосъди-складники въ ближайшемъ и точномъ смыслъ этого слова. Вообще значение сосъдства и сосъдскаго права почти совершенно не выяснено наукой; а между тъмъ это-предметь, который не можеть быть обойдень будущей исторіей нашей поземельной общины или крестьянства. У западныхъ славянъ сосъдство сохранило еще до сихъ поръ большое вравственное значеніе: сосъди обязаны другь другу взаимною

<sup>\*)</sup> Любонытно, что слово складники, опредвляющее собою пранципъ противоположный кровному, само имветъ корни въ родовыхъ отношенияхъ. Въ Сербии неподъленные братък называются składna braca.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Акты Археограф. Экспедицін", т. I, № 92.

<sup>•••)</sup> Ст. 106.

помощью, защитой. Мало того, они имъютъ даже право перекупа недвижимыхъ имуществъ \*), какъ и описанные нами деревенские совладъльцы. Деревенскимъ совадъльцамъ, т.е. сосъдямъ въ точномъ смыслъ этого слова или "приближеннымъ", "ближнимъ" сосъдямъ, въроятно, принадлежало и право наслъдованія за отсутствіемъ родственниковъ. Въодномъ донесеніи фискала холмогорскому архіерею, начала прошлаго въка, крестьянинъ обвиняется въ томъ, что онъзавладъль имуществомъ умершей женщины, "не будучи ей ни родственный человъкъ, ни ближній сосъдъ".

Въ заключение, еще одинъ вопросъ: неужели описанная нами форма деревенского долевого владенія представляеть. собою исключение, не имъющее никакихъ аналогій въ исторіи развитія поземельнаго владёнія у другихъ народовъ? Вёдьвъ исторіи этой такъ поразительно много общаго... Конечно, мы не имъетъ права сказать, что, положимъ, процессъ развитія поземельныхъ формъ и отношеній у русскихъ славянъ быль тоть же, что у нъмцевъ, по той простой причинъ, что мы слишкомъ мало знаемъ относительно того, какъ двигался у насъ этотъ процессъ. Но масса тожественныхъ частныхъ фактовъ невольно наводитъ на мысль о близкомъ родствъ и самыхъ процессовъ. Мы видимъ, напримъръ, что въ старомъ германскомъ правъ потушение огня на очагъ или раззорение очага было символомъ потери членомъ общины его общинныхъ правъ \*\*), ясно, что наше печище (огнище) въ смыслъ земли, тяготъющей къ очагу, около котораго группируется семейный союзъ, имъло свои связи въ исторіи соотвътствующихъ германскихъ учрежденій. Нъмецкая "Dorf" въ своемъ происхожденіи совершенно тожественна съ нашей деревней: то и другое значила вначалъ расщищенная изъ-подъ лъсаземля — Rottland, "въ старой маркъ-вновь расчищенная . маленькая полевая марка" \*\*\*). Изъ вышеприведенныхъ веревныхъ таблицъ видно, что одинъ крестьянинъ сидитъ на верви, другой на двухъ и т. д.; у нъмцевъ встръчаются одноверевныя, двухверенныя (einschnürige, zweischnürige) \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Водіві с, стр. 292 и 644.

<sup>\*\*)</sup> Maurer: "Geschichte der Dorsversassung", r. I, crp. 185.

<sup>· · · · )</sup> Maurer: "Einleitung", стр. 73.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ibid., etp. 178.

крестьянскія земли. Вообще веревка (funiculum, Schnur, Seil, Reif и т. и.) играла такую же роль въ исторіи германской земли, какъ и нашей: она служила для измъреній земли вообще и спеціально для уравниванія. Постоянно встръчающіяся въ германскихъ старыхъ актахъ названія для земли Loos, sors точно переводятся нашими—участокъ, жеребій и т. д. Конечно, только изслъдованіе можетъ придать настоящій смыслъ встымъ и подобнымъ сопоставленіямъ, имьющимъ пока лишь значеніе внъшнихъ аналогій. Но совокупность этихъ аналогій такъ полно настранваетъ умъ на предположеніе о тожествъ процессовъ, проявленіями которыхъ служатъ упомянутые частные факты, что уже съ нъкоторой увъренностью, найдя извъстную форму здъсь, начинаешь отыскивать ея аналогію и тамъ.

Однако по отношенію къ деревнѣ ожиданія, повидимому, совершенно обманывають; но это только повидимому. Нѣмецкая Dorf, описываемая Мауреромъ, очевидно есть нѣчто совсѣмъ иное, чѣмъ извѣстная намъ сѣверная деревня. Мауреръ не знаетъ никакой долевой поземельной деревенской организаціи. Это несомнѣнно; но намъ кажется также несомнѣннымъ и то, что онъ даетъ ясныя свидѣтельства въ пользу того, что такая организація была,—не имѣя о ней никакого представленія, онъ механически подводитъ факты этого рода подъ свои положенія.

Въ самомъ начатъ своего введенія Мауреръ говорить о двухъ типахъ старо-германскихъ поселеній: селеніи (Dorf) \*) и дворъ. Что германцы имъли обыкновеніе садиться отдъльными дворами, объ этомъ прямо свидътельствуетъ Тацитъ, сообщая, что германцы не живутъ поселеніями со скученными постройками, но такъ, что дворъ каждаго окружаетъ пространство. Свидътельство Тацита, подтверждается и нъмецкими источниками. Оттого между нъмецкими учеными нъкогда было общепринятымъ миъніе, что воздълываніе земли иъ Германіи начато было отдъльными дворами, которые позже соединились въ поселенія. Мауреръ же принимаетъ, что наряду съ дворовыми поселеніями отъ глубокой древности были

<sup>\*)</sup> Ibid., стр. 10. Не переводимъ слово Dorf словомъ деревня, чтобы не произвесть путаницы.

и селенія съ общиннымъ землевладъніемъ. Съ большей основательностью замъчаеть онъ, что такія дворовыя поселенія заводились тамъ, гдъ чувствовался недостатокъ въ свободномъ пространствъ вообще или въ удобной къ воздълыванію земль, напримъръ, въ горахъ, лъсныхъ и болотистыхъ мъстностяхъ. Но, установивъ фактъ существованія такихъ дворовыхъ поселеній, Мауреръ совершенно его кидаетъ, — его интересуетъ лишь судьба селеній съ ихъ общиннымъ землевладъніемъ.

А между темь, съ нашей северно-русской точки аренія. насъ должна интересовать прежде всего именно судьба этого изолированнаго двора (mansus, Gube), съ которыми мы должиы сближать нашу деревню за невозможностью сблизить ее съ ивмецкой Dorf \*). Что дворъ этотъ быль такой же самостоятельной поземельною кльточкой, районь тяготьнія которой опредвлялся темъ wohin Pflug und Sense geht, это хорошо видно изъ всего, что Мауреръ гоборить о дворъ вообще. Что этоть дворь быль той же самой задругой, нечищемъ, обиталищемъ цълаго кровнаго союза, тоже видно совершенно ясно. Объ этомъ Мауреръ не разъ говорить въ разныхъ мъстахъ своихъ работъ \*\*). Значитъ, были на-лицо всъ условія, необходимыя для того, чтобы могла возникнуть форма владенія аналогичная съ нашимъ деревенскимъ долевымъ владеніемъ. И въ самомъ деле, у Маурера встречаются факты, прямо указывающіе на существованіе именно такой долевой поземельной организации.

Съ очень ранняго времени, — говоритъ Мауреръ \*\*\*) (первыя извъстія отъ VIII въка), — встръчаются крестьянскіе дворы (дворъ—совокупность всего, тянущаго ко двору), дъленные на 8, 9, 14, 16, 32 и даже до 160 частей. Въ иныхъ мъстахъ дворъ могъ дълиться только на четыре части; но эти части

<sup>\*)</sup> Обратите внаманіе на выраженія германскихъ памятниковъ ("Einleitung", 281) въ родъ: "mansi et dimidius", "dimidius mansus et octava pars mausi", "sunt hubae plenae XXXVIII et dimidia una",—они такъ живо напоминаютъ выраженія нашихъ писцовыхъ книгъ и другихъ старивныхъ актовъ: "полъ-деревни и жеребій деревни" (восьман часть), и "всего деревень столько-то съ поломиной живущихъ" и т. д.

<sup>\*\*)</sup> Hanp. "Geschichte der Dorfverfassung", т. I, стр. 64 и другія мъста.

<sup>·</sup> Geschichte der Fronhöfe", стр. 323 и сявд.

опять делились на половины и четверти, даже на восьмыя, такъ что первоначальная единица двора разбивалась на 32 части. Отсюда-половинные, четвертные, восьминные и т. д. крестьяне. Посла далежа каждая часть становилась самостотельнымъ цвимъ; но въ некоторыхъ отношенихъ эти подълившіяся части не переставали составлять одно цълое. А именно всв обладатели частей (Theilgenossen, Getheileten; Theilinge) составляли одну податную единицу (Zinsgenossenschaft), каковой единицей была наша деревня, какъ видно изъ писцовыхъ, и связаны были взаимной отвътственностью и круговою порукой. Цълое, раздробленное на доли, могло быть опять возстановлено путемъ покупки отдъльныхъ долей, какъ это всегда могло имъть мъсто и въ нашей деревнъ. Владъльцы этихъ долей, по нашему складники, при отчужденій земли ихъ совладъльцами имъли преимущество передъ чужими. Мало того: они имъли преимущество передъ членами кровнаго (двороваго—Hofgenossenschaft) и, случалось, даже семейнаго союза, нередъ прямыми наслёдниками. От чужденную уже часть они могли требовать на выкупъ; слъ довательно, имъли, подобно нашимъ складникамъ, право перекупа и выкупа долей.

Мауреръ свидътельствуетъ о большомъ распространеніи этой формы земельнаго владенія; но онъ говорить о ней вскользь, разсматривая ее, страннымъ образомъ, какъ какуюто разновидность двора, и потому не придаетъ ей никакогозначенія. Ни возникновенія, ни развитія, ни окончательной судьбы этой формы-ничего не видно изъ работъ Маурера. Но изъ того немногаго, что онъ сообщаетъ, кажется, достаточно ясно, что мы имъетъ въ этой формъ полную аналогію нашему деревенскому владенію. Почему наша деревня получила дальнъйшее развитіе, а ея германская аналогія, повидимому, исчезла?-Конечно, эта различная судьба находится въ тесной связи съ различнымъ направлениемъ, какое приняло въ своемъ развити наслъдственное право, развившее въ Германіи майорать и минорать, а у насъ сохранившее въ своей силь первоначальное равенство. Но ръшение этого и полобныхъ вопросовъ есть дело будущаго и, вероятно, еще не очень близкаго: пока дай Богъ поставить правильно въхи, намъчающія пути будущихъ изслъдованій.

11

Что такое была та большая единица, которой наши ученые приписываютъ общинно-поземельный характеръ въ pendant итмецкой родовой маркъ?

Разсматривая соотвътствующе исторические факты находимъ три формы, за которыми нельзя не признать свойствъ формъ органическихъ, не навязанныхъ землъ государствомъ, хотя, позже, и пріуроченныхъ къ государственному тяглу. Формы эти—вервь, погостъ, волость. Только этимъ формамъ можно приписывать съ нъкоторымъ основаніемъ поземельнообщинный характеръ.

"Вервь", "волость", "ногостъ" иногда отожествляются учеными, которые считаютъ ихъ за выраженіе, раздичное по мъсту и времени, одного и того же понятія большой поземельной единицы. Върно ли это отожествление?-вопросъ темный. Съ одной стороны, есть нъкоторыя основанія ихъ отожествлять. Вервь "Русской Правды" является съ такимъ же значеніемъ юридическаго лица \*), съ какимъ позже является съверная волость; слово волость замъняется иногда словомъ погостъ, какъ равнозначущее \*\*). Но можно не мало говорить и противъ такого отожествленія. Погосты писцовыхъ книгъ заключаютъ въ себъ по нъскольку волостей, а слувъ себъ нъсколько погочается и волость заключаетъ стовъ \*\*\*), --однимъ словомъ, волость является единицей, совсъмъ отличной отъ погоста: это-совокупность земель, объединенныхъ однимъ владъніемъ. Волости переръзывали и искрещивали погосты въ разныхъ направленіяхъ. Какъ бы то ни было, поздивишая свверная волость, т.-е. волость московскаго періода, близко подходить къ погосту новгородскихъ писцовыхъ книгъ, отличаясь отъ него развъ только меньшимъ райономъ, что дегко объясняется уведичениемъ наро-

<sup>\*) &</sup>quot;Аже кто оубиетъ княжи мужа... вервьноую платити въ ней же верви голова дежитъ". Въ поздивйщихъ актахъ съ такимъ значениемъ появляется водость.

<sup>\*\*)</sup> Неволина: "О пятинахъ и погостахъ новгородскихъ", стр. 106.

<sup>\*\*\*)</sup> Тамъ же, стр. 110.

донаселенія, побуждавшимъ старинные обширные погосты дробиться на болье медкія территоріальныя единицы.

Но такъ или иначе, отожествляя или различая эти формы, все-таки нельзя не признать за ними органическаго происхожденія. Но это не значить еще, чтобъ онъ пмъли непремънно общинно-поземельный характеръ. Мы полагаемъ, что только относительно верви можно поддерживать съ нъпоторымъ усивхомъ положеніе объ общинно-поземельномъ ея карактеръ. Да и то не потому ли, что за отсутствіемъ положилтельныхъ фактовъ здёсь гораздо свободнёе можетъ работать діалектика?

Лешковъ съ большимъ умъньемъ и талантомъ нарисовалъ картину нашей первоначальной верви, большой общинымарки. Но всякій, кто знаетъ, что основаніемъ для его построенія послужили два-три міста "Русской Правды", собственно даже не касающіяся поземельнаго владінія, не можеть не отнестись къ нему скептически. Тъмъ не менъе нельзя не признать, что его построеніе очень правдоподобно. Самое сильное, хотя тоже косвенное, доказательство общинно-поземельнаго значенія верви есть вервленіе и все къ нему относящееся, перенесенное въ поздивищую свверную черную волость. Вервленіе всегда совершалось въ предблахъ волости, -это была одна изъ существеневишихъ функцій волостной организаціи. Въ описываемое нами время (XVI—XVII вв.) "волостная веревка" на съверъ служила исилючительно для измъренія земли съ цълью равномърнаго распредъленія податныхъ тягостей. Но, кромъ измъренія, вервленіе, по всей въроятности, имъло когда-то и другой смыслъ-уравниванія земли внутри всего веревнаго, или волостнаго, района: на это наводять разнообразныя соображенія и, между прочимь, аналогія въ развитіи соотвътствующихъ германскихъ учрежденій. Въ высшей степени въроятно, что южная, степиая, вервь, представляя собой болье или менье крупную территоріальную единицу, занятую какимъ-нибудь подразделеніемъ рода, путемъ вервленія дълила и уравнивала землю между большими семейными союзами, которые осъли отдъльными клъточками на родовой землъ. Но такая вервь не была перенесена на съверъ, по крайней мъръ на крайній съверъ: никакого равенства между дворами, изъ которыхъ выросли

деревни, не видно, нътъ и необходимыхъ условій, которыв сдълали бы возможнымъ такое равенство.

Но, скажутъ, можетъ-быть, если не было въ указанной большой территоріальной единицъ уравниванія, а слъдовательно и общиннаго владънія въ воздъланной землъ, то оно все-таки могло удержаться въ землъ невоздъланной, лъсахъ, пастбищахъ и пр. угодьяхъ. Выше мы уже говорили немного по этому поводу; поговоримъ здъсь пообстоятельнъе.

Могъ ли имъть общія нераздъльныя угодья новгородскій погость, физіономія котораго хорошо вырисовывается изъновгородскихъ переписныхъ книгъ?

Прежде всего надо имъть въ виду, что погостъ былъ всегда очень крупной территоріальною единицей - по нъскольку сотъ квадратныхъ верстъ. Возьмемъ, напр., Городенскій погостъ Вотской пятины \*), который мы брали раньше, и разсмотримъ, что это такое. Около полутораста деревень разбросано по теченію нъскольких ръкъ и по берегу Ладожскаго озера. Всв эти деревни, въ новгородскія времена, группировались въ волости и волостки новгородскихъ бояръ и монастырей, на земляхъ которыхъ сидъли половники, и шесть деревень принадлежали своеземцамъ; московские князья часть отнятыхъ владъльческихъ волостей и волостокъ оставили за собой, часть за монастырями, часть пораздавали въ помъстье боярамъ, боярскимъ дътямъ и служилымъ людямъ; своеземцы остались какъ были. Такимъ образомъ погостъ, какъ въ новгородскія времена, такъ и въ московскія, являлся разбитымъ на отдъльныя самостоятельныя владенія, изъ которыхъ каждое захватывало большее или меньшее, неопредвленное, количество деревень. При такомъ составъ погоста возможно ли предположить общинное погостнее владъніе чэмъ бы то ни было? Да и чъмъ же собственно? Лъса были такою всеполовящею, всезахватывающею Божіей стихіей, что разграничивать ихъ не было ни смысла, ни возможности. Пастбища и выгоны не могли быть общими уже по той простой причинъ, что это было физически невозможно при данныхъ размърахъ погостской единицы. Рыболовныя угодья, какъ ви-

<sup>\*)</sup> Переписная окладная книга по Новугороду Вотьской пятины 7008 года ("Временникъ Московск. Общества исторіи и древностей", кн. II, 1851 г.).

димъ изъ переписной книги Деревской пятины \*), всегда приписываются къ отдёльнымъ владёніямъ или, точнёе сказать, владёльцамъ. Однимъ словомъ, погость едва ли могъ имъть поземельно-общинное значеніе.

Остается волость. Но волость на владельческой территоріи (а не владъльческою была лишь незначительная часть территоріи Московскаго государства) означала лишь совокупность земель, объединенныхъ владъніемъ, т.-е. принципомъ совершенно вифшнимъ и случайнымъ. О поземельной общинъ тутъ, конечно, не могло быть и ръчи. На крайнемъ свверъ, въ царствъ государевыхъ черносошныхъ крестьянъ, волость, какъ кажется, значила то же самое, что погостъ, такъ что въ нее входили, наравит съ черными крестьянскими землями, и владельческія земли, исключительно, впрочемь, монастырскія, такъ какъ другихъ крупныхъ частныхъ владбльцевъ послъ московскаго завоеванія уже не было. Но владъльческія земли обнаруживали постоянно тенденцію выдъляться изъ волости, составляя самостоятельныя волости или станы. Такимъ путемъ образовались тъ съверныя крестьянскія черныя водости, которыя и имъются обыкновенно въ виду, когда говорять о волостной поземельной общинь. Но если вспомнить, что эти волости есть продукть относительно поздней формаціи, что овъ образовались изъ разложившихся погостовъ \*\*) (а что такое погость-мы знаемь) и что многія изъ нихъ есть не что иное, какъ старыя новгородскія боярщины и боярщинки, то мибије о поземельно-общинномъ зпаченји волости, необходимо предполагающее за волостью нёкоторое исконное значение, теряетъ почву. Да и въ чемъ, повторяемъ опять, могла волость составлять организованную земельную единицу? Вся воздёданная земля, пахатная и сёнокосная, тянула къ деревнямъ; о стихійномъ значеніи люсовъ было не разъ говорено выше: до сихъ поръ путики, т.-е. лъсныя тропинки, по которымъ разставляются силки для птицъ и западни для звърей, изръзывають люса во всевозможныхъ направленіяхъ, безусловно не возбуждая никакихъ между-

16

 <sup>)</sup> Новгородскія писцовыя инаги, изданныя Археографическою Коммиссіей, токъ ІІ-й.

<sup>••)</sup> Что Дванская земля далилась на погосты, свядательствуеть уставь Святослава Ольговича, на который мы осылались выше.

волостныхъ претензій \*). Пастбища и выгоны организованы и теперь такъ, что волость тутъ вообще говоря, совстиъ ни при чемъ. На всемъ съверъ, а не въ одной только Архангельской губерніи, и изъ глубокой старины, какъ свильтельствують акты, всегда возделанныя земли, тянущія къ деревнямъ, отдълялись огорожей. Все, что было вив огорожи (пустая земля), могло служить въ качествъ выгона и пастбищъ для всвую, кому то или другое место было сподручно. И теперь, а встарину и подавно, на съверъ мадо распространенъ обычай держать пастуховъ. Иногда не держатъ пастуха даже для коровъ, т.-е. такого скота, котораго недьзя упускать изъ виду; объ овцахъ, лошадяхъ нечего и говорить: онв могутъ цвлое лето свободно разгуливать, гдв имъ угодно, уходить въ чужія волости, откуда онъ обывновенно доставляются благополучно во-свояси и т. д. Иногда крестьяне выгораживають для такого скота, который не хотять пускать на Божью волю, наприм. для телять, особыя мъста, но и эти "телятники" тоже не волостные, а какъ гдв удобнъе. Случается, въ какой-нибудь волости есть особенныя естественныя удобства для пастьбы извъстнаго скота, напр. въ сель Ступинь, Холмогорского увзда, для овецъ: туда свозять овець изъ окрестныхъ волостей и онв живуть себв тамъ и пасутся цълое льто безъ всякаго вознагражденія за пастбище. Вообще, для всего съвера можно считать правидомъ, что настбища и выгоны не ограничиваются какиминибудь опредъленными правовыми гранями, волостными или иными: скотъ пасутъ гдв какъ удобнъе-или нъсколько деревень вибств, или целая волость, или даже несколько сосъднихъ волостей \*\*).

Но тъмъ не менъе волость,—останавливаясь на томъ ея понятів, которое установилось послъ Московскаго завоеванія на крайнемъ съверъ,—связанная тягломъ, не могла не оказывать извъстнаго вліянія на земельныя отношенія.

Государево тягло, сдавливавшее волость, лежало, какъ извъстно, исключительно на землъ. Деревенскій совладълецъ

<sup>&#</sup>x27;) И. Ефаменко: "Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ Арханг. губерніи". Арханг. 1869 г., стр. 79.

<sup>••)</sup> И. Ефименко: "Договоръ найма пастуховъ".—"Записки Географическ. Общества по отдъдению этнографии", т. VIII, 1878 г.

быль собственникомъ своей доли. Но что значило это право собственности, когда собственникъ долженъ быль платить съ своей земли больше, чёмъ онъ могъ изъ нея выжать? Такое положение дълалось очень распространеннымъ въ эпохи особеннаго напряженія государственных силь: этимъ ознаменовался особенно рубежъ XVII и XVIII въковъ, въкъ Петра. оставившій на съверныхъ деревняхъ болье рызкіе слыды опустошенія, чамъ набыти литовскихъ людей за стольтіе передъ тъмъ. Въ такія эпохи крестьяне массами бросали свои земли и дворишки и брели врознь, пропадая безвъстно. На брошенную землю не находилось ни покупателей, ни претендентовъ наслъдниковъ \*). Но земля эта была записана писцами въ тяглъ, въ живущемъ", слъдовательно кто нибудь долженъ былъ съ нея платить. Илатила волость, которая естественно и брала землю въ свое распоряжение, "пока не отышется вотчичъ". Но вотчичъ могъ никогда не отыскаться и у волости оказывалась мірская земля. Могла "мірская земля" получаться и другимъ способомъ: напр. землю, на которой лежить невыплаченный мірской долгь, мірь не отдаваль наследнику, -- впрочемъ, только до уплаты долга \*\*). Кроме того, волость, какъ юридическое лицо, могла брать у казны на оброкъ свободныя земли-новая категорія мірскихъ земель. Своей мірскою землей волость пользовалась различнымъ способомъ. Она могла продать свою землю въ собственность \*\*\*), конечно, съ обязательствомъ нести тягло, особенно если эта земля была деревней или долей деревни, могла отдать изъ за оброка, если это было угодье \*\*\*\*). Не находился крестьянинъ-покупатель на деревню или на долю деревни, - отыскивался какой-нибудь вольный человъкъ, который соглашался взять землю подъ условіемъ нести земельноетягло \*\*\*\*\*). Этого рода случаи, встръчающіеся въ Юри-

Изъ нашихъ актовъ, напр., отступная крестьянина Веркне-Койдокурской волости 1698 г. на дворъ, двораще и землю и мв. друг.

<sup>&</sup>quot;) Дъло 1721 г. объ отнятіи деревенскаго участка быстрокурскимъ священникомъ у своего родственника.

<sup>•••)</sup> Заявленіе престыянна объ утрата допументовъ на свою землю 1614 г.

<sup>••••)</sup> Мірское сговорное письмо 1747 г.

<sup>·····)</sup> Челобитная царю крестьянъ Верхце-Койдокурской волости о дозволевіи отдавать заброшенныя крестьянскія земли въ мірскія тягла 1699 г.

дическихъ Актахъ \*), подавали ученымъ поводъ думать, что волость, какъ и современная община, имъла право распоряжаться земельными участками; но очевидно, что это два совершенно различныя явленія, не имъющія между собой ничего общаго. А не находилось у волости ни покупателя, ни тяглеца, или жильца, приходилось ей самой уплачивать тягло съ заброшенной земли, пока новые писцы не запишутъ землю "впустъ". Кромъ того, въ распоряженіи волости находились еще церковныя земли, которыя въдалъ всегда волоствой міръ съ выборнымъ церковнымъ прикащикомъ.

Вотъ и все, что мы могли выжать изъ нашего матеріала о поземельномъ зваченіи волости. А между тъмъ многія сотни изъ имъющихся у насъ актовъ вышли изъ такъ-называемыхъ мірскихъ избъ, которыя были органами волостнаго міра, или перешли къ намъ отъ потомковъ разныхъ сотскихъ, старостъ и т. п. волостныхъ должностныхъ лицъ, удержав шихъ за собой должностные документы. Если и въ этихъ документахъ волость является такой блъдною тънью, облекающеюся плотью лишь на почвъ податей и обложеній, то надо думать, что ея реальное значеніе въ сферъ земельныхъ отношеній было дъйствительно очень слабо и такъ-сказать производнаго характера, вытекающаго изъ ея податнаго наличенія.

Но выше было уже сказано, что волость удержала за собой по отношенію къ землю одну функцію, которая въ архаическомъ обликю сохраняетъ слюды стараго поземельнаго значенія волости, хотя въ описываемое нами время является исключительно лишь какъ орудіе податныхъ цёлей волости. Мы говоримъ о вервленіи со всюмъ, что къ нему относится.

Датское Reebmate, reebdeling, т.-е. измъреніе, дъленіе посредствомъ веревки, имъло цълью, какъ свидътельствуетъ Мауреръ \*\*), возстановить нарушившееся первоначальное равенство дворовыхъ участковъ. Каждый boolesmann (владълецъ участка) могъ требовать вервленія какъ своего участка, такъ и всей полевой марки. Тотъ, кто отказывался отъ вервленія, подвергался наказанію, которое налагалось на него спеціальнымъ закономъ ("de poena funiculum denegan-

<sup>\*) &</sup>quot;Юридическіе Акты", стр. 175 и 187.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Einleitung", стр. 72 и 135.

tis"). Вервь "Русской правды", по всей въроятности, вервила свои земли именно въ этомъ, датскомъ, смыслъ слова. Но въ позднъйшей волостной "верви" или "веревкъ" сохранилось лишь блодное воспоминание этого ея стараго назначенія. Въ нашихъ актахъ не разъ встръчаются выраженія: "давно для ровности веревка не бывала", "вервить мірскою волостною ровностью и веревью" и т. п., такъ что, разсматривая эти выраженія отдільно, легко придти къ заключевію, что туть идеть дело именно о волостномъ веревномъ уравниваніи, т.-е. о такомъ именно процессь, о которомъ говорить Маурерь. Но такое заключение будеть совершение ошибочно: подъ ровностью вездв подразумввается исключительно ровность податная, т.-е. соотвътствіе податной единицы съ ея реальною величиной. Посредствомъ вервленія опредълялась величина тяглой земли каждаго двора въ веревныхъ единицахъ, которыя были и единицами обложенія. Но въ промежуткахъ между вервленіями реальная величина земли дворовъ могла сильно измъниться. Отчуждение земли, новыя росчисти, весенніе разливы рэкъ, то смывающіе и засыпающие пескомъ значительныя пространства, то образующіе "новоприсады" -- все это могло ръзко нарушать первоначальную податную "ровность" и требовало новаго вервленія въ видахъ болье справедливаго распредыленія податныхъ тягостей. Однимъ словомъ, волостное вервление имъло исключительное значение измърения тяглой земли съ цълью податнаго уравненія.

Съверное крестьянство искони обладало искусствомъ измърять свою землю, —искусствомъ, которое сохранилось и до сихъ поръ. Крестьяне умъють сдълать всъ необходимыя вычисленія площадей правильныхъ и неправильныхъ фигуръ, имъють таблицы для перевода однъхъ мъръ въ другія и т. д. До сихъ поръ они употребляють при земельныхъ вычисленіяхъ свои собственныя веревныя мъры, которыя потомъ уже переводятся на общепринятыя.

Каждая волость—будь то волость черносошных крестьянь или волость владъльческая, т.е. совокупность земель одного владъльца, напр., монастыря—вервила землю особо одной "общей", "большой", "волостной веревкой", въ первомъ случав по приговору волостнаго міра, во второмъ—по

распоряженію вотчинника. Трудно сказать, совершалось ди вервленіе періодически или по требованію обстоятельствъ; върнъе послъднее. Самымъ сильнымъ поводомъ къ частымъ вервленіямъ служили вешніе разливы рікь. Обитателю степи трудно представить себъ, какіе перевороты производили многоводныя сфверныя роки, съ ихъ страшнымъ напоромъ дыда при вскрытіи, въ землевладініи стверныхъ деревень, расположенныхъ по берегамъ этихъ ръкъ: въ одномъ мъстъ отмоетъ пожню; гдъ-нибудь ниже присадитъ къ берегу кусокъ земли; тамъ засышлетъ пескомъ или сдеретъ льдомъ, -- однимъ словомъ, сдълаетъ ни къ чему негодною землю, которая была возділанною землей; вдругъ исчезнеть большой островъ, который, повидимому, стояль на своемъ мъстъ испоконъ-въковъ, а въ другомъ мъстъ точно выростетъ изъ земли новый, и т. д. и т. д. Эта, такъ-сказать, подвижность недвижимой собственности порождаеть цълый рядъ своебразныхъ правовыхъ представленій и въ то же время побуждаетъ постоянно къ перемъриванію земли съ цълью податнаго уравненія. Но общее вервление всъхъ земель волости-операція слишкомъ гатруднительная и дорого стоющая, чтобъ ее можно было производить каждый годъ или въ два-три года, Поэтому на каждый годъ обходились частными перевервливаніями отдёльныхъ лоскутовъ и соотвътствующими поправками въ веревныхъ книгахъ. Общее же вервление предпринималось въ нъсколько десятковъ латъ разъ (большій срокъ, что мы знаемъ, 25 лътъ), когда видъ земельной собственности значительно уклонялся отъ того, чёмъ снъ являлся по веревнымъ, такъ что требовалось писать новыя версвныя книги. Волостной міръ, съ земскими судейками, судейскими цізловальниками, сотскими и т. п. своимъ выборнымъ начальствомъ во главъ, постановлялъ мірской приговоръ о вервленіи \*) и затъмъ съ какого-нибудь лътняго праздника, напр. Семенадътоприводца или Николы вешняго, въ свободное отъ работъ время, приступалъ къ операціи.

Во главъ дъла стоялъ веревщикъ, котораго волость напимала по общему мірскому совъту и согласью. Въ веревщики

<sup>•)</sup> У насъ есть насколько таких ь приговоровъ отъ разныхъ годовъ XVII нака.

выбирался опытный въ вервленіи, набожный и "справедливый" человъкъ, который могъ быть и изъ чужой волости. Веревные же цъловальники, наблюдавшіе за правильнымъ ходомъ операціи—нъсколько человъкъ—выбирались испремённо изъ своихъ волощанъ. Личный составъ веревной операціи дополнялся дьячкомъ или другимъ какимъ-нибудь "пищикомъ" и нъсколькими рабочими—"вильщиками".

"Волостная веревка"—это была простая, тонкая, плохо осмоленная, а то и вовсе не осмоленная бичева, чаще всего въ 64 сажени, но иногда въ 32 с. и даже въ 16 саж. Вообще, "какую веревку пустить", т.-е. во сколько саженъ, и даже во сколько аршинъ пустить сажень, наприм., въ три, четыре, пять, шесть аршинъ—все это завъсило отъ міра и опредълялось въ мірскомъ приговоръ.

Въ назначенный день весь личный составъ веревной операціи и хозяева земель выходили на поля. Вильщики тяпули веревку, вложенную въ рожки небольшой палочки, которая называлась вилочкой; они же несли колышки, которые и втыкали въ землю на поворотахъ. Веревщикъ распоряжался работой и дълалъ по таблицамъ вычисленія о количествъ вымъренной земли, сообщая результаты своихъ вычисленій пищику, который и записываль ихъ. Целовальники следили за тъмъ, чтобы веревка шла какъ слъдуетъ и чтобы веревщикъ дълалъ върно свои вычисленія; на ихъ же обязанности дежало-класть ли землю "въ цъль", ничего не сбавляя, или дълать сметъ на негодную землю: на посыпь, на подморину, на клочье и т. д. Сметь дълался на глазомъръ, по совъсти; присутствующіе хозяева земли упрашивали цізловальниковъ побольше помъстить въ сметь, объщая попотчивать. Иногда, -въроятно, во избъжание недобросовестности и произвола со стороны цёловальниковъ, -- заранёе опредёлялся мірскимъ приговоромъ максимумъ смета съ разныхъ сортовъ земли: напр. съ средней орамой земли постановлялось сметывать шестую доль, съ новинныхъ боровинныхъ мъстъ-треть и т. д. Вмъсть съ цвиьнымъ количествомъ каждаго лоскута земли, которое опредълялось веревщикомъ, пищикъ записывалъ и сметь на этоть лоскуть, опредвляемый целовальниками. Вычисливъ и записавъ реальную величину и сметъ всъхъ доскутовъ, принадлежащихъ одному двору, переходили къ

землѣ другаго двора. Вервилась исключительно только та земля, "куда плугъ, соха и коса ходили", т.е. пахатныя и сънокосныя земли: хотя въ писцовыхъ книгахъ всегда писались и лъса \*), въроятно, по образцу центра, гдъ лъса уже переводились, но они никогда не вервились, какъ не вервились и другія угодья.

Каждый хозяинъ земли имълъ по отношенію къ волостной веревить серьезныя обязательства, нарушение которыхъ навлекало на него значительную отвътственность. Прежде всего каждый домохозяинъ обязанъ былъ присутствовать при вервленіи его земли, сказывать названія лоскутамъ своихъ полей и пожень и указывать межи. Онъ обязанъ былъ самъ указать веревщику непременно все свои земли. Никто не имълъ права, подъ угрозой тяжелыхъ зарядовъ, пахать землю, не положенную въ веревку. Но такъ какъ въ промежуткахъ между волостными вервленіями могло оказаться, что какая-нибудь земля, положенная въ веревку, сдъдалась негодной; или, наоборотъ, крестьянинъ могъ начать воздёлывать землю или новую, или заброшенную за негодностью и не положенную въ веревку, то на эти случаи существовали особыя правила. Въ заранъе опредъленные сроки, напр. о Прокольевъ или объ Ильинъ днъ, вотчиникъ долженъ былъ дълать заявление міру о такихъ своихъ земляхъ и міръ не имълъ права оставить безъ вниманія такое заявленіе. Онъ быль обязань послать сотсткаго съ водостными людьми сдълать измъреніе и положить въ веревку или исключить изъ нея указанную землю. Впрочемъ, причистями можно было владъть нъсколько лътъ, напр. лътъ 5, безъ тягла, а слъд. и безъ вервленія; маленькими причистными кусками, меньше сажени, можно было владеть безъ заявленія міру до новой волостной веревки. Вообще каждая волость зорко смотръда за тъмъ, чтобы никто не владълъ землей безъ веревки, а слъд. и безъ тягла. Нельзя было владъть безъ тягла даже приполками своихъ полей и скармливать ихъ своимъ скотомъ: если кто не хотвлъ положить ихъ въ тягло, обязанъ былъ выгородить ихъ подъ общую поскотину.

Каждое общее волостное вервленіе сопровождалось пись-

<sup>\*)</sup> Они приписывались не къ волости, а къ отдъльными деревнямъ.

момъ новыхъ "веревныхъ лоскутовыхъ книгъ". Выше мы говорили о томъ, какъ писались эти книги. Количество земли обозначалось въ веревныхъ мърахъ-вервяхъ \*) и веревныхъ саженяхъ. По сихъ поръ архангельское крестьяне зо мъряетъ землю веревными, или тиглыми, саженями, но вервей, какъ поземельной мъры, уже не знаеть, котя еще въ концъ прошдаго стольтія "веревка" была общераспространенной поземельною мърой. Величину верви, или веревки, точно опредълить теперь едва ли возможно: надо думать, что это не была величина совершенно неподвижная, хотя колебанія ея, повилимому, не были значительны. Надо думать, что вервь была тожественна со стариннымъ задвинскимъ лукомъ (лукъ — двъ обжи): она заключала 64 веревныхъ сажени, причемъ величина веревной сажени опредълялась не одинаково въ разныхъ мъстностяхъ. Мы знаемъ два ея опредъленія: въ 252 и 256 кв. саженъ, но можетъ-быть были и другія. Если принять во вниманіе эту подвижность веревной сажени, затъмъ если припомнить, что и простыя сажени, изъ которыхъ слагались веревныя, тоже были различны, заключая въ себъ различное число аршинъ, да и величина аршинъ была измънчива, - то понятно, что величина верви не могла быть точной и постоянной. Но все-таки можно принять приблизительно, что она была нъсколько больше 16.000 кв. саженъ, т.-е. заключала въ себъ около 7 лесятинъ.

Итакъ, вервленіе въ съверной волости имъло исключительно значеніе измъренія земли съ цълью податнаго уравненія. Старый смыслъ реальнаго земельнаго уравненія опо сохранило лишь внутри отдъльной деревни, между ея совладъльцами, которые имъли право, какъ было показано выше, требовать уравнительнаго вервленія. Но такое деревенское вервленіе не имъло ничего общаго съ волостнымъ вервленіемъ.

## III.

Въляевъ дълить нашъ старинный земледъльческій классъ на три категоріи половниковъ, крестьянъ общинниковъ и крестьянъ-собственниковъ. Дъленіе это находило и находить себъ сторонниковъ. Но съ нашей точки зрънія оно не имъ-

<sup>\*)</sup> Слово "вервь" упоминается въ нашихъ рукописныхъ актахъ впервые въ одномъ платежномъ документъ конца XV въва.

етъ никакого основанія. Владълъ-ли крестьянинъ цълой деревней или даже нъсколькими деревнями—случай, приводимый, между пр., и Бъляевымъ \*), владълъ-ли онъ только участкомъ, жеребьемъ, долей деревни—онъ одинакосе былъ собственникомъ своей земли. Характеръ его правъ на землю ничуть не мънялся. Въ силу этого, и существованіе двухъ особыхъ категорій, крестьянъ-собственниковъ и крестьянъ-общинниковъ, не имъетъ подъ собой почвы. Съ другой стороны,—половники, точно также какъ и собственники, могли сидъть или на цълой владъльческой деревнъ или на какойнибудь ея доли, т.-е. могли быть также и дольщиками въ деревенскомъ владъніи, или общинниками въ переводъ на общепринятые термины.

И такъ, земледъльческое населеніе съвера или само "владъло своими деревнями" или сидъло на владъльческихъ земляхъ, и это единственный существенный признакъ: по этому признаку мы и дълимъ съверное крестьянство на двъ группы—крестьянъ-собственниковъ и половниковъ.

Въ настоящей главъ мы разсмотримъ—насколько позволяютъ намъ наши матеріалы—въ чемъ заключалась сущность правъ крестьянъ-собственниковъ на ихъ землю: предметъ, который наша наука почти совсъмъ обходила.

Паучая акты, относящеся до движенія крестьянской земельной собственности, поражаешься, прежде всего, страннымъ противоръчіемъ. Съ одной стороны, право крестьянина на землю является со всъми привычными намъ аттрибутами неограниченной, полной собственности: крестьяне продаютъ, закладываютъ, мъняютъ, дарятъ, завъщаютъ, отдаютъ въ приданое за дочерьми, дълятъ свои земли совершенно такъ, какъ это могли бы дълать настоящіе собственники въ самомъ современномъ смыслъ слова. А между тъмъ рядомъ же наблюдаемъ явленія, совершенно необъяснимыя съ точки зрънія современныхъ понятій о собственности. Кое-что въ этихъ противоръчіяхъ обязано своимъ происхожденіемъ государству, которое давило своей тягловой организаціей да и сознательными актами, направленными на стъсненіе крестьянской земельной собственности—объ этомъ будетъ ръчь ни-

<sup>\*)</sup> Крестьне на Руси, изд. 1-е стр. 39.

же. Но все-таки корень этихъ кажущихся противоръчій дежаль въ особенностяхъ правового народнаго міровозгрѣнія.

Сейчасъ было сказано, что крестьянинъ-дольщикъ въ де ревнѣ стоядъ въ такомъ же отношени къ своей землѣ, какъ и независимый владълецъ цѣлой деревни. Это вѣрно, но только съ извѣстными ограниченіями: деревенскіе совладѣльцы и складники всегда имѣли чраво перекупа и выкупа долей, какъ это видно изъ первой главы. Но это право было лишь видоизмѣненіемъ того широкаго и общаго права родового выкупа, которое тяготѣло надъ всей земельной собственностью.

Въту эпоху, которую мы беремъ, -т.-е. XVI-XVIII въка, обычай родового выкупа уже клонился къ вымиранію. Почти всв акты отчужденія, относящіеся къ московскому періоду исторіи нашего съвера, заключають въ себъ условія, ограничивающія право выкупа: въ актахъ періода новгородскаго нътъ такихъ условій. "Продали вдернь безъ выкупа да п дъла намъ до тое деревеньки нътъ \*, "да и дъла нътъ мнъ и брату моему и дътямъ монмъ и роду моему" \*\*), "а намъ и сродцамъ нашимъ ни во что не вступаться и дъла нътъ \* \*\*\*) -такими и подобными формулами ограждалась отчуждаемая земля отъ родовыхъ претензій. Мы говоримъ родовыхъ, слъдуя выраженіямъ актовъ, но точнье было бы говорить родственныхъ: подъ родомъ тутъ никакъ нельзя разумъть настоящій архаическій родъ, остатки котораго до-сихъ-поръ сохранились кое-гдъ у южныхъ славянъ, а скоръе разложившійся союзъ типа большой задружной семьи. Почему въ актахъ новгородскаго періода почти нътъ такихъ ограничивающихъ условій? Въроятно, потому, что право выкупа еще такъ было живо въ сознаніи народа, что представлялось невозможнымъ стъснять его примънение. Другого возможнаго объясненія-а именно того, что права выкупа земельной собственности могло не существовать въ новгородскія времена-нельзя допустить, помимо апріорной несообразности, и потому, что на него есть прямыя указанія \*\*\*\*). Въ XVI и XVII

•) Купчан 1615 г.

<sup>\*\*)</sup> Купчан 1619 г.

<sup>•••)</sup> Купчая 1717 г.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Акты Юридическіе, напр. Новгородская купчан XXXVI.

въка, съ водвореніемъ семьи малаго типа, началъ приходить въ упадокъ и обычай родового выкупа земельной собственности. Но онъ былъ искусственно поддержанъ московскимъ законодательствомъ и позже, въ концъ XVIII стол., въ періодъ земельныхъ замъшательствъ, о которыхъ будетъ ръчь ниже, сильно способствовалъ къ усиленію того хаотическаго состоянія, въ которомъ очутилось на съверъ все крестьянское земельное владъніе.

Однако для огражденія отчуждаемой собственности отъ родственныхъ притязаній, видимо, не всегда оказывалось достаточнымъ простой оговорки въ актѣ. Отчужденіе часто обезпечивалось условіями, въ родѣ: "а понадобится та земля дочерямъ моимъ или родникомъ моимъ и они бы дали св. Георгію (въ церковь, куда отчуждается земля) сорокъ алтынъ денегъ"\*), "а кто станетъ ту мою пожню выкупать ино дать подъ ту пожню 12 рублевъ \*\*). Такія условія встрѣчаются въ актахъ XVI и первыхъ годовъ XVII вв.—позже они исчезаютъ съ отживаніемъ самаго обычая родового выкупа. Кромѣ того, собственникъ отчуждаемой земли иногда заблаговременно "очищалъ" ее отъ родственниковъ деньгами \*\*\*).

Притязанія родственниковъ, скольно можно видёть изъактовъ, обыкновенно не влекли за собой возврата земли: притязанія же удовлетворялись дополнительными платежами. Сътакимъ характеромъ является обычай родственнаго выкупа въ древнъйшихъ, новгородскихъ актахъ, съ такимъ и въпозднъйшее время, даже до настоящаго столътія.

Не останавливаемся дольше на обычать родового выкупа, такъ какъ онъ извъстенъ юридической наукъ и разработывался ею. Коснемся теперь другихъ обычаевъ, которые своеобразно оттъняютъ крестьянскіе взгляды на земельную собственность и ея отчужденіе.

Нетолько родственники имъли право "спращивать на выкупъ" проданную землю; это право имълъ и самъ продавецъ. Но прадавецъ, имъющій право возвращать себъ обратно проданное, предполагаетъ необходимо, что самый договоръ

<sup>\*)</sup> Прикладная запись 1501 г.

<sup>\*\*)</sup> Виладная 1619 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Дарственная запись 1619 г.

купли продажи, по крайней мфрф, по отношению къ земельной собственности, есть нтито очень отличное отъ того юридического акта, которой мы теперь обозначаемъ этимъ названіемъ. Какъ видно изъ выписокъ, приведенныхъ выше, въ актахъ отчужденія, между условіями, уничтожающими права родственниковъ на выкупъ, всегда упоминается и о правъ самого собственника. И право это было вполит реально. Въ нашихъ актахъ ни разу не встръчается случая, чтобъ оно удовлетворялось дополнительнымъ платежомъ; наоборотъ, не разъ видимъ, что проданная земля снова находится въ рукахъ ея прежняго собственника. Напр., крестьяне Ломоносовы (отецъ и другой какой-то родственникъ извъстнаго Ломоносова) продають въ 1714 г. свою пожню "ввъкъ и вдернь безъ выкупа". Но въ 1739 г. отецъ Ломоносова снова продаеть туже самую пожню (тожество видно изъ названія и подробнаго обозначенія межь) уже другому крестьянину \*).

Въ болве отдаленную старину, повидимому, самыя слова "продажа", "продалъ" не имъли того специфическаго, хотя все-таки условнаго, значенія, съ которымъ они появляются позже. Въ вкладной записи 1501 г. вкладчикъ пишетъ: "есть у меня землица вотчина, отца моего оставленіе, а свое владение, и азъ ту землю отдаю св. Георгію на поминанье души своей и своему роду, оприче нътъ тое земли, что есми Гурью продаль, гдъ что ни есть его владъніе"... Какъ видоо изъ этого акта продалъ здъсь является синонимомъ потдаль", т.-е. даль въ даръ: съ другой стороны въ обменъ за землю не дается никакая ценность. Да и позже название "продажи" примъняется иногда къ такимъ актамъ отчужденія земли, которые лишены элементовъ, существенно необходимыхъ, съ современной точки зрвнія, для договора куплипродажи: напр., земля якобы продается, но въ обмънъ собственникъ земли выговариваетъ себъ пожизненное содержаніе и т. д. До-сихъ-поръ на юридическомъ языкъ архангельскаго крестьянства отдать землю въ аренду называется продать землю въ годы", т.-е. на время, въ отличіе отъ въчной продажи.

<sup>\*)</sup> Архангельскія Губ. Въдомости 1868 г. № 4. Акты семейства Ломоносовымъ, сообщ. П. Ефиненко.

Какъ бы особымъ видомъ продажи сдужилъ заемъ ленегъ подъ залогъ земли: "А будемъ мы, заимщики, по сей закладной кабаль на тоть вышеписанный срокь тыхь заемныхъ денегъ не заплатимъ и того своего закладнаго поля не выкупимъ ся наша закладная и купчая ввъкъ и вдернь безъ выкупа". Такіе заклады были очень распространеннымъ способомъ отчужденія земли и во встхъ отношеніяхъ замтняли собой настоящія продажи. Большое распространеніе этого вида отчужденія, кажется, надо объяснить мірами правительства, которое стремилось стеснять движение крестьянской собственности. Хотя мъры эти, вообще, оказывались очень мало дъйствительными, но могли побуждать продажу земель прятаться подъ внъшней видимостью залога. Напр., въ одной закладной \*) пишется: "а тъмъ дворомъ и съ подворнею землею и съ огородцемъ и новиною и со всъмъ безъ вывъта вольно владъть до выкупа и продать и заложить и жить во встхъ хоромахъ и съ того двора подымныя деньги и съ огородца и съ новины по мірскимъ разрубнымъ спискамъ платить тягло и до выкупа и службы служить съ міромъ врядъ и т. д. Очевидно, что туть дъло идеть никакъ не о залогъ земли, а о продажъ.

У насъ масса актовъ, касающихся движенія свободной крестьянской земельной собственности на съверъ. Но останавливаться на нихъ дольше, заниматься характеристикой ихъ по категоріямъ и подробнымъ анализомъ мы здъсь не будемъ. Вышеприведенныхъ фактовъ мы считаемъ достаточнымъ для характеристики типичнъйшихъ особенностей крестьянской земельной собственности.

И такъ, особенности эти можно свести къ слѣдующему. Крестьянская земельная собственность — той мѣстности и эпохи, о которой у насъ идетъ рѣчь—не смотря на отчуждаемость, была гораздо тѣснѣе связана съ собственникомъ, чѣмъ это представляется мыслямымъ съ течки зрѣнія современныхъ понятій о собственности. Собственникъ былъ "крѣпокъ"\*\*) своей землѣ не въ позднѣйшемъ государственномъ, а

<sup>\*)</sup> Закладная 1697 г.

<sup>\*\*) &</sup>quot;И та де имъ земля по родству кръпка, говорятъ родственники, требующіе землю на выкупъ. "Челобитная 1718 г.

въ первоначальномъ естественномъ смыслъ этого слова: право человъка, обратисшаго своимъ трудомъ дикую землю въ возделанную или вообще вкладывавшаго свой трудъ въ землю естественно считалось выше всякихъ другихъ производныхъ правъ. Въ тоже время—такъ какъ архаическія представленія, вынесенныя изъ родоваго быта, еще не утратили своей жизненности—это верховное право собственника на землю распространялось въ значительной степени и на его родъ, т. е. родственниковъ болъе близкихъ степеней родства. Изъ этой основной особенности вытекало все остальное, т. е. тоть относительный и условный характеръ, которымъ отличаются всъ виды отчужденія земельной собственности.

Нельзя сказать, чтобъ государство, считавшее всю землю своею собственностью, а тъмъ болъе крестьянскую, не вліяло своей организаціей, своими распоряженіями и указами, на характеръ этой собственности. Но что типичнъйшія черты ея развились независимо отъ давленія государства—это ясно видно изъ сличенія актовъ новгородскаго и московскаго періодовъ.

Съ половины XVII-го въка \*) извъстны намъ категорическія запрещенія крестьянамъ заонежскихъ погостовъ продавать свои земли: запрещенія эти, навърное существовали и раньше, въ XVI-мъ въкъ, какъ можно заключить изъ нъкоторыхъ выраженій актовъ. Но что значили эти запрещенія передъ извъстной формулой, посредствомъ которой каждый владълецъ могъ оправдать отчуждение своей собствтиности: "не измоглъ есми съ той земли дани царевы платить, на службы служить, ни хлтба оброчнаго платить"? Въдь для государства все-таки существенный интересъ быль не въ томъ, кто владълъ землей а въ томъ, чтобъ владъющій "измогъ" отправлять все, что ему следовало. А, конечно, государство не было въ силахъ разследовать, действительно-ли крестьянинъ "не измогъ" или это была лишь уловка, чтобъ обойти царскій указъ. Какъ бы то ни было, земля, несмотря ни на какіе указы, совершенно свободно переходила нетолько отъ крестьянъ къ крестьянамъ, но и къ лицамъ другихъ сословій: купцамъ, посадскимъ людямъ, духовенству.

<sup>\*)</sup> Крестьяне на Руси, стр. 160.

Волостной міръ въ извістномъ случай могъ вмішиваться въ отчуждение, а именно въ томъ, когда за владвлыцемъ были "старыя денежныя или хлюбныя невыплатки", т.-е. недоимки. Міръ могъ требовать—или чтобы недоимки были переведены съ землей на новаго владъльца, или чтобы старый владълецъ оставилъ за собой часть земли, достаточно гарантировавшую уплату этихъ недоимокъ. "А горней земли никому не продалъ и не заложилъ... горней земли водой не сносить и дьломъ не здираеть и пескомъ не посыпаетъ \*), заявляеть одинь такой продававшій свои земли владелець, за которымъ числились недоимки. Но за исключениемъ этого сдучая міръ, повидимому, считаль всякое отчужденіе собственности въ его районъ частнымъ дъломъ собственниковъ и совсвиъ не вившивался въ двла этого рода. Мірское тягло лежало не на лицъ, а на землъ и переходило вмъстъ съ землей. Единственнымъ интересомъ міра было, чтобы, съ одной стороны, земля не осталась какъ-нибудь безъ владельца и не дегла на его плечи, съ другой-чтобъ не перешла въ такія руки, которыя были бы достаточно сильны, чтобъ отбиться отъ мірского тягла или хоть отъ какой-нибудь его составной части, напр., отъ службы: неръдко случалось, что нетяглые люди, пріобратшіе тяглую землю, не хотали нести съ нея службы. За послъднимъ обстоятельствомъ, т.-е. за тъмъ, чтобъ земля, входящая въ мірской районъ, не вышла изъ мірского тягла, міръ следиль такъ же зорко, какъ следило государство за тъмъ, чтобъ земля вообще не выходила изъ тягла. Интересы міра сталкивались въ этомъ случав съ принципіально-признаваемымъ правомъ каждаго собственника на свободное отчуждение своей земли: впрочемъ, это столкновеніе ничуть не вело къ ограниченію правъ собственника, а лишь порождало безчисленное множество судебныхъ процессовъ, которыми міръ старался задержать въ тяглѣ или возвратить въ тягло то, что стремилось изъ него выскользнуть,

Отчужденіе земли сопровождалось "сводомъ" ея. Сводъ мірской актъ, посредствомъ котораго до свъдънія міра доводилось, что такой-то "свелъ съ себя" тяглой своей земли такія-то поля такихъ-то названій всего въ тяглъ столько-то

<sup>\*)</sup> Купчая 1724 г.

крестьянское землевлаюние на крайнемъ съверъ. 257

такому-то, которому "съ тое земли подати платить и службы служить съ міромъ врядъ". Актъ "свода" вносился въ волоствую веревную книгу. \*)

Волостныя веревныя книги, помимо своего спеціальнаго назначенія, служили и актомъ закрыпленія земли: выписки изъ веревныхъ, называемые сколками, постоянно встрфчаются между другими имущественными актами. Вообще, на свверв-вслодствіе свободнаго движенія земельной собственности, съ одной стороны, и распространения письменности, съ другой - обращалась масса имущественных ватовъ. Случается, что у одного владъльца на одну и ту же землю было больше двадцати различныхъ "деревенскихъ кръпостей". Все это тщательно пряталось и хранилось. Утрата этихъ "деревенскихъ кртностей" требовала явки въ свъжей избъ, "чтобъ отъ того изгару (сгорфиіл документовъ) деревенскаго жеребья не отбыть" \*\*). Имущественные акты писались или площадными нодъячими въ городахъ или по деревнямъ земскими и церковными дьячками. Подписи неопредъленнаго числа "послуховъ (свидътелей) добрыхъ людей считалось достаточнымъ, чтобъ придать документу необходимую законную силу. Только съ начала XVIII стольтія появляется требованіе закръплять имущественные акты сложнымъ оффиціальнымъ порядкомъ "у крвностныхъ двлъ". Но крестьянство постоянно старается обходить эту сложную и дорогую процедуру, и старыя деревенскія кръпости своего собственнаго деревенскаго закръщения продолжають обращаться на старыхъ правахъ.

IV.

Теперь перейдемъ къ общирному классу земледъльцевъ, сидъвшихъ на владъльческихъ земляхъ.

Но прежде необходимо познакомиться съ владъльческими элементами. Кто, кромъсвоеземцевъ, земскихълюдей, — поздиъйшихъ черносошныхъ крестьянъ—владълъ землею на крайнемъ съверъ?

Очень оригинально то обстоятельство, что землевладаніе нашего савера, теперь исключительно мелкое, крестьянское \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Копія со своду 1744 г.

<sup>\*\*)</sup> Челобитная 1685 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Ни одного помъщика, кромъ удъла.

когда-то начало свою исторію общирными боярскими латиочндіями. Почти всъ знатные новгородскіе боярскіе роды а ихъ, къ слову сказать, было очень немного \*) владъли вотчинами въ Заволочьъ. Откуда взялись эти владънія? Трудно сказать что-нибудь съ положительностью. По всей вфроятности. происхождение ихъ коренилось въ первоначальномъ завоевании края посредствомъ вольныхъ дружинъ: можетъ-быть, эти знатные новгородскіе роды потому и были знатны, что предкамъ ихъ удалось, во главъ такихъ дружинъ, счастливыми набъгами позахватывать куски этой отдаленой территоріи и такимъ образомъ обезпечить себъ постоянный источникъ богатства, а слъдовательно и власти, въ даняхъ и другихъ доходахъ сначала съ туземнаго населенія захваченной территоріи. а потомъ и съ пришлаго, которое осъдало на этой территоріи и колонизовало ее. Правда, относительно рода Своеземцовыхъ есть прямое, документальное свидътельство, что начало ихъ господству на Вагъ было положено въ XIV-мъ въкъ мирной сдълкой съ чудскими старшинами\*\*), которые уступили за 20,000 бълъ Шенкурскій погость "и всв его земли до ростовскихъ межъ". Но самая эта сдълка была результатомъ какихъ-то столкновеній между бояриномъ и Чудинами, которые жаловались на Своеземцова великокняжескому намъстнику: однимъ словомъ, отношенія Своеземнова къ Важской земль начались не этой слълкой.

Владънія Своеземцовыхъ на Вагѣ захватывали части нѣсколькихъ большихъ рѣкъ: Ваги, Паденги, Шенги, Понцы. Въ указанныхъ актомъ граняхъ все принадлежало имъ: "земли и воды, и лѣса лѣшніи, и рѣки, и лѣшніи рѣки, и мхи, и озера, и соколья гнѣзда". Всѣ эти земли, вѣроятно, были заняты кочевыми туземцами-охотниками, такъ какъ не упоминается никакихъ населенныхъ мѣстъ, кромѣ одного погоста, административнаго центра для сбора дани. Но уже въ слѣдующемъ столѣтіи эти земли заключаютъ въ себѣ нѣсколько погостовъ и множество селъ, къ которымъ текутъ страдомыя земли, пожни и ловища. Еще значительнѣе по своимъ размѣрамъ были владѣнія Борецкихъ. У Борецкихъ были вотчины по средиему

<sup>\*)</sup> Бѣјяевъ за триста яѣтъ насчитываетъ всего-на-все яншь сорокъ тыкихъ родовъ (Разсказы изъ русской исторіи. Исторія Новгорода, стр. 156).

<sup>\*\*)</sup> Акты Юридическіе, 257, І.

теченію Двины—старинный погость Борокъ, который упомиминается въ уставъ Святослава Ольговича, ныпъшняя Борецкая волость Шенкурскаго уъзда; имъ принадлежали устья Двины; они владъли множествомъ земель по берегамъ Бълаго моря, рыбными тонями, соляными ключами и другими промысловыми угодьями. Въ промышленныя становища, принадлежавшія Борецкимъ по берегамъ Бълаго моря, ежегодно приходили тысячи Повгородцевъ на ловлю морскаго звъря \*).

Только о владвніяхъ этихъ двухъ боярскихъ родовъ и дошли до насъ свъдвнія. Однако достовърно извъстно, что ко времени московскаго завоеванія многіе новгородскіе бояре имъли вотчины въ Заволочьъ. Отъ роковаго для Новгорода 1471 г. сохранились судейскіе списки о двинскихъ земляхъ \*\*). Изъ этихъ списковъ видно, какъ много повгородскихъ бояръ изъ партіи, враждебной Москвъ, было между заволочскими вотчинниками. Въ Важской землѣ, кромѣ Своеземцевыхъ, видимъ вотчинниками Якова Федорова, Василія Селезня, Михаила Тучу и его сына Григорья, Ивана Лошинскаго, Ивана Максимова, Ивана Офанасьева, Есипа Малаго; на Пинежскомъ волокѣ того же Василья Селезня, затъмъ Василья Онаньина, Мишу Борисова—за ничтожнымъ исключеніемъ все извъстныя имена болье вліятельныхъ и энергическихъ противниковъ Москвы.

Новгродскіе бояре не жили въ своихъ вотчинахъ, только объёзжали ихъ время отъ времени. Управляли прикащики. Прикащикамъ бояре и передавали припадлежавшее имъ право суда надъ своими крестьянами, половинками, отхожими людьми.

Но боярское землевладиніе нашего крайняго сивера не ограничивалось вотчинами новгородских боярь; тамъ были и свои мистные крупные землевладильцы, двинскіе бояре. Они не были такими значительными собственниками, какъ бояре новгородскіе: ихъ владинія сосредоточивались въ низовьяхъ Двины, въ мистности съ самымъ плотнымъ, и, надо думать, самымъ старымъ русскимъ населеніемъ, служившей, вироятно, исходнымъ пунктомъ для колонизаціи всего края. Двинскіе бояре, мистные богатые земцы, держали въ своихъ рукахъ управленіе краемъ, какъ новгородскіе бояре—управ-

<sup>•)</sup> Лътопись Сумскаго посада.

<sup>\*\*)</sup> Акты Археографич. Экспедиціи, т. 1, № 94.

леніе Новгородомъ. На имя ихъ Новгородъ и князья новгородскіе писали свои грамоты и имъ поручали охраненіе своихъ интересовъ на Двинъ. Въ качествъ скотниковъ \*) двинскіе бояре являются обложенными фискальными обязанностями и отвътственностью передъ Новгородомъ.

Московское завоевание однимъ ударомъ подкосило боярское землевладъние нашего съвера, и новгородское и мъстное двинское: оно уже не возрождалось ни въ старой, ни въ новой московско-помъстной формъ. Но кой-какие его отпрыски еще долго тянули свое существование, медленно вымирая и вырождаясь въ землевладъние крестьянское. Напр., за одной отраслью рода Своеземцовыхъ, въроятно въ уважение памяти ихъ предка св. Варлаама Важескаго, оставлена была частыхъ вотчинъ и потомки Своеземцевыхъ, подъ именемъ Едомскихъ, еще долго жили на Вагъ крупными вотчинниками, пока ихъ вотчины не раздробились окончательно между ихъ потомками, которые и перешли въ крестьянство.

Между нашими актами есть одинь, оть начала XVI стольтія (1501 г.), изображающій одну изъ предсмертныхъ судорогъ этой смертельно пораженной и уже издыхающей формы землевладенія. Крестьяне двухъ волостей жалуются великому князю Василію на "своеземца" Ивашку Романова, въроятно, потомка и наслъдника какого нибудь двинскаго боярина. Этотъ Ивашко Романовъ отнялъ "у Николы святаго на Орлецъ пять деревень, двъ деревни на Усть-Пънеги ръки да деревню въ Товрицъ да деревню Есюпиньскую да деревню Кудемкинскую да тъ деи деревни пашеть и съно коситъ прівзжая съ Матигоръ (матигорскіе бояре упоминаются въ актахъ XIV въка) по третей годъ на собя силко и половникомъ (церковнымъ) деи въ тъхъ деревняхъ пахать на собя же велить"; отъ другой церкви тоже отнимаетъ четыре деревни. Мало того: "игуменовъ и поповъ отъ св. Никоды отсылаетъ прочь силко, а съ приходомъ не поговоря, а тотъ ден Ивашко Романовъ и не тое церкви приходъ, а тою церковью властвуется, а христіаномъ-ден тое церкви св. Николы приходу води въ томъ не даетъ чтобы имъ къ тое церкви

<sup>\*)</sup> Акты Археогр. Экспедиціи т. 1. N2 1. Бъляевъ Разсказы, стр. 52-3. Скотъ-деньги.

игумена или попа призвать"; и въ другой церкви "попа Клементья высла: ъ воиъ да попа Іакова къ той церкви принялъ, а попа Клементья съ тъмъ попомъ съ Іаковомъ пограбили, а та церковь не его же приходъ". Интересно, что Едомскіе, только что упомянутые, тоже преслъдуются, по одному акту, за грабежъ Богословскаго монастыря, построеннаго ихъ предкомъ бояриномъ Своеземцевымъ \*). Очевидно, это есть запоздалое проявленіе старыхъ боярскихъ патрональныхъ правъ на церкви, выстроенныя ими въ своихъ вотчипахъ — правъ, которые потомъ цъликомъ перешли къ приходу, къ крестьянамъ. Понятное дъло, что власти великаго князя не замедлили и выметать вонъ изъ церковныхъ деревень, этого не во время вспомнившаго о своихъ старыхъ правахъ боярскаго потомка и за кръпкими поруками представить его на судебный срокъ въ Москву.

Другимъ представителемъ крупнаго землевладънія на съверв, и въ новгородскій и въ московскій періодъ, были монастыри. Впрочемъ, монастырское землевладъніе въ новгородскій періодъ было незначительно: на все огромное пространство Заволочья, до завоеванія, мы едва насчитываемъ пять шесть монастырей. Къ тому же, монастыри были по преимуществу боярскіе, такіе, которые или были основаны боярами въ своихъ собственныхъ вотчинахъ или надълялись ими землей. Борецкіе давали земли и промысловыя угодья въ два монастыря, которые находились посреди ихъ, вотчинъ, въ Никольскій, Корельскій и Соловецкій — впрочемъ послъдній острова свои получилъ по пожалованію отъ Новгорода; Своеземцовы устроили въ своихъ вотчинахъ Важеской Богословской монастырь; двинскіе бояре поддерживали Архангельскій монастырь, самый древній монастырь края. Московское завоеваніе отражается на стверт внезапнымъ расцеттомъ и размноженіемъ монастырей; втеченій XVI въка появилось, въ предълахъ Архангельской губер., новыхъ монастырей въ три раза больше, чёмъ ихъ успёло образоваться въ нёсколько предшествующихъ въковъ новгородскаго господства (было пять монастырей, время возникновенія шестаго спорно: въ

<sup>\*)</sup> Архангельскія Губ. Въдомости 1868 г. № 69.

XVI въкъ устроилось ихъ пятнадцать да въ XVII-мъ около двадцати \*).

Монастырское землевлядёніе складывалось различными путями. Московскіе государи всегда утверждали за мочастырями всю землю, которой тв успъвали завладъть на правахъ вольной заимки. Но кромъ того монастырямъ обильно жаловались и населенныя земли, которыя одив только и могли служить источником в дохода: колонизація пустых земель могла идти лишь очень медленно и въ первое время не приносила никакихъ выгодъ. Неръдко великіе князья московскіе жаловали монастырямъ земли изъ конфискованныхъ ими боярщинъ \*\*). Такимъ образомъ основной фондъ монастырскаго землевладения образовался изъ захвата и царскихъ пожалованій; но этотъ основной фондъ мочастыри приращали съ большимъ успъхомъ, все расширяя свое землевладъніе. Расширяясь, монастырское семлевладение рано пришло въ столкновеніе съ крестьянскимъ -- несмотря на кажущійся безграничный просторъ, удобныхъ земель было относительно немного. Столкновенія эти вели къ стесненіямъ крестьянъ, такъ какъ монастыри, въ глазахъ царскихъ судей, воеводъ и писцовъ, постоянно назывались сильне и праве \*\*\*).

Страшное размноженіе монастырей, захвать пустопорожнихь земель, служившихъ крестьянству промысловыми урожаями, вторженіе въ самыя деревни и печища путемъ пріобрѣтенія долей въ нихъ,—вторженія, тяжелыя для деревенскихъ дольщиковъ, наконецъ, опасность просто-на-просто лишиться права на землю посредствомъ пожалованія ес монастырю—все это побуждало крестьянство относиться къ монастырямъ съ понятнымъ недовъріемъ. Недовъріе это выражалось прежде всего въ томъ, что крестьянство мѣшало заводиться новымъ монастырямъ и пустынямъ, гнало и преслъдовало отшельниковъ. осѣдавшихъ вблизи крестьянскихъ зе-

<sup>\*)</sup> Арх. Губ. Въдомости 1869 г. ст. "О монастыряхъ, существовавшихъ на съверъ Россіи въ предълахъ нынъшней Архангельской епархіи съ конца XIV до начала XVII в.

<sup>\*\*)</sup> Архивъ историко юридическихъ свъдъній, относящихся до Россіи, Калачева, ки. 3-я 1861 г. Выпись изъ писцовыхъ книгъ Ондрея Плещесва 90-го года. Жалованная грамота Іоанна III Важескому Богословскому монастырю к другіе.

<sup>\*\*\*)</sup> Напр. Акты юридическіе 18, 23 и т. д.

мель. Въ книгъ г. Соколовскаго \*) приводятся интересиме факты втого рода. Относительно описываемой нами мъстности также можно указать не одинъ аналогичный фактъ. Напр., очень уважаемый на съверъ мъстный святой Антоній Сійскій быль прогнанъ крестьянами съ ръки Шелексы, гдѣ онъ съ братьей было совсъмъ уже основался на пустыножительство; тоже было и съ преп. Даміаномъ, основателемъ Юрьегорской пустыни. Акты наполнены свидътельствами о постоянной враждѣ монастырей съ окрестнымъ крестьянствомъ, о насильственныхъ дъйствіяхъ съ объихъ сторонъ, взаимныхъ искахъ и тяжбахъ. Вражда иногда такъ обострялась, что монастырь погоралъ жертвой "злобы злыхъ людей", какъ это случилось, найр., съ Моржегорскимъ монастыремъ.

Хотя отдъльные случаи столкновенія крестьянъ съ монастырями изъ-за земли встръчаются, какъ мы сейчасъ сказали, очень рано, массовое озлобленіе крестьянства противъ монастырей явилось результатомъ горькаго и относительно поздняго опыта. Много нужно было времени для того, чтобъ крестьянство убъдилось, что каждый монастырь въ концъконцовъ дълается членомъ сильной организаціи, которая преслъдуетъ свои цъли и для которой народъ есть лишь почва, ее матеріально питающая. У оввернаго крестьянства быль и долго держался, свой оригинальный взглядъ на назначеніе монастырей, и оно осуществляло и поддерживало этотъ взглядъ, пока онъ не былъ сломленъ противодъйствующими ему стремленіями церковной іерархіи, находившими себъ поддержиу въ государствъ. Это довольно любопытная страница нашей бытовой исторіи, на которой стоитъ немножко остановиться.

Строили тоть монастырь крестьяне мірскіе люди и вотчины свои деревенки въ тоть монастырь давали для царскаго богомолія и душевнаго своего спасенія и на поминокъ родителей своихъ и для постриванія безекладныхь нищихъ нужныхъ (нуждающихся) людей, которые ходя по міру скитаются, такъ показывають крестьяне Чухченемской, Ровдогорской, двухъ Ухтьостровскихъ и Курейской волостей (около 1650 г.) о Чухченемскомъ монастыръ. Этоть монастырь былъ выстроенъ общими силами всёхъ упомянутыхъ волостей; такіе же мірскіе

<sup>\*)</sup> Очеркъ исторіи сельской общины, стр. 67-8.

монастыри встръчаемъ и въ другихъ мъстахъ. Для чего міръ тратился на постройку себъ монастыря—видно очасти и изъ предъидущаго: помимо религіозныхъ цълей, которымъ могла удовлетворять и простая церковь, монастырь могъ служить пристанищемъ для бездомныхъ нищихъ, которые иначе должны были бы скитаться по міру. Но этимъ далеко не ограничивалось назначеніе такого мірскаго монастыря—его цъли были шире.

Когда большая, родовая семья распалась и на ея мъсто выступила малая семья современнаго типа — что на стверт случилось очень рано-отдъльная личность часто должна была оставаться безпомощной. Не каждому удавалось выростить сыновей работниковь. Воть эта-то открывающаяся для каждаго крестьянина перспектива безпомощности и вызвала слъдующее оригинальное приспособление. Когда крестьянинъ чувствоваль, что приходить конець его рабочей силь-иногда же и заблаговременно — онъ дълаль въ свой мірской монастырь вкладъ и получалъ изъ монастыря вкладную, договорный актъ на счеть условій, на какихъ онъ имбеть поступить въ монастырь. Часто случалось, что крестьянинъ уже имълъ въ монастыръ старый вкладъ отца, дъда или другихъ родственниковъ и только подбавляль къ нему. Вклады дълались деньгами, вещами (промысловыя орудія-неводъ, судно и т. д.), но чаще всего землей-пока государство не стало энергично преслъдовать отчужденія земли въ монастырь. Величина вклада обусловливалась договоромъ. Въ силу этого договора вкладчикъ получалъ право требовать отъ монастыря обезпеченія во всфхъ своихъ потребностяхъ не только для себя, но и для всей своей семьи, которая всегда приписывалась къ вкладу. Для вкладчика нисколько не было обязательнымъ поступленіе въ монастырь-это было деломъ его воли: онъ имель право требовать для себя и семьи содержанія въ обусловленных в договоромъ предълахъ, и ничъмъ не обязывался монастырю. Такимъ образомъ монастырь служилъ какимъ-то своеобразнымъ пенсіоннымъ фондомъ \*). "Положила язъ, Парасья", пишется въ одномъ такомъ вкладномъ актъ, ту пожню Николъ Чудо-

<sup>\*)</sup> Останавливаемси на этомъ учрежденіи, такъ какъ оно было, кажется, на съверъ совершенно оригинально мъстнымъ явленіемъ. Мы разспращивали у одного спеціалиста по исторіи церковнаго права, и онъ намъ сказалъ, что ничего аналогичнаго онъ не знаетъ въ исторіи нашихъ монастырей.

творцу въ домъ за себя и за дътей своихъ и за внука своего и какъ мы будемъ въ монастырь и строителю съ братіею насъ въ монастыръ поить, кормить и обувать и одъвать всъхъ четырехъ, и обутокъ и одежда давать изъ казны посидывымъ дъломъ; и какъ язъ, Парасья, захочу постричься или посхимиться или дъти мои или внукъ мой и насъ четверыхъ всъхъ постричь и посхимити и платье черное изъ казны посильнымъ же дъломъ\*). Вотъ какъ описываеть этихъ вкладчиковъ инквизиторъ въ донесеніи холмогорскому архіерею въ 1724 г. "Въ холмогорской епархіи во многихъ монастыряхъ и пустыняхъ содержатся многіе вкладчики съ женами и дътьми (жили они частью въ самомъ монастыръ, частью въ деревняхъ), и оные не вкладчики, но грабители и тунеядцы, и придеть де оный мужикъ въ монастырь, дастъ вкладу десять рублевъ или больше и возьметь изъ того монастыря договорное письмо, что ему жить въ томъ монастырв и всть и пить за трапезою, а женъ изъ того монастыря отсылкой хльбъ давать до смерти четвертей по пяти или по шести, да ему ни на какіе труды братскіе не ходить, также дать ему изъ монастыря корову и оную корову кормить ему монастырскимъ съномъ; а оные-де вкладчики, пришедъ изъ государевыхъ волостей съ тяголъ, у которыхъ оные тягла впустъ, и таковыхъ вкладчиковъ и совершенныхъ монастыремъ раззорителей и не плательщиковъ его Императорскаго Величества податей и жительство имъющихъ въ таковыхъ пустыняхъ-множество, а въ оныхъ де монастыряхъ и пустыняхъ братіи по малому числу и таковыхъ раззорителей и тунеядцовъ человъкъ пятьдесять съ женами и дътьми при монастыряхъ живущихъ и за трапезу ходящихъ съ братією... Раздражительный тонъ доношенія показываеть, какъ высшая церковная іерархія начала относиться къ этому мужицкому учрежденію. Монастырямъ было выгодно дъйствовать въ этомъ дёлё согласно желаніямъ своего начальства, и воть они начали выгонять вкладчиковъ "своихъ раззорителей и грабителей", разумъется, оставляя за собой вклады. У насъ есть челобитная архіерею на Архангельскій монастырь одного слъпаго. Онъ положилъ заблаговременно порядочный вкладъ за себя, жену и дочь; жена и дочь умерли, такъ что онъ остал-

<sup>\*)</sup> Вилоднан въ Моржегорскій монастырь 1629 г.

ся одинъ пользоваться своимъ вкладомъ; тъмъ не менъе монастырь пересталь давать ему одежду и содержаніе, предоставляя «помирать гладною смертью».

Такимъ образомъ крестьянство устраивало себъ монастыри, съ одной стороны, съ цълью дать пріютъ "безвкладнымъ" нищимъ; съ другой стороны, чтобъ путемъ вклада дать каждо-му изъ среды себя возможность обезпеченія на случай старости и бользни (въ одной вкладкъ прямо оговаривается, что монастырь долженъ его, вкладчика, во время бользии «посъщать и дозирать какъ и въ прочихъ обителяхъ \*). Иногда крестьянамъ удавалось довольно долго удержать монастырь крестьянамъ удавалось довольно долго удержать монастырь въ своихъ рукахъ: Чухченемскій монастырь больше ста лѣтъ былъ мірскимъ. По все-таки, рано или поздно, въ одинъ прекрасный день точно съ неба сваливался указъ, посредствомъ котораго "мірскимъ людямъ отказываютъ и владѣть тѣмъ монастыремъ не велятъ" \*\*). Монастырь же, въ силу указа, отводится какому-нибудь старцу, которому удавалось на Москъвъ "воровски оболгатъ", что тотъ "монастырь пустъ и церковь Божія безъ пѣнія стоитъ", или приписывался къ какому именя водитами. му-нибудь другому богатому мъстному или центральному монастырю, къ архіерейскому дому, якобы для его благоустройства, въ сущности же для эксплуатаціи его доходовъ. Такимъ образомъ мірской монастырь вдругь ускользалъ изъ рукъ

образомъ мірской монастырь вдругь ускользаль изъ рукъ крестьянъ въ какую-нибудь Троицко Сергіевскую Лавру, которая уже распоряжалась имъ по своему. Понятно, что крестьянство озлоблялось и дъло доходило до пожаровъ и "грабежей", насильственнаго отнятія документовь.

Получивъ независимое отъ крестьянства существованіе, опирающееся лишь на церковную организацію, монастырь является по отношенію къ крестьянству уже исключительно крупнымъ и юридически очень сильнымъ собственникомъ, главная тенденція котораго возможно больше расширить свои владънія и возможно урелицить ихи доходность владънія и возможно увеличить их доходность.

Жалованныя грамоты, купчія, данныя и др. документы на землю, которые до-сихъ поръ тысячами хранятся въ архивахъ сколько нибудь значительныхъ монастырей, показы-

<sup>\*)</sup> Вкладная въ Моржегорскій монастырь 1608 г.
\*\*) Дъло о Чухченемскомъ монастыръ—розъискъ 1650 г

вають, какъ велико было монастырское землевладение. Но, опредвлить эту величину цифрами, даже приблизительно, очень трудно. Такъ какъ способы пріобрътенія земельныхъ имуществъ имъли, большею частью, случайный характеръ, то и самыя владбиія были чрезвычайно разбросаны: отдёльныя деревии въ разныхъ волостяхъ, доли въ разныхъ деревняхъ, случайно доставшіеся куски полей и пожень; при томъ же владънія разныхъ монастырей были перемъщаны, такъ что въ одной деревит одна доля могла принадлежать одному монастырю, другая другому, третья крестьянину и т. д.

Только владенія одного Соловецкаго манастыря лежали компактной массой на протяжении многихъ сотъ кв. верстъ, что не мъшало Соловецкому монастырю владъть отдъльными деревнями и кусками земли въ мъстностяхъ, очень отдаленныхъ отъ этой центральной массы. Хорошо освъщаеть значеніе монастырскаго землевладінія на сівері тоть факть, что въ XVI-XVII вв. почти недьзя натолкуться ни на одно сколько-нибудь значительное промысловое угодье, тоню, варницу, гдъ бы львиная доля не принадлежала монастырямъ, мъствымъ и центральнымъ.

Заручившись землей, монастыри успёли заручиться и различными привиллегіями, которыми ихъ очень охотно одаряди московскіе государи. Съ помощью этихъ привиллегій монастыри могли оказывать на судьбы населенія своихъ земель такое вліяніе, какое было немыслимо для другихъ непривиллегированныхъ вотчинниковъ. Къ монастырямъ надо причислить и архіерейскій домъ. Утвердившись къ концу XVII стол. на холмогорахъ, онъ сразу сталъ въ положеніе очень сильнаго вотчинника, такъ какъ къ нему было приписаны земли нъсколькихъ мъстныхъ монастырей и церквей.

Церкви, какъ землевладъльческій элементъ, были совстмъ въ другомъ положеніи, чамъ монастыри. Дело въ томъ, что церкви не успъли получить самостоятельности отъ міра. ()нъ оставались въ полномъ распоряжении крестьянъ до относительно поздняго времени, до начала XVIII стольтія; да и позже, хотя главная власть надъ церквами и церковной собственностью отходить къ архіерейскому дому, мірскіе люди съ выборнымъ церковнымъ прикащикомъ все-таки еще не теряють окончательно своихъ старыхъ правъ. Помимо своего общественняго значенія (церковная трапеза-мівсто мірскихъ сходокъ и суда), церкви долго сохраняли и тотъ характеръ благотворительныхъ учрежденій, какой былъ у мірскихъ монастырей: при церквахъ устраивались кельи для нищихъ. Крестьянство одъляло свои церкви землей: жертвовали отдъльныя лица, волость давала запустъвшія земли, не имъвшія владъльцевъ; наконецъ, церковь сама, на церковныя средства, покупала земли или брали ихъ въ залогъ подъ денежныя ссуды. Писцы, переписывавшіе землю, обыкновенно тоже не отказывались по просьбъ церкви приписать къ ней какую-нибудь пустошь. Такимъ образомъ, хотя каждая отдъльная церковь и не могла сравняться по размърамъ своего земельнаго имущества, съ монастыремъ даже средней руки, но въ общей сложности у церквей была масса земель. Обыкновенно, церковь имъла деревни въ своей волости; но веръдко ей принадлежали деревни, доли деревень и угодья также и въ чужихъ волостяхъ, иногда очень отдаленныхъ \*). Находясь въ зависимости отъ міра, раздъляя съ нимъ его "чернотяглую судьбу, церковь не успъла развить въ себъ тъхъ спеціальныхъ землевладъльческихъ свойствъ и тенденцій, которыя развили въ себъ монастыри. Онъ ничего не добились, кромъ привиллегіи-и то въ немногихъ исключительныхъ случаяхъ-писаться, и, след., и облагаться "особьстатьей", "опричь волостныхъ людей".

Начиная съ половины XVI въка, то-и-дъло повторяются указы, стъсняющіе, а то и категорически запрещающіе отчужденіе земель церквамъ и монастырямъ. Спеціально для съвера съ особенной настоятельностью шлются указы и разсылаются памяти въ двадцатыхъ годахъ XVII въка, "чтобы никто на посадехъ изъ посадскихъ людей, и въ волостяхъ изъ волостныхъ крестьянъ государевыхъ оброчныхъ и черныхъ тяглыхъ деревень и земель и всякихъ угодій въ монастыри и къ церквамъ не отдавалъ въ закладъ и не прода-

<sup>\*)</sup> Напр. въ Матигорской церкви—не бъдной, но и не выдающееся богатой вотъ сколько было вемли по писцовымъ и переписнымъ книгамъ XVII въка: въ своей волости—9 деревень, кромъ бълой церковнической, затъмъ 3 деревия въ Лодомской волости, 1 деревия въ Курейской, 1 дер. на Ровдинъ горъ, 1 дер. въ Быстрокурской вол., 2 деревни и почивокъ въ Заостровской вол. все это на протижении по крайней-мъръ ста верстъ по берегу Двины.

валь подъ угрозой смертной казнью. Сдёлано было распоряженіе, чтобъ указъ объ этомъ читался всюду и копія съ него имѣлась въ каждой церковной казнѣ. Дѣйствительно, съ тѣхъ-поръ мы не встрѣчаемъ больше оффиціальныхъ актовъ, отчуждающихъ земли въ церкви и монастыри; но тѣмъ не менѣе количество земель у церквей продолжаетъ какимито путями приращаться, что ясно видно изъ сравненія писцовыхъ и переписныхъ копій разныхъ годовъ. Послѣ того, какъ земли были отобраны отъ монастырей, появляются указы, подтверждающіе права церквей на ихъ земли \*).

Къ непривидигированнымъ вотчинникамъ принадлежали, кромъ церквей, купцы и посадские люди. Большая часть ихъ владъній находилась среди крестьянскихъ земель; но встръчаются случаи и совершенно обособленного владенія. Купцы и посадскіе-землевладёльцы оказывались среди крестыянъ слъдующими путями: во-первыхъ, крестьяне сами могли уходить въ города, приписываясь въ купечество или въ посадское тягло и "унося съ собой землю; во-вторыхъ, купцы и посадскіе могли покупать землю у крестьянъ или получать ихъ по духовнымъ завъщаніямъ и частнымъ сдёламъ всякаго рода. Обособленное владение могло доставаться въ руки отдёльныхъ дицъ лишь при посредствё правительства. Такъ оно и бывало. Напр., купецъ Кромининъ владълъ Семжинскимъ берегомъ въ силу следующихъ обстоятельствъ. Царицъ Натальъ Кириловиъ понравился его садъ въ Москвъ, но Кромининъ не хотвлъ его продать за деньги, а согласился уступить, если ему будеть пожаловань Семжинскій берегъ, приглянувшійся ему, когда онъ фадиль по торговымъ дъламъ на съверъ \*\*) и т. д. Довольно извъстна мъстная дегенда, которая разсказываеть, что Петръ Великій хотыль пожаловать кораблестроителя купца Баженина всеми землями, лежащими вокругъ Баженинской деревни Вавчуги, на что Баженинъ будто бы отвъчаль отказомъ. "не пристойноле мит владъть себъ подобными..."

напр. указъ 1768 г., воспрещающій насаться земли, закойно состоящей за церквами и церковнослужителями.

<sup>\*\*)</sup> Современникъ 1848 г. т. 8-й. Разсказъ о кочевани по тувдрамъ Самоъдскимъ, Иславини.

Баженинъ былъ богатъйший изъ мъстныхъ купцовъ-землевладъльцовъ. Онъ владълъ нъсколькими деревнями въ околопосадныхъ (посады-Холмогоры) волостяхъ и множествомъ угодій, тяглыхъ и оброчныхъ. Великодушіе, о которомъ говоритъ легенда, не мъшало однако ему и его потомкамъ настойчиво стремиться къ тому, чтобы выдёлить свои земли пзъ мірскаго тягла и создать себъ такимъ путемъ привилдегированное, дворянское положение. Благодаря личному вліянію, Баженинымъ и удалось кое-что сделать въ этомъ направленіи. Вообще, исторія баженинскихъ земель очень интересна: на ней можно проследить процессъ, какимъ изъ простаго крестьянскаго землевладёнія создается привиллегирозанное и дальнъйшую судьбу этого привиллегированнаго, которое на съверъ снова возвратилось къ своему первоначальному крестьянскому типу. Въ третьей статъв мы остановимся на этой поучительной исторіи.

Вообще, въ этой категоріи владъльцовъ нътъ крупныхъ вотчинниковъ. Баженинъ представляетъ исключеніе, да и его можно назвать крупнымъ только очень условно: на его земляхъ сидъло всего-на-все около пятидесяти крестьянъ. Остальные владъльцы изъ купцовъ и посадскихъ владъли, на крестьянскомъ положеніи, деревнями и долями деревень и отдъльными угодьями, чаще всего пожнями, обыкновенно въ очень незначительныхъ размърахъ. Кромъ купцовъ и посадскихъ, встръчаются, въ качествъ деревенскихъ владъльцовъ, и другіе люди разнаго званія, духовенство, служилые и т. д. на такихъ же правахъ и по такимъ же основаніямъ.

Въ заключение слъдуетъ упомянуть еще объ одномъ привиллегированномъ вотчинникъ—государъ. Извъстно, что въ новгородскій періодъ исторіи съвера московскіе государи пріобрътали въ Заволочьъ земли, которыми владъли на частномъ правъ. Но исторія этихъ земель темна, и онъ незамътво смъшались съ государственными землями. Слъды этой исторіи сохранились въ существованіи особой группы крестьянъ, принадлежащихъ государю-кречатьихъ помытчиковъ. Въ Важеской землъ, которая тоже входитъ въ предълы нынъшней Архангельской губ., образовалось большое удъльное владъніе, но мы оставляемъ его въ сторонъ, чтобъ не усложнять работы.

Работа Бъляева "Крестьяне на Руси" посвящена исключительно разъясненію процесса, посредствомъ котораго наши старинные, лично свободные и безземельные, крестьяне-половники обратились въ кръпостныхъ. Хотя Бъляевъ признаетъ исконное существованіе у насъ крестьянъ-земцовъ, и притомъ въ двухъ видахъ, въ видъ общинниковъ и личныхъ собственниковъ, но дальнъйшая ихъ судьба какъ-то незамътно скрывается въ тъни того главнаго процесса, къ которому Бъляевъ сводитъ исторію русскаго крестьянства. Изъ его книги мы узнаемъ только, какъ безземельные крестьяне прикръплялись постепенно къ владъльческой землъ.

Процессъ постепеннаго прикрыпленія свободныхъ земледыльновь къ земль и обращеніе ихъ въ лично несвободныхъ крфпостимхъ крестьянъ вырисовывается изъ изложенія Въляева
широко, полно и несмотря на нъкоторую спутанность деталей, очень рельефно. Но все-таки нельзя опускать изъ виду,
что главное вниманіе Бъляева обращево на оффиціальные
памятники и правительственныя мъропріятія. Совнадалъ-ли
жизненный процессъ съ его отраженіемъ на оффиціальной
поверхности? Факты показываютъ, что нътъ. Можетъ-быть,
жизненныя теченія центра и находились въ большей или
меньшей гармоніи съ указами, но окрапны были въ другомъ
положеніи.

Общеизвъстный фактъ, что на съверъ половники существовали до поздиъйшаго времени: въ Архангельской губ. они были еще въ концъ прошлаго въка, въ Вологодской—и въ настоящемъ столътіи, чуть не до нашихъ дней. Что значитъ этотъ фактъ? Были-ли половники на съверъ какимъ-нибудь, случайно удержавшимся, исключеніемъ среди прочихъ владълческихъ крестьянъ? Ничуть не бывало; масса крестьянъ, не имъвшихъ собственной земли, сидъла на чужихъ земляхъ, въ качествъ половниковъ, послъ всъхъ законовъ о прикръпленіи точно также свободно, какъ и до этихъ законовъ. Значитъ, эти законы, въ силу какихъ-нибудь особыхъ условій и обстоятельствъ, совсъмъ не примънялись на съверъ? И

того нътъ: на съверъ одновременно были и владъльческіе крестьяне въ настоящемъ "центральномъ" смыслъ этого слова.

Чъмъ же объусловливалась эта разница?

Въ предълахъ нынъшней Архангельской губ. несвободные крестьяне оказались на земляхъ лишь одной категоріи владъльцовъ, а именно на земляхъ монастырей—на земляхъ всъхъ остальныхъ разнообразныхъ владъльцовъ крестьяне сохранили свою старинную свободу. Но очевидно сила была тутъ не въ монастыръ, какъ монастыръ: далеко не на земляхъ всъхъ монастыръй крестьянство лишилось своей свободы. Землевладъльцами кръпостническаго типа оказывались лишь немногіе богатые и сильные монастыри—во главъ ихъ Соловецкій, Антонісвъ-Сійскій и Холмогорскій архіерейскій домъ. Ларчикъ открывается просто: крестьяне лишались своей свободы лишь тамъ, гдъ землевладъльцы были достаточно сильны, чтобъ ихъ ея лишить.

Юридическая сила монастырей, т. е. собственно немногихъ привиллегированныхъ изъ общей ихъ массы, объусловливалась тъми разнообразными и важными правами, которыми поступалось въ ихъ пользу государство: они имъли право суда, право собственнаго управленія, свободнаго отъ вмъшательства правительственныхъ агентовъ, право изъятія отъ въкоторыхъ видовъ обложенія, право собственной раскладки и т. д. и т. д. Соловецкій монастырь былъ въ такой степени государствомъ въ государствъ, что самъ организоваль военную защиту, строилъ кръпости, входилъ въ сношенія съ пограничными государствами. Понято, что при такихъ рессурсахъ ему, да и другимъ сильнымъ монастырямъ, легко было дъйствовать въ выгодномъ для себя направленіи даже вопреки всякимъ указамъ—не то что пользоваться благопрістными указами.

Но было бы ошибочно думать, что масса монастырскихъ, т.е. единственныхъ кръпостныхъ крестьянъ на съверъ, образовалась черезъ прикръпленіе половниковъ. Главный процессъ закръпощенія шелъ не этимъ путемъ.

Правительство постоянно жаловало вліятельнъйшимъ изъ монастырей вотчины въ видъ цълыхъ черносошныхъ государевыхъ волостей. Напр., Соловецкому монастырю, за нъсколько лёть до перваго извёстнаго намъ указа о прикрёпленіи, Өеодоръ Іоанновичь пожаловаль Кемскую волость въ добавление къ пожалованной уже Подужемской. Пабозерской и Маслозерской волостямъ "въ вотчину впрокъ со крестьяны и со дворовыми мъсты и со всякими угодьи, и съ тамгой и съ рыбной десятиной и престыянь имъ въдати и судити" \*). Къ Сійскому монастырю при основаніи его были пожалованы земли вокругъ него "съ трехъ сторонъ по три версты, и съ четвертую на пять верстъ" \*\*), разумъется со встмъ, что заключалось въ этомъ районъ, и потомъ жалованы были волости. Напр., въ 1615 г. велено къ Сійскому монастырю въ волости Варзупъ отвезти дворовыхъ крестьянъ и рыбныхъ ловель и всякихъ угодій чёмъ владёютъ Варзунскіе волости крестьяне третью доль " \* \* . Къ Холмогорскому архіерейскому дому; кром'в других вемель, перешедшихъ къ нему, была пожалована и приписана Чухченемская волость и т. л. и т. л.

Въ составъ населенія этихъ жалованныхъ волостей могли входить частью жильцы или тягляцы-люди, получившіе отъ волостей запустъвнія земли, могли входить и крестьяне-подовники, сидъвшіе на чужихъ земляхъ; но въ огромномъ большинствъ случаевъ население волостей состояло изъ крестьянъ-земцовъ, собственниковъ своихъ деревень или долей. Борьба между владъльцомъ и владъемымъ-если только можно назвать борьбой процессъ, въ течение котораго одна сторона постепенно и незамътно наступала, а другая также постепенно и незамътно отступала-велась собственно не изъза прикръпленія. Крестьянинъ-собственникъ быль и безъ того "кръпокъ" своей землъ. Передача въ монастырь не уничтожала этой естественной крыпости. Считаясь монастырской, какъ прежде государевой, земля продолжала оставаться крестьянской собственностью. Совершенно естественна тенденція землевладъльцевъ обратить свое фиктивное право въ реальное. Реализація же этого права была въ то же время отдівденіемъ крестьянина отъ его земли-процессъ, совсёмъ не похожій на прикръпленіе. Конечно, стъсненіе личной свобо-

<sup>\*)</sup> Акты Археол. экспедиціи т. І, 353.

<sup>\*\*)</sup> Списокъ съ переписныхъ книгъ Семена Васильевича Волынскаго.

<sup>•••</sup> Тамъ-же.

ды всюду шло параллельно, было-ли то прикръпленіе крестьянина къ землъ или отдъленіе его отъ земли.

Интересно следить за темъ, какъ землевладельцы мало по-малу стесняли крестьянъ въ ихъ первоначальныхъ правахъ собственности. Сначала крестьяне совершенно свободно распоряжаются своей земельной собственностъю: земля, конечно. не свободна, на ней лежатъ, крсмъ государственныхъ, если монастырь не успълъ ее обълить, и владъльческія обязательства, но крестьянинъ, еще самъ лично свободный, не лишается права распоряжаться землей по своему усмотрънію. Онъ ее свободно отдаетъ на порядъ и отчуждаетъ даже лицамъ совершенно постороннимъ: "Се азъ, архіерейскій крестьянинъ, такой-то заложилъ посадскому человъку такому-то статки отца своего и свое владение половину пожни своей сенвыхъ покосовъ по купчей отца своего... А буде я, заимщикъ, тъхъ денегъ на срокъ не заплачу и тое своей половины пожни не выкуплю и по сродъ вольно ему тоею моею половиною пожнею владъть до выкупа \*) О правахъ землевладъльца здъсь нътъ и ръчи. Но этого права-отчужденія земли на сторону-крестьяне естественно должны были лишиться, такъ какъ оно въ кориъ подрывало владъльческія права: покупщикъ могъ, если бы хватило силы, отбиться отъ всякихъ монастырскихъ повинностей и "унести съ собой землю", какъ тогда выражались. Но среди себя—въ одной волости или и разныхъ волостяхъ, но принадлежащихъ одному владъльцу-крестьяне еще продолжаютъ свободно распоряжаться землею и отчуждать ее. Сначала все это дълается помимо владъльца. Продали мы и поступились въ въчное владъніе тоя-жь вотчины Литоніева-Сійскаго монастыря крестьянину... оставленіе у покойныхъ деда и отца своего и свое владеніе въ островахъ такихъ-то девятый участокъ и т. д. \*\*) Землевладълецъ все-таки остается пока въ сторонъ. Но вотъ вотчинное управленіе вынуждаеть крестьянь д'блать у себя явки сд'влкамъ, касающимся земли. \*\*\*) Наконецъ, такія сдълки могутъ совершаться лишь "съ въдома и благословленія"

<sup>\*)</sup> Закладыан 1697 г.

<sup>\*\*)</sup> Купчая 1724 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Поступное письмо 1754 г.

монастырскаго начальства и "по воли властелинской". \*) Однако видно, что сотчинники все-таки признають за крестьянами въ значительной степени ихъ права на землю. Въ то же время землевладельцы делають попытки поставить это дъло на иныхъ основаніяхъ, болъе согласныхъ съ владъльческими интересами. Архіерей Аванасій издаеть для своихъ вотчинъ указъ, запрещающій "крестьянамъ промежъ себя землю продавать и покупать", вообще "подписывать ее ввъкъ и вдернь", а оставляющій за ними лишь право закдадывать ее на время выкупа. Но этотъ указъ шель такъ ръзко въ разръзъ съ исконнымъ крестьянскимъ взглядомъ на землю, что встръченъ былъ съ большимъ неудовольствіемъ. Крестьяне подаютъ Аванасію челобитную объ отмънъ указа, курьезно мотивируя свою просьбу: ...,Пожадуй насъ сиротъ твоихъ, благослови Государь насъ межь собою земли свои вужды ради продавать и закладывать для того что у насъ, спротъ твоихъ, хаббная скудость почасту бываеть и морозомъ на всякой годъ позябаетъ и инымъ прокормиться нечъмъ толки не продажею земляною или закладомъ". \*\*).

Процессъ нигдъ не дошелъ до своего естественнаго конца, такъ какъ онъ былъ прерванъ отобраніемъ земель у монастырей. А между тъмъ экономическое закръпощеніе, которое шло впереда и выражалось все увеличивающимся количествомъ барщинъ и платежей, и закръпощеніе личное достигло значительныхъ размъровъ. Кромъ платежей, которые брались въ опредъленномъ размъръ съ каждаго тягла, каждая владъльческая волость должна была отбывать массу разнообразной барщины, величина которой произвольно опредълялась владъльцемъ. Личность крестьянина была стъснена уже въ такой степени, что владъльцы могли мъняться землей съ си дящими на ней крестьянами; крестьянинъ не могъ, безъ согласія владъльца, напр., уйти въ монастырь, хотя бы всъ платежи съ его участка были обезпечены владъльцу и т. д.

Получивъ въ вотчину волость, землевладълецъ прежде всего вервилъ ее своею особою веревкою, размъръ которой имъсамимъ опредълялся. Крестьянину, собственнику участка,

<sup>\*)</sup> Купчая 1764 г.

<sup>••)</sup> Челобитная крестынь Чухченемской волости 1683 г.

находившагося въ предълахъ пожалованной вотчины, ничего не оставалось для охраненія личной свободы, какъ отказаться отъ своей собственности и идти прочь: если онъ допускаль завервить на свое имя землю, онъ тъмъ самымъ дълался владъльческимъ крестьяниномъ. Когда въ архіерейскій домъбыла пожалована, во второй половинъ XVII-го въка, Чухченемская волость, многіе крестьяне "отказывались жить за архіереемъ въ крестьянствъ" и не хотъли записываться на свои деревенскіе участки. Они бросали свои земли, которыя вотчинникъ раздавалъ крестьянамъ, ръшившимся остаться на своей землъ въ качествъ владъльческихъ крестьянъ. Но если одни крестьяне уходили, то всегда находились другіе, нуждающіеся, бобыли, которые охотно брали удобныя земли не только на половническихъ условіяхъ, но "на въчное поселеніе", не смущаясь перспективой закръпощенія.

По кромъ пожалованій, былъ и еще способъ, которымъ

свободные люди обращались въ владъльческихъ крестьянъ: это заселеніе владъльческихъ земель. У крупныхъ землевладъльцевъ всегда была масса пустопорожнихъ земель. Удобнъйшія изъ этихъ земель облюбовывались свободными людьми, нуждающимися въ земль, и брались ими на росчисть. Но тоть, кто брался расчистить пустую землю, т.-е. создать своимъ трудомъ новую деревню во всъхъ ея составныхъ частяхъ, не могъ находить для себя выгоднымъ половническій договоръ, который необходимо даваль его праву на землю характеръ найма, временнаго пользованія. Только право собственности на землю могло вознаградить человъка, ръшившагося взять на себя такой трудъ—хотя бы даже условной и рискованной собственности, грозящей закръпощеніемъ. Въ pendant къ извъстной формуль, посредствомъ которой государевъ черный крестьянинъ-собственникъ обозначаеть свое отношеніе къ землъ: "государева вотчина, а мое поселье", крестьяне этого вида формулировали свое отношение къ землъ такъ: "трудовъ нашихъ архіерейская (или монастырская) земля". Вопросъ о томъ, итобъ труды не были напрасны" быль важиве и насущиве всъхъ вопросовъ о личныхъ правахъ. И вотъ, когда открывались въ чьей-инбудь вотчинъ такая удобиая для заселенія вемля, изъ разныхъ мъстъ, даже очень отдаленныхъ, стекалось нуждающееся въ землъ и садилось, не обезпечивая себя никакими договорами и заботясь только о томъ, чтобъ удержать за собой землю. Единственное, о чемъ они просятъ вотчинника, это — нъсколько лътъ льготы: по истечени льготныхъ годовъ, они поступаютъ въ полное распоряжение вотчинника.

Чтобъ понять эту готовность, съ которой вольные люди накладывали себъ на шею кръпостную петлю, не надо опускать изъвиду, что эта петля затягивалась очень медленно. А пока что, монастырскіе крестьяне всегда иміли въ вотчинник сильнаго защитника, готоваго и способнаго поддерживать ихъ въ правъ и въ не-правъ. Въ актахъ неръдко встръчаются жалобы тяглыхъ черносошныхъ крестьянъ на монастырскихъ, которые захватывають у нихъ то то, то другое угодье, делають себъ новыя расчисти за крестьянскими землями, а за своими чистить не дають, не хотять нести мірскихь службь, "отьимаясь тарханными грамотами" и т. д. \*). При такомъ состояніи общества, когда право должно уступать місто произволу и усмотрънію-немудрено, что люди искали защиты сильнаго, закрывая глаза на будущее даже въ то время, когда это будущее уже вырисовывалось очень отчетливо, какъ это и было въ XVIII-мъ въкъ: въ то время даже, когда болъе проницательные, а можетъ-быть и менъе вынуждаемые необходимостью готовы были жертвовать своей собственностью, лишь бы уйти оть этого будущаго, какъ мы видимъ изъ вышеупомянутаго примъра крестьянъ Чухченской волости.

И такъ, на крайнемъ съверъ владъльческіе, т.-е. монастырскіе и архіерейскіе, крестьяне образовались или изъ населенія пожалованныхъ государствомъ черныхъ государевыхъ волостей или изъ вольныхъ людей, поселявшихся на вновь расчищенныхъ владъльческихъ земляхъ. Та и другая группа крестьянъ смотръла на землю какъ на свою собственность и была этой землъ въ извъстномъ смыслъ "кръпка". Центръ закръпостительнаго процесса двигался не въ направленіи прикръпленія крестьянъ къ землъ, а въ направленіи постепеннаго отобранія правъ свободнаго человъка и въ экономическомъ закабаленіи.

Но какую роль въ закръпощеніи играль на съверъ тоть элементь, который, по мнънію Въляева, составиль главную

<sup>\*)</sup> Арх. Губ. Въд. 1870 г. Матеріалы для исторія поземельнаго владънія въ Арханг. губ.

массу позднъйшихъ кръпостныхъ крестьянъ т.-е. безземельные, садившіеся на землю по свободному договору, половники? Были-ли они закръпощаемы землевладъльцами?

Вотчинники того типа, о которомъ у насъ идетъ ръчь вънастоящей главъ, всегда имъли, кромъ болъе или менъе закругленныхъ округовъ, отдъльныя деревни и доли деревень, разбросанныя среди государевыхъ черныхъ волостей. Эти деревни и деревенскія доли, жеребьи, доставались имъ путемъ духовныхъ завъщаній, вкладовъ и разныхъ частныхъ сдълокъ. Представляя изъ себя совсъмъ устроенныя хозяйства, нетолько распаханную землю, но, большею частью, также и дворъ со всъмъ, къ нему относящимся, эти деревни и деревенскія доли обыкновенно отдавались на половническомъ договоръ. Часто старые собственники, уступивъ свое право, оставались на своихъ участкахъ въ видъ половниковъ — объ этомъ будетъ ръчь ниже; но и посторонніе свободные люди всегда садились на такія земли на время, по договору. Прикръплялись-ли половники къ землъ?

Мы не имъемъ ясныхъ свидътельствъ ни за, ни противъ. Правда, встръчаются указанія на дъла въ родъ отдачи на поруки съ записями крестьянъ такихъ-то "что имъ Сійскаго монастыря въ деревняхъ жить на старыхъ участкахъ и подати всякіе въ монастырь платить, а за непослушаніе учинить имъ наказаніе". Но идетъ-ли здѣсь рѣчь о половникахъ или настоящихъ владѣльческихъ крестьянахъ—не видно. Указы о прикръпленіи были извѣстны на сѣкерѣ очень рано. Еще отъ 1592 г. мы знаемъ грамоту Өеодора Іоановича Николаевскому Корельскому монастырю о томъ, чтобы вышедшихъ изъ его вотчинъ крестьянъ выслать обратно. Тѣмъ не менѣе, половники, всегда и у всѣхъ вотчинниковъ, составляли значительный процентъ населенія ихъ земель. Слѣдовательно, если указы о прикрѣпленіи и примѣнялись къ половникамъ, то развѣ въ видѣ искочительныхъ случаевъ. Конечно, такіе сильные вотчинники, какъ Соловецкій или Антоніевъ-Сійскій монастыри, могли прикрѣпить своихъ половниковъ, если-бъ захотъли. Вѣроятно, они не стремились къ этому, и надо думать по слѣдующимъ основаніямъ. Мы сказали выше, что процессъ отдѣленія крестьяшна отъ земли не былъ доведенъ на сѣверѣ до его естественнаго конца: вотчинники все еще продолжали признавать, въ

болькей или меньшей степени, за крестьянами право собственности на ихъ землю. Понятія о земельной собственности пока еще держались на старыхъ основаніяхъ, хотя эти основанія и расшатывались. Земельная собственность владёльца и юридически и фактически прододжада быть отдичной отъ собственности его крестьянина. Прикръпить половника къ землъ значило признать за нимъ право на землю, равное праву другихъ крестьянъ, т.-е. поступиться для него безспорной и неотъемлемой частью своихъ собственныхъ правъ. Положимъ, все это имьло значение лишь до того момента, когда крестьянинь будетъ окончательно обобранъ въ своихъ правахъ свободнаго человъка, и въ виду этого момента было выгодите теперь поступиться извъстной долей своихъ правъ. Но въдь этотъ моменть быль все-таки въ грядущемъ, а синица въ рукъ лучше журавля въ небъ. Да и кто могъ строить свои разчеты на грядущемъ, когда указъ имълъ силу въ значительной степени отклонять въ ту или другую сторону направление этого гряıvmaro".

Следуеть упомянуть еще объ одной группе зависимыхъ крестьянъ-кречатнихъ помытчикахъ. Изъ старины-отъ XIV-го въка-князья московскіе выговорили себъ у Новгородцевъ право на ловлю кречетовъ въ заволочью и держали тамъ спеціальныхъ охотниковъ, которые ватагами ходили на промыселъ. Эти кречатые помытчики находились въ какомъ-то отношеніи личной зависимости къ ведикому князю-въроятно, это быди его кабальные холопы \*). Впоследствій на ловлю пречетовъ могли пооброчиться и обыкновенные черные государевы крестьяне. Взявъ на себя обязательство доставлять государю опредъленное количество кречетовъ, они освобождались за то отъ другихъ податей и службъ. Они выдълялись особь-статьей изъ мірскаго тягла, правнялись межь-собя землей", т.-е. только промежь себя измъряли ее для уравнительной раскладки, имъли веревныя книги, отдёльныя отъ той волости, въ которой они жили. Выдълившись изъ мірскаго тягла и неся службу, которая удовлетворяла потребностямъ государева двора, они постепенно стали въ кръпостную зависимость отъ двора. Когда, съ конца прошлаго стольтія, не стало надобности въ кре-

<sup>\*)</sup> Авты Юридическіе, 19.

четахъ, помытчики оказались дворцовыми крестьянами; но позже они снова обратились въ государственныхъ крестьянъ.

Послъдовательно проводя взглядъ государства на всъхъ крестьянъ, какъ на своихъ кръпостныхъ, Петръ I началъ и на съверъ давать указы о припискъ крестьянъ къ заводамъ, которые онъ тамъ пробовалъ заводить. Но крестьяне энергически противились этому новому виду закръпощенія. Такъ, напр., на Печоръ былъ устроенъ мъдный заводъ: крестьяне, которые должны были на немъ работать, старались загребатъ и скрывать рудныя жилы—такъ что заводъ долженъ былъ прекратить свое существованіе \*). Въ другомъ случаъ крестьяне прямо раззорили заводъ. Такимъ образомъ, въ предълахъ Архангельской губ., не оказалось ни заводовъ, ни заводскихъ крестьянъ.

## VI.

Теперь перейдемъ къ половникамъ, чтобъ остановиться на нихъ подольше. Важное значение половничества для исторіи нашего крестьянства побуждаеть нась извлечь изъ нашихъ матеріаловъ побольше чертъ, которыя бы характеризовали этотъ видъ крестьянства, нъкогда такъ распространенный. Писцовыя книги Новгородской области показывають, какь страшно преобладали половники надъ своеземческимъ крестьянствомъ даже въ съверной полосъ русскаго государства: при этомъ можно замътить, что чъмъ глубже на съверъ, тъмъ крестьянъ собственниковъ становится относительно больше. На крайнемъ съверъ, о которомъ у насъ идетъ ръчь, численное отношение между крестьянами собственниками и половниками было самое выгодное для первыхъ, хотя точной цифрой нельзя выразить этого отношенія, нельзя, за недостаткомъ данныхъ, рискнуть даже и на приблизительное опредъление.

Мы всюду, вслъдъ за Бъляевымъ и другими изслъдователями, называли наше безземельное крестьянство, сидъвшее, по свободному договору, на владъльческихъ земляхъ половниками, но должны здъсь измънить терминологію. Удоб-

<sup>\*)</sup> Путешествіе Лепехина, IV, 230.

брестьянское землевладение на крайнемъ съверъ. 281

нъе употреблять термины такъ, какъ они употреблялись въжизни.

Въ предвлахъ Архангельской губ. крестьяне, садившіеся на владвльческихъ земляхъ по свободному договору, "по рядъ", "по поряду", всегда назывались порядчиками. Порядчики могли сидъть изъ половины, изъ трети продукта, т. е. быть половниками или третниками, могли сидъть и на другихъ условіяхъ, которыя были очень разнообразны и опредълялись каждый разъ договоромъ—все-таки это были порядчики. Такимъ образомъ половникъ былъ лишь частнымъ видомъ порядчика.

Многочисленныя церковныя земли эксплуатировались исключительно порядчиками: на монастырскихъ земляхъ порядчики сидъли вифстъ съ настоящими крестьянами, земли другихъ владъльцевъ также могли обрабатываться самими владъльцами, помощью наемныхъ работниковъ, хотя и на нихъ, большею частью, сидъли порядчики. Но церковныя земли всегда отдавались на-порядъ. Церковный порядчикъ—самый распространенный видъ порядчика, а къ нему, по преимуществу, относятся сохранившеся матеріалы, главнымъ образомъ, въ видъ порядныхъ записей (больш. част. XVII-го, но также XVI-го и XVIII-го въковъ).

Прежде всего мы выдёлимъ изъ массы порядчиковъ ту группу, которая пользовалась землей не по своему собственному, личному договору, а по условію, сдёланному ихъ предками—старыми собственниками той земли, на которой теперь сидёли, въ качествё порядчиковъ, ихъ потомки. Этого вида порядчики встречались обыкновенно на церковной землё.

Крестьяне, которые желали сдълать, ради своей души, вкладъ въ церковь, не лишая въ то же время земельнаго обезпеченія свой родъ, отдавали земли въ церковь съ тъмъ, чтобы ихъ родные, настоящіе и грядущіе, оставались на этой земль, какъ порядчики, на льготныхъ для нихъ условіяхъ, которыя точно опредълялись въ этомъ разъ навсегда сдъланномъ договоръ. Напр., \*) большая семья умершаго крестьянина, его вдова и племянники, братнины и сестрины

<sup>\*)</sup> Данная запись 1597 г.

дъти, отдаютъ въ церковь "государеву цареву вотчину, а Филимонова (умершаго) владенье, дворъ и дворище две доли деревеньки Оврамовщины и съ прикупными землями", а третья доля деревеньки остается въ собственности одного изъ племянниковъ. Дается земля въ церковь подъ условіемъ что племянникъ, собственникъ третей доли деревеньки, долженъ также жить на порядъ на подаренныхъ церкви двухъ доляхъ. Точно опредъляется, сколько порядчикъ долженъ съять хльба на церковь и сколько платить "бразги" (арендной платы) "на Филимоново поминанье". "А не изволитъ или не изможетъ онъ на той земли жить, ино иной племянникъ Филимоновъ, которой изволетъ на той земли жить. и по тому на той земли и бразга ему платить по сей данной. А не изволемъ мы, племянники Филимововы, на той земли жить или государевыхъ податей съ той земли не станемъ платить или бразгу Богоявленью не станемъ давать или землю запустошимъ или дворъ огноимъ а вново не при-• бавимъ и по съ тою землею съ Богоявленскою въдаетъ Богъ за міръ Богоявленскій приходъ". Здъсь въ условіе включены только живущіе родственники. Но иногда земля отдавалась въ церковь подъ такимъ условіемъ, что пока живъ родъ жертвователя, церковь не имъетъ права "выживать" этотъ родъ изъ деревни, а также измънять по своему произволу условія поряда, переряживать". Пока церковными землями завъдывалъ міръ, права этихъ порядчиковъ "безъ персоброчки оставались неприкосновенными. Но когда въ завъ-. дываніе церковными землями ст начала XVIII го въка, началъвмъшиваться архіерейскій домъ, онъ сталь нарушать права этихъ порядчиковъ, "переряживать" ихъ, отбирая у нихъ ихъ старые документы.

Теперь перейдемъ къ порядчикамъ, которые сидъли на владъльческой землъ по личному договору, по поряду", по рядъ". Порядъ всегда дълался на извъстный срокъ; по окончани срока порядчикъ или кидалъ землю или дълалъ перерядъ", то на старыхъ условіяхъ, то со сбавкой, но чаще всего "съ новой наддачей".

Порядчики, естественно, покидали неохотно насиженную ими землю. Между ними встръчаются порядчики "старые" или "извъчные", т. е. такіе, которые втеченіи нъсколькихъ покольній жили на одной и той же земль. Впрочемь, самый длинный срокь, на какой мы имвемь указанія, 95 двть. Старые порядчики, повидимому, считали свое продолжительное пребывание правомъ на особое къ нимъ внимание владъльца: когда дъло доходило до переряда, они всегда выставляли на видъ это обстоятельство, какъ такое, которое должно ихъ защищать отъ неумъренныхъ требованій. Точно также порядчики считали нъкоторымъ своимъ правомъ, противопоставляемымъ притязаніямъ владъльца, и то обстоятельство, если они или ихъ предки съли не на готовую деревню, а на пустую землю: "а взяля тотъ участокъ дёды ихъ и прадъды испуста и распахивали и расчищати и дворы ставили они, дъды ихъ и прадъды, собою (т. е. сами). Міръ, руководствуясь своими обычаями, принималь въ разсчетъ такія и подобныя права церковныхъ порядчиковъ: во архіерейскій домъ не обращаль на эти права никакого вниманія, такъ какъ они не основывались на законъ или какихъ нибудь документахъ: порядчики извъчвые или сами распахивавшіе землю держались на землі до тіхь порь, пока они удовлетворили требованіямъ "новой поддачи" и не наталкивались на конкурента, который могъ бы взять надъ ними верхъ при переоброчкъ.

Въ порядчики шли или совсьмъ безземельные люди или такіе, которые не могли прокормиться съ своего участка: последніе сбывали какимъ-нибудь способомъ съ рукъ свою землю, продавали, передавали роднымъ, отдавали изъ тягла, отступались въ міръ, а сами садились на порядъ. Владълецъ земли обязанъ быль наблюдать за тёмъ, чтобъ садящійся на его землю быль свободный человъкъ, "въ службу нигдъ не записанный" и не прикръпленный къ чьей-нибудь вотчинъ, однимъ словомъ, не бъглецъ; также и за тёмъ, чтобъ онъ "нигдъ не бываль въ приводъ и въ воровствъ". Съ другой стороны, вотчиникъ не упускалъ изъ виду и того, чтобы не отдать земли человъку, который могъ-бы, въ силу принадлежности къ какой-нибудь привиллегированной группъ, «отъиматься» отъ лежащихъ на землъ обязательствъ (напр. кречатій помытчикъ) \*).

<sup>\*)</sup> Въ такомъ случав это обстоятельство спеціально оговърявалось въ порядной: "А служба служить куда выберутъ в кречатьниъ помытчикомъ не отъживться". Порядная 1633 г.

Порядчикъ, вновь садящійся на землю, обыкновенно оформливаль свои отношенія къ владъльцу письменно, посредствомъ такъ-называемой ,,порядокъ записи . Но если, по истеченіи срока, онъ не кидалъ земли, а оставался на ней на прежнихъ или нъсколько измъненныхъ условіяхъ это не всегда влекло за собой новой ,,порядной . Только въ XVIII-мъ стол., когда холмогорскій архіерейскій домъ началь, и довольно-таки безцеремонно, распоряжаться церковными землями, старые церковные порядчики стали постоянно просить новыхъ порядныхъ записей, заявляя, что они иначе ,,жить опасны , что они не хотятъ больше ,,простой владъть безъ указу. Въроитно, они опасались, какъ бы имъ не очутиться ,,за архігреемъ во крестьянствъ .

Садился порядчикъ или на цѣлую деревню, "на всю безъ вывѣта", или на какую-нибудь ея часть, чаще всего половину. но также треть, четверть, восьмую, полторы четверти, т.-е. три восьмыхъ \*) и т. д. Случалось, что къ деревнѣ добавлятось по порядку какая-нибудь пожня или другое угодье изъ прикупныхъ земель владъльца. При разложени деревни стали отдавать и брать на порядъ также и отдѣльные куски земли, поля, пожни. Иногда двѣ-три семьи соединялись и брали сообща на порядъ деревню.

Срокъ, на какой заключался договоръ поряда, колебался обыкновенно между 5 и 15 годами; часто встръчается срокъ въ 10 лътъ. Остальныя условія поряда, какъ мы уже сказали, были очень разпообразны. Да они и не могли не быть разпообразны. Одно дъло, когда порядчикъ садился на бълой или оброчной деревнъ, совсъмъ другое—ни тяглой; одно дъло, когда бралась на порядъ цълая деревня, другое—когда бралась ея часть или даже просто какой-инбудь кусокъ: одно дъло, сидъть на хорошей, поддерживаемой въ порядкъ землъ, другое—на дурной, запущенной; одно дъло, когда хозяйственныя постройки были на лицо, другое—когда ихъ приводилось строить порядчику и т. д.

У всъхъ церквей были, кромъ черныхъ тяглыхъ деревень, и бълыя: писцы объляли обыкновенно ту деревню, на которой стояла церковь и церковнические дворы. Разумъется, по-

<sup>\*)</sup> Спасскій приходо-расходныя вниги 1653.

рядчики объими руками ухватывались за бълыя деревии, съ которыхъ не нужно было ни платить потуговъ, ни нести службы. Разумвется, они за то должны были платить гораздо больше бразги въ церковь, чемъ остальные порядчики; по несмотря на это, они все-таки не могли не находить своего положенія относительно спокойнымъ и льготнымъ. Интересно, что міръ, который вкладываль много заботы въ дъло попеченія о церкви и ея земельномъ довольствъ въ то же время, повидимому, неблагосклонно относился къ факту существованія бълыхъ церковныхъ деревень: онъ постоянно "легкуя" (т.-е. облегчая) себя, старался втягивать ихъ въ волостные разрубы, а когда земли ,писались" (т. е. переписывались) онъ старался бълыя церковныя деревии записать въ тяглыя. Это было однимъ изъ источниковъ часто встръчающихся тяжбъ между церковными порядчиками и міромъ. Въ такомъ же льготномъ положеніи находились порядчики, сидъвшіе на владъльческих оброчных в деревняхъ.

Но церковные порядчики на бълыхъ и оброчныхъ земляхъ были все-таки исключениемъ въ массъ церковныхъ и иныхъ порядчиковъ, сидъвшихъ на "чернотяглыхъ" земляхъ.

Крестьянинъ, который бралъ на порядъ землю, бралъ на себя и всъ обязательства, лежащія на этой землъ по отношенію къ государству. Только въ тѣхъ случаяхъ, когда отдавалась на порядъ не деревня или часть ея, а какой-нибудь кусокъ, оторванный отъ деревни, владѣлецъ оставлялъ за собой отправленіе общественныхъ и государственныхъ повинностей\*). Такимъ образомъ обязательства порядчика рѣзко распадались на двъ группы: обязательства общественныя — къ міру и государству—и обязательства къ владѣльцу.

Несмотря на то, что общественныя обязательства постоянно передавались порядчику вивств съ землей, это всегда оговаривалось въ порядныхъ записяхъ: "а дань и оброкъ и посопкой хлъбъ и всякіе волостные и земскіе разметы съ той деревни по разрубнымъ спискамъ платить намъ же (порядчикамъ) своими деньгами, "и подати великихъ государей и всякіе денежные доходы съ той деревни платить и всякіе отпуски земскіе расходы и въ мірскіе издержки и по мірскимъ

на перковныхъ оброчныхъ деревняхъ церковь тоже обыкновенно брада на себя оброкъ.

волостнымъ разрубамъ что міромъ разрубять и по мірскимъ выборамъ службы служить съ мірскими людьми врядъ" и т. д. Въ заключеніе давалось обязательство "въ разрубныхъ деньгахъ и службахъ, ни въ чемъ владъльцу убытка не привесть".

Порядчики тянули обыкновенно съ міромъ волости, въ которой находилась владельческая деревня. Но церковные порядчики имъли общее тягло съ міромъ той волости, которой принадлежала церковь, и потому вервились общею съ ней веревкою. Это влекло за собой значительныя неудобства, такъ какъ церковныя деревни могли быть разбросаны въ волостяхъ, очень отдаленныхъ отъ той волости, съ которой они должны были тянуть. Отсюда жалобы и тяжбы: напримъръ, порядчики Матигорской церкви, сидящіе на церковной деревнъ въ Курейской волости (нерстахъ въ десяти) жалуются на Матигорскій міръ, что онъ свои земли свервилъ, а ихъ земли не вервилъ, котя у нихъ много земли водой смыло, льдомъ содрало и пескомъ посыпало, отчего они и обременены излишними платежами и т. д. Старыя и богатыя церкви (напримъръ, Богоявленская Ухтъ-островская) добивались иногда того, что писцы писали всъ ихъ деревни «особь-статьей», отдъльно отъ волости: такія выдъленныя церковныя деревни имъли свои особыя веревныя книги и церковные по-рядчики ужь «опрочь черных» людей» разрубали подати, го-сударевы и земскіе, и служили службы. Но церкви могли добиться такой самостоятельности только въ ръдкихъ, исключительныхъ случаяхъ. Большей частью церковь съ ея имуществомъ находилась въ полномъ распоряжении міра, который выбираль для завъдыванія церковнымъ имуществомъ церковнаго прикащика: безъ согласія міра нельзя было договорить, перерядить или отпустить порядчика, ни совершить какого-либо другаго акта, относящагося до церковной земли-Понятно, что при такихъ условіяхъ церковнымъ землямъ нелегко было выдълиться отъ міра, а потому и церковные порядчики въ огромномъ большинствъ случаевъ должны были тянуть съ черными волостными людьми. Монастырскіе же порядчики тянули съ волостями только въ тъ раннія эпохи существованія м настырей, когда монастырь еще находился въ зависимости отъ міра; позже всѣ монастыри пріобрѣли не только самостоятельность отъ міра, но и господство надъ

нимъ; естественно, что и монастырскія земли, гдѣ бы онѣ ни находились, всегда писались особь-статьей, а потому и монастырскіе порядчики тянули въ свои особые станы или волости.

Хотя порядчики тянули вмёстё съ міромъ, а слёдовательно были въ извъстномъ смыслъ такими же членами міра, какъ и прочіе крестьяне, но міръ, тёмъ не менёе, противопоставляль ихъ себв. Міръ всегда быль не прочь, при случав. "дегчать себви, слагая большій проценть суммы обложенія со своихъ земель на владвльческія. Отъ мірскаго усмотрънія зависило, какъ дёлать раскладку, по сошкамъ и обжамъ, по вытямъ, по веревкамъ, и міръ выбиралъ тотъ способъ, который даваль ему возможность тяжелье обложить вдадвльческія земли: такъ церковные порядчики Ухтьостровской волости жалуются архіерею Аванасію, что ихъ облагаютъ по вытямъ, тогда какъ въ ихъ выти только 61/, веревокъ (отсутстие причистей, водой отмыло), а въ крестьянской 81/2, а ровилются они одной веревкой. Когда, позже, архіерейскій домъ началь обкладывать церковныхъ порядчиковъ разными церковными данями, это обстоятельство вызывало въ порядныхъ спеціальныя опредъленія, регулирующія податныя отношенія порядчиковъ въ волостному міру, напр.: "И буде спросять какихь времянныхь подымныхь денегь опрочь волостныхъ людей и въ томъ платеж в мн в (порядчику) крестьянъ не притягивать, а буде великій государь спросить на крестьянехъ тое волости какихъ времянныхъ дворовыхъ денегъ опрочь церковныхъ деревень и въ тотъ платежъ меня имъ не притягивать".

Теперь перейдемъ къ тому, чёмъ обязаны были порядчики по отношеню къ владельцамъ.

Порядчики, во первыхъ, должны были нести платежи за пользование землей; во вторыхъ, обязывались извъстными условіями и ограниченіями, относящимися къ землъ и хозяйственному инвентарю.

Въ порядныхъ XVII-го въка часто встръчается формула: "А та мяв (порядчику) деревня въ тъ срочныя лъта пахать и орать и съять и руно сымать и съно ставить все на себя". Изъ этой формулы можно заключить, что порядчики, случалось, пахали и съно ставили также и не на себя, а на владъльца земли. Однако во всей массъ порядныхъ XVII-го въ-

ка, имъющейся у насъ, нътъ случаевъ, чтобы порядчикъ обязывался владъльцу какой-нибудь работой: въ ръдкихъ случаяхъ порядчики церковныхъ бълыхъ деревень даютъ обязательство привозить къ церкви дровъ. Въ XVI-мъ въкъ встръчаются условія въ родь: "а бразги съять мнѣ Богоявленью на всякой годъ по мъры жита на лучшую землю Богоявленскими съмяны"—условіе, имъющее видъ работы на церковь. Но въ XVII-мъ въкъ и позже такія условія не повторяются: обязательства въ пользу владъльца всегда имъютъ видъ платежей деньгами "празговыя деньги", "свершекочныя, добавочныя деньги" и продуктами—"приходный хлъбъ", съно. При этомъ оба вида платежа, денежный и натурой, обыкновенно совмъщаются: въ ръдкихъ случаяхъ платятъ только натурой или только деньгами.

Такъ какъ мы имъемъ въ виду особо заняться разсмотръніемъ экономическаго положенія съвернаго крестьянства въ описываемую нами эпоху, то здёсь мы лишь коснемся • вопроса о платежахъ порядчиковъ владъльцамъ, не вдаваясь въ его разработку. Денежная плата съ черпотяглой деревни, втеченіе XVII-го и первыхъ десятильтій XVIII-го въка, смотря по качеству деревни и прочимъ условіямъ, колебалась между 10 алтынами и 6 рублями; часто встръчающаяся 1—11/, рубля съ деревни. Притомъ приряднаго хлеба-мера, двъ ячменя. (Мы не говоримъ о порядчикахъ "безъ переоброчки", сидъвшихъ по старымъ сдъданнымъ ихъ предками, условіямъ: тъ платили сравнительно очень мало, напр. 5 алтынъ и 1/, мъры ичмени). Плата съ бълыхъ деревень доходить до очень высокой суммы 15 руб. съ деревни. И когда главный платежь быль не деньгами, а хлебомъ-максимумъ 10 мъръ ячменя. Случалось, что на первый годъ, -- во вииманіе къ тому обстоятельству, что порядчикъ долженъ былъ устраиваться на новомъ мъстъ-дълалась скидка съ порядной платы.

И такъ, порядчики чернотяглыхъ деревень садились изъза опредъленной платы, денежной и хлъбной. Мы не знаемъ случаевъ, чтобъ на такой деревнъ садились изъ-за доли продукта (половины, трети). Половники или третники встръчаются на оброчныхъ деревняхъ, и на тяглой землъ лишь въ такихъ случаяхъ, когда эта земля не составляетъ особой деревни или доли ея, а представляетъ обособленный кусокъ, съ котораго самъ владълецъ тянетъ тягло. Половникъ или третникъ, обыкновенно, не тяглецъ. Если это положеніе и не было закономъ, не допускавшимъ исключеній, то во всякомъ случать оно было общимъ правиломъ. На тяглой землъ, въ виду тяжести государственныхъ и общественныхъ повинностей, втроятно, не было возможности сидъть изъ доли.

Вотъ половническія условія въ главных в чертахъ. Трудъ и орудія цізликом в половника; сізмена или всіз половника, или только половина, другая половина — владельца. Хлебъ делится мірою на гумнів пополамь; половина порядчику "на съмена и на работу, половина владъльцу "на землю и на разрубы". Также поподамъ дълится кучами и съно. Для дълежа хлеба и сена половнике обязане приглашать владельца, который имъетъ право выбирать дучшую половину. До зимныго пати потовники обазани ребель втачать нескій хтром и съно; по зимнему пути онъ долженъ вымолоченный и провъянный въ присутствін владъльца или его прикащика хлёбъ и съно отвесть къ владъльцу. Солома и мякина-половнику. Остальныя условія, какъ и въ другихъ порядныхъ. Третникъ платиль владельцу треть хлеба и сена, а ему оставалось "на силу и на съмена" двъ доли хлъба и съна, вся солома и мякина; впрочемъ, третникъ на крестьянской землъ отдаваль владельцу также треть мякины и соломы.

Юрьевъ день на съверъ, сообразно мъстнымъ климатическимъ условіямъ, постоянно замънялся Николинымъ днемъ: "съ Николина дня вешняго съ нынъшняго такого-то года до сроку до Николино же дня вешняго такого-то года"—общая формула всъхъ порядныхъ записей. Для платежа же назначались разные осенніе и зимніе сроки: на Успеньевъ день, на Филиппово заговънье и т. д.

Кромъ платежей, порядчикъ обязывался владъльцу земли, прежде всего, поддерживать въ порядкъ землю, "не запустошитъ" ее: "и та деревня пахать доброю пашнею добро и безохулно", "орать на горъ трою, а въ острову двою плугомъ" (горныя и островныя, высокія и низменныя), "пары орать по трижды на лъто и боронить по трижды же". Въ "выхожей" или "останошной" годъ, т.-е. когда кончался срокъ поряду, порядчикъ долженъ быль оставить треть земли па-

ромъ" и назьму (навозу) навозить на ту треть довольно". Жердье и колье "на ствиные огороды" и всякіе заплоты порядчикъ долженъ быль припасать самъ вдоволь и не имъль права ихъ свозить по окончаніи срока.

Вообще, не только трудъ, но и всё подвижныя составным части хозяйственнаго инвентаря порядчикъ долженъ былъ имъть свои собственныя, скотъ и орудія, какъ это подробно оговаривается въ порядныхъ: "И та деревня пахать... на своихъ лошадяхъ и своею силою и своими работными людьми и всякой деревенской заводъ сохи, бороны, косы и серпы все мое (порядчика). Владъльцу принадлежали только неподвижныя части инвентаря — дворъ съ его постройками. Каждая деревенская порядная запись непремънно заключаетъ въ себъ подробное условіе на счетъ двора: хорошее или дурное положеніе двора, обязательства, которыя бралъ на себя порядчикъ относительно новыхъ построекъ, вліяли замътнымъ образомъ на величину арендной платы.

Прежде всего порядчикъ обязывался "старые хоромы починивать которые можно", "и что будеть у двора или у избы погність или развалится и то все постраивать своимъ люсомъ". Но часто къ этимъ условіямъ прибавлялось обязательство сломать старую избу, а на то мъсто выставить новую, при чемъ подробно обозначалось, какая то должна быть изба: "на подъизонцъ со всъмъ по угожеству", "всъ стъны трехъ саженъ или "трехъ саженъ съ локтемъ, до курицы восемнаднать рядовъ и нутра у горницы и у подъизбицы сдъдать по угожеству и покрыть тесомъ да и клють старая подрубить вровень съ изоною кровлею и тесомъ покрыть же"; иногда прибавлялось обязательство поставить и новую баню на старое банное мъсто, или въ общей формъ "дворовая всякая постройка строить ". Порядчики обязывались ничего построеннаго ими-будь оно изъ оговореннаго въ порядной или нътъне сносить съ земли и не увозить, когда они станутъ сходить. Вообще, въ порядныхъ всегда оговаривалось, что порядчикъ не имъетъ права увезть съ земли или продать не только чегонибудь изъ построекъ, но также жердня, колья и соломы. Все это должно было оставаться на деревнъ въ пользу владъльца.

Не всегда порядчикъ исполнялъ взятыя имъ на себя обязательства. Случалось, что владълецъ, вмъсто новой до-

1

крестьянское землевладение на крайнемъ съверъ. 291

говоренной избы, находиль, что нетолько новой избы нёть, но и "старая разсыпалась, заплоты и тыны и кровли развалились и жильца въ томъ дворё нёть и никакого завода, хлёба и соломы и сёна и скота и назьму въ томъ дворё нёть же". \*)

Какимъ же образомъ обезпечивалъ себъ владълецъ исполнение со стороны порядчика принятыхъ имъ обязательствъ?

Прежде всего, въ порядныхъ всегда оговаривалось, что порядчикъ обязанъ "снимать" съ владъльца "убытки и волокита", которые приключаются владъльцу по винъ порядчика. Затъмъ—заряды: "А не учну я, такой-то, въ той деревни до срочныхъ лътъ жить и дать намъ заряды пять рублевъ". Но обязательства возмъщенія убытковъ или заряды все-таки мало обезпечивали владъльца: порядчикъ могъ всегда съъхать съ деревни, а тамъ поди разъискивай его. Былъ одинъ способъ обезпеченія, несравненно болъе дъйствительный: это "порутчики", т. е. поручители.

Если нъсколько человъкъ вмъсть брали на порядъ деревню, какъ это неръдко бывало, они ручались другъ по другъ: "а которой изъ насъ троихъ въ лицахъ (т.е. на лицо) на томъ празговые деньги и заряды по сей записи". Или, напр. пятеро братьевъ поряжаются на ту деревню, на которой жилъ ихъ отецъ, но поряжаются не сообща, а раздълившись на двъ группы-каждая группа поряжается на полдеревню". Порядившись такимъ образомъ, братья взаимно ручаются, т.-е. одна половина ручается по другой. Отецъ и другіе родственники ручались за сына и родственника, который садился куда-вибудь на порядъ; могли ручаться и посторонніе. Поручителей всегда было по нъсколько человъкъ, и они вписывались въ порядную запись: "а мы такіе-то по такому-то ручались и въ записи писать себя велъли въ томъ во всемъ по сей записи въ деревенскомъ житьи во всю десять лѣтъ и въ доброй пахотъ и въ розрубныхъ деньгахъ и празговыхъ и въ службахъ и въ остаткахъ къ выхожему году трети паромъ земли съ назъмомъ" и т. д. Такимъ образомъ, порутчики были отвътственны передъ владъльцомъ за каждый пунктъ порядной записи; все, чего не исполнилъ порядчикъ, владълецъ имълъ право взыскивать на порутчикахъ. Отсюда вы-

<sup>\*)</sup> Судебное дъло 1679 г. по жълобъ церковного прикащика на порядчика.

текали своеобразныя права порутчиковъ на имущество "своихъ порядчиковъ": если порядчикъ не исполнялъ обязательствъ, порутчики могли забирать съ порядчиковой деревни хлъбъ, солому, съно, и такимъ образомъ удовлетворять требованья, предъявляемыя къ порядчику.

Большая часть порядныхъ, которыми мы пользовались, относится къ церковнымъ порядчикамъ; очень незначительный процентъ—къ крестьянскимъ и монастырскимъ.

Церковные порядчики-какъ было уже сказано-съ самаго начала XVIII-го въка отданы были въ распоряжение архіерейскаго дома. Новое управление было для нихъ далеко не такъ льготно, какъ старое мірское, и порядчики имвли основаніе быть имъ недовольными. Результать неудовольствія быль сладующій. При первой ревизіи порадчики церковных в деревень, а также не порядчики, "но самые худые бобыли, которые сами и владъть не могутъ, но другимъ вмъсто себя во владение даютъч начали записываться на церковныя деревни, "мня себъ такими деревнями завладъть, и отъ церквей Божіихъ отлучить вовсе". Чъмъ объяснить эту претензію порядчиковъ? Трудно сказать съ положительностью. Съ одной стороны, конечно, накопившееся неудовольствіе: съ другой, въроятно, воспоминание о писцовыхъ записяхъ, которыя служили крепостными актами для того, кто успель записаться на землю; во многихъ случаяхъ существовала еще память о старыхъ правахъ собственности на землю, на которой теперь доводилось сидъть по договору, а также и сознаніе права на землю, пріобрътеннаго долгимъ трудомъ, вложеннымъ въ нее. Наконецъ, не чувствовалъ-ли народъ инстинктивно, что правительство начинаетъ ръшительнъе осуществлять свое верховное право на землю, и что поэтому въ правительствъ, а не въ старыхъ грамотахъ, следуетъ искать источника и опоры своихъ правъ на землю? Какъ бы то ни было, церковные порядчики вдругъ прекратили платежъ празговыхъ денегъ и хлъба въ церковную казну, а также начали "отказываться отъ церковнаго суда", продолжая въ то же время исправно отбывать всв государственныя повинности. Такимъ образомъ, всв церкви вдругъ лишились своихъ доходовъ; и не безъ ущерба былъ и архіерейскій домъ. Началось дело: о ходе его до насъ не дошдо свъдъній.

## VII.

Еще въ прошломъ стольтіи маленькая деревня нашего райняго съвера представляла собою въ поземельномъ отношеніи общину, —впрочемъ, уже только на владъльческихъ земляхъ и лишь отчасти на земляхъ крестьянъ-собственниковъ: у послъднихъ она начала разлагаться раньше, въ XVII въкъ. Чтобы не подать повода къ недоразумъніямъ, сведемъ здъсь коротко то, что мы считаемъ существенными чертами деревенскаго владънія и что даетъ намъ право, —впрочемъ, лишь въ извъстномъ, условномъ смыслъ, — называть эту форму поземельнаго владънія общинной.

Старая съверно-русская деревня представляла собою поземельное цълое, разбитое на доли. Каждый деревенскій совладвлецъ, или дворъ, имълъ право на извъстную долю этого цълаго. Не опредъленный участокъ земли принадлежитъ тому или другому двору, а право на выдёль извёстной доли изъ каждаго поля, каждой пожни, каждаго угодья, входящаго въ районъ деревни. Отсюда вытекала необходимость передъла или уравниванія: если деревенскій дольщикъ находиль, что земля, которою онъ пользуется, не представляетъ собой всей величины той идеальной доли, на какую онъ имбетъ право, онъ могъ требовать, чтобы земля была передълена и уравнена. Съ этой стороны старая съверно-русская деревня представляетъ собой типичныя черты общиннаго склада; но за то съ другихъ сторонъ она очень уклоняется отъ того, что мы привыкли свявывать съ понятіемъ поземельной общины. Деревенскій дольщикъ быль полнымъ собственникомъ своей доли (конечно, не на владъльческой землъ): если его права собственности и подвергались ограниченіямъ, то эти ограниченія не вытекали изъ организаціи поземельнаго влагонія. Онъ могъ покупать и продавать, завъщать и наслъдовать, отдавать и получать въ приданое, могъ дробить и даже разрывать на куски свою долю. Естественно, что при этомъ условіи не могло быть равенства въ поземельномъ владеніи -- этого безусловно-необходимаго элемента современной поземельной общины. Оттого мы и предпочли называть деревенское владъніе не общиннымъ, а долевымъ. При этомъ мы высказали предположение, что позднъйшая поземельная сельская община,

и въ другихъ мъстахъ, развилась изъ долевого деревенскаго владънія. Въ самомъ дълъ, деревня на владъльческой землъ, т.-е. собственно деревня порядчиковъ \*), или половниковъ, гдъ совладъльцы не могутъ по произволу распоряжаться своими долями и гдъ величина доли, на которую поряжался крестьянинъ, объусловливалась исключительно его хозяйственными силами, - такая деревня уже ближе подходила къ позднъйшей, извъстной намъ формъ поземельной общины. Если же предположить, - какъ оно и было на самомъ дълъ, - что порядчики перестаютъ быть вольными наеміциками, а прикръпляются къ землъ, то долевое владъніе необходимо превращается въ настоящее общинное. На крайнемъ съверъ нельзя было наблюдать этого процесса: тамъ порядчики не были прикръплены къ владъльческимъ землямъ, настоящіе же владъльческие, кръпостные крестьяне (монастырские и архиерейскіе) оставались въ значительной степени собственниками своей земли \*\*), какими были въ началъ, и до конца сохранили за собой право распоряженія землей, мъшавшее долевому владенію превратиться въ настоящее общинное. Владъніе кръпостныхъ, собственно монастырскихъ и архіерейскихъ, крестьянъ, въ предълахъ Архангельской губернін, по отношенію къ его внутренней организаціи въ XVII въкъ ничъмъ не отличалось отъ владънія свободныхъ черносошныхъ государевыхъ крестьянъ, т.-е. крестьянъ-собственниковъ.

Деревня черносошныхъ крестьянъ начала разлагаться, какъ сейчасъ было сказано, уже въ XVII въкъ. Начало XVII въкъ представляетъ намъ деревню еще въ ея первоначальномъ видъ, хотя уже и съ нъкоторыми признаками элементовъ, долженствующихъ пошатнуть ея равновъсіе. Прежде всего разсмотримъ положене деревни по веревной 1612 г.

<sup>\*)</sup> По общепринятой исторической терминологіи, половниками называются всв крестьяне, садившіеся по договору на чужую землю. На архангельскомъ съверъ такіе крестьяне назывались вообще порядчиками, такъ какъ пользовались землей по договору "поряда", по поряднымъ записямъ, половниками же называлась дяль та категорія порядчиковъ, которая брада земли изъ половниы продукта.

<sup>\*\*)</sup> Двло въ томъ, что кръпостное крестьянство въ съверной Россік образовалось не черезъ насильственное прикръпленіе свободныхъ крестьянъ къ владъльческой землъ, процессъ, къ которому сводитъ Бъляевъ въ своемъ трудъ "Крестьяне на Руси" образованіе всего кръпостнаго сословін, па черезъ пожалованіе крестьянъ-собственниковъ въ пользу монастырей и архіерейскаго дома.

крестьянское землевладъніе на крайнемъ съверъ. 295

Паниловской волости,—веревной, на которую мы уже ссыдались въ первой главъ.

Въ Паниловской волости семь деревень. Въ одной деревнъ два двора: одинъ дворъ на двухъ третяхъ деревни, другой на трети; въ другой два двора, каждый на половинъ; въ третьей четыре двора, каждый на четверти; въ четвертой два двора: одинъ на трехъ четвертяхъ, другой на четверти; въ пятой четыре двора, изъ которыхъ два на трети каждый и два-на шестой каждый; въ шестой три двора: одинъ на половинъ и два на четверти каждый. Бобыльскихъ дворовъ, владъвшихъ однимъ какимъ-нибудь кускомъ, обыкновенно пожней, мы не считали. Одна изъ этихъ деревень, Вороновская, представляеть ту особенность, что доля ея, полу-треть, т. е. шестая, выложена на оброкъ: при вервленіи выкидывалась эта шестан изъ каждаго поля и каждаго угодья, принадлежащаго деревив. Позже часть этой оброчной доли опять попала въ тягло: по веревной 1665 года, у каждаго изъ деревенскихъ совладъльцевъ выкладывалась въ оброкъ шестая доля уже не всего его участка, а только трехъ доль участка, "изъ двухъ же доль не выложена въ оброкъ, -жеребей тотъ таглой продажи Калины Косогорова"; такимъ образомъ на оброкъ оставалась не шестая, а лишь десятая доля деревни.

Распредъленіе долей по отдівльнымъ полямъ и прочимъ угодьямь деревень Паниловской волости еще очень правильно. Такая правильность не можеть быть достигнута иначе, какъ путемъ передъла или уравниванія долей. Необходимо допустить, что въ началь XVII въка обычай деревенскаго передъла, переравниванія, уравниванія еще былъ въ полной силь. Но въ то же время уже замічается кое-что, идущее въ разрізть съ началами, объусловливающими собою передъль и вообще долевое деревенское владъніе въ чистомъ его видь.

Въ нъкоторыхъ деревняхъ распредъление долей по угодьямъ держится еще строго настоящаго типа: чтобы каждому дольщику доставался непремънно соотвътствующий его праву участокъ въ каждомъ лоскутъ деревенской земли. Но въ другихъ деревняхъ уже встръчаются и уклонения отъ этого основняго начала.

Первое уклоненіе, на которомъ мы остановимся, собственно говоря, кажущееся. Оно заключается въ томъ, что на долю того или другого изъ дольшиковъ, въ какомъ-нибуль полевомъ или сфнокосномъ угодьф, приходится больше или меньше, чемъ ему следуетъ по точному разсчету, такъ что нъсколько нарушается требующееся равенство или пропорціональность долей. Но очевидно, что это не есть настоящее нарушеніе. Часто при раздівлів земли, какъ это мы вилимъ постоянно и въ современной общинъ, невозможно произвесть раздълъ ариометически точно: справелливость требуетъ замъщать количество качествомъ и обратно. Такимъ образомъ, если мы видимъ, что у одного изъ четырехъ дольщиковъ. сидящихъ каждый на четверти деревни, въ извъстномъ полъ 71/2 веревныхъ саженъ, у другаго—7, у третьяго—7 и у четвертаго  $6^{1}/_{2}$ , то это не значить, чтобы равенство владънія было нарушено, а значить только, что по свойству почвы или положенію поля невозможно было раздълить поле на ариеметически-равныя части. Такъ что всъ эти уклоненія отъ точнаго разсчета: въ поляхъ-на четь сажени, саженъ. а въ пожняхъ даже на нъсколько саженъ, -естественно и неизовжно необходимы. Удивительно одно, что находились деревни, въ которыхъ возможно было произвесть раздедъ всъхъ угодій безъ малъйшаго уклоненія отъ математической точности. Впрочемъ, надо сказать, что это были обыкновенно деревни лишь съ двумя дольщиками. Эти уклоненія. —если только это можно было назвать уклоненіями, - не могли имъть никакого вліянія на дальнъйшую исторію деревни.

Гораздо важиве уклоненія другого рода, которыя мы также встрвчаемь по веревной Паниловской волости. Коегдв, при распредвленіи долей внутри деревень этой волости, встрвчаются такого рода комбинаціи. Одни изъ дольщиковъ деревни получають въ извъстномъ угодью свои доли въ одномъ лоскутю, а другія въ другомъ, вмюсто того, чтобы каждый изъ лоскутовъ раздълить между всюми: наприм., двое изъ четырехъ деревенскихъ совладъльцевъ получають и двлятъ между собой. по своимъ долямъ, подъоконное полце, а другіе два, вмюсто того, получають и двлятъ какое-нибудь подколодечное полце и т. д. Конечно, такой способъ двлежа, нарушающій основной принципъ деревенскаго раздъла, ле-

жить тоже въ практической необходимости: иной лоскутъ. раздробленный на медкія части, могь делаться не только неудобнымъ къ обработкъ, но прямо невозможнымъ. Чъмъ больше становилось число деревенских совладвльцевъ, чемъ сильные дылалось дробленіе, тымь, естественно, чаще и чаще приходилось прибъгать къ такого рода комбинаціямъ. Последствія же этого были очень важны. На севере господствовала очень интенсивная система земледыльческой культуры. Понятно, что если извъстный доскутъ земли попадаль въ руки одного-двухъ дворовъ, которые въ теченіе нъсколькихъ лъть обрабатывали его, унаваживали и т. д., то они сами, да и другіе, пріучались смотреть на этотъ лоскуть какъ на ихъ исключительную собственность. Къ тому же и уравненіе между отдъльными лоскутами было несравненно затруднительные, чымь между частями одного и того же лоскута. Естественно, что, подъ тяготвніемъ этого условія, обычай передъловъ долженъ былъ понемногу замирать, а деревня разлагаться.

Не менъе важно—и какъ причина дальнъйшаго разложенія деревни, и какъ признакъ этого разложенія—слъдующее обстоятельство, также наблюдаемое въ веревной 1612 года. Въ нъкоторыхъ,—впрочемъ, еще относительно немногихъ,—случаяхъ мы находимъ у отдъльныхъ хозяевъ землю, очевидно стоящую внъ деревенскаго передъла. Земля эта—обыкновенно отдаленныя пожни. Въроятно, болъе состоятельные домохозяева скупали доли этихъ угодій у своихъ складинковъ или можетъ быть покупали ихъ отъ другихъ деревень. Земля, пріобрътенцая тъмъ или другимъ способомъ отдъльнымъ дворомъ, не могла естественно поступать въ передълъ. Но принципъ исключительной собственности, разъ вторгшійся въ деревню, не могъ не дъйствовать разлагающимъ образомъ на общинныя черты ея организаціи.

Покупныя земли, естественно, стояли внё передёла; но какъ относилась деревня къ новинамъ? Вопросъ очень важный для пониманія деревенскихъ поземельныхъ отношеній, а между тёмъ онъ не выясняется вполнё веревными. Мы видимъ, что въ большинстве случаевъ новины входятъ въ общую сумму передёляющихся земель, въ нёкоторыхъ же случаяхъ не входять. Какъ объяснить это обстоятельство? Трудно предполо-

жить, чтобы новина, расчищенная изъ-подъ леса однимъ дворомъ, съ болве или менве значительною затратой труда, времени и средствъ, отбиралась деревней и шла въ передълъ: это противоръчило бы крестьянскимъ понятіямъ о справедливости. Гораздо въроятиъе, что новины разрабатывались обыкновенно не отдъльными дворами, а общими силами деревни, какъ это случается наблюдать еще и до сихъ поръ. Новины, разработанныя общими силами деревни, должны были, естественно, поступать, въ передълъ. Но могли ли овъ дълиться по тому принципу, по которому дълядись старыя земли, т.-е. по долямъ, размъры которыхъ обусловливались купчими кръпостями, духовными завъщаніями и т. п.? - Очевидно, нътъ. Обращаясь къ веревнымъ, мы дъйствительно находимъ, что новины, въ своемъ распредъленіи между дворами, иногда следують, иногда и не следують за другими землями, подчиняясь какому-то другому порядку распредъленія, зависящему, въроятно, отъ размъровъ участія отдъльныхъ дворовъ въ ихъ разработкъ. Встръчаются и новины, не входящія въ передълъ, т.-е., въроятно, разработанныя силою одного двора. Такимъ образомъ новины составляли еще одинъ лишній элементь, побуждавшій деревню уклоняться отъ своего идеальнаго типа. Но значение его для дальнъйшей истории деревни намъ не ясно.

Въ такомъ положеніи находилась деревня въ началь XVII-го въка. Но вотъ передъ нами двъ новыя веревныя—одна половины того же XVII-го въка, другая начала XVIII-го—объ однъхъ и тъхъ же деревень Спасскаго стана: обстоятельство чрезвычайно удобное для того, чтобы прослъдить самымъ точнымъ, такъ сказать математическимъ, путемъ дальнъйшую судьбу деревни.

Изъ семнадцати тяглыхъ деревень Спасскаго стана въ 1651 г., когда писана была первая изъ двухъ имъющихся у насъ веревныхъ этого стана, съ однимъ дворомъ было 8 деревень, съ двумя—5, съ тремя—1, съ четырьмя—3. Въ девяти деревняхъ, имъвшихъ долевое владъніе, преобладало равенство долей: въ шести случаяхъ доли деревенскихъ совладъльцевъ были равны, въ одномъ случаъ существовало отношеніе 2:1, въ одномъ случаъ—отношеніе 3:1, еще въ одномъ—отношеніе 2:1:1. Отношенія, какъ видно изъ этихъ

цифръ, такія же простыя, какъ и тв, которыя мы наблюдали полстольтія назадъ въ деревняхъ Паниловской волости. Но, всматриваясь въ распредвленіе долей по полямъ и прочимъ угодьямъ деревень, приходишь къ заключенію, что уклоненія отъ чистаго типа деревни теперь выражены уже отчетливъе и признаки разложенія обрисовываются яснъе.

Мы предполагаемъ, что въ это время, т.е. въ половинъ XVII въка, общихъ передъловъ по деревнямъ уже не сущоствовало, или если и существовали, то въ видъ исключенія. Надо думать, что къ этому времени удержались лишь частные передълы или уравниванія въ отдъльныхъ поляхъ или другихъ угодьяхъ. По крайней мъръ мы не можемъ иначе объяснить фактъ, постоянно наблюдаемый по веревной 1651 г.: большую, часто ариеметически-точную, правильность въ распредвленіи однихъ лоскутовъ и значительныя уклоненія отъ правильности въ распредълени другихъ. Обычай "не передъливаться, не переравниваться, иному дту не спрашивать" "), сначала явившись какъ исключение для отдъльныхъ случаевъ, - исключение требовавшее каждый разъ особыхъ юридическихъ опредъленій, - теперь уже видимо завоеваль себъ широкое поле. Оттого и итоги, опредъляющие цълое той или другой доли, обыкновенно нъсколько уклоняются въ ту или другую сторону отъ своей настоящей величины. Напримъръ, цълое деревни заключаетъ въ себъ 380 веревн. саженъ и распредвляется между двумя совладвльцами по отношенію 3:1; но въ итогъ на доли ихъ приходится 3 верви 38 саж. и 1 вервь 16 саж., т.-е. 230 и 80 сажень, а не 285 и 95, какъ бы следовало по точному разсчету. Такія уклоненія встрвчаются постоянно, котя они еще и не настолько значительны, чтобы могли запрывать собою типъ отношенія. Очевидно, что въ тъхъ частяхъ деревень, которыя выдълидись изъ передъла, уже началъ дъйствовать процессъ неизбъжный при возникновении свободной частной земельной собственности. Происходили частныя сдёлки, которыя переводили куски земельныхъ лоскутовъ изъ однъхъ рукъ въ другія, болве состоятельные округляли свои владвнія на счеть менъе состоятельныхъ и т. п. Но здъсь мы присутствуемъ

<sup>•)</sup> Ом. выше: главу первую.

при самомъ началъ процесса, который еще такъ мало подвинулся, что не успълъ измънить основныя черты физісноміи старинной съверно-русской деревни. Дальнъйшіе результаты его лъятельности—впереди.

Выше было указано на важное значеніе для деревни того обстоятельства, когда лоскуты земли не могли уже больше дробиться между деревенскими совладѣльцами. Въ веревной 1651 г. мы также находимъ, что на каждую деревню, имѣющую больше двухъ дольшиковъ, приводится по нѣскольку случаевъ, когда эквивалентныя доли распредѣляются по разнымъ лоскутамъ. Но такъ какъ число деревенскихъ совладѣльцевъ пока еще все-таки очень невелико,—не больше четырехъ.—то и значеніе этого условія все еще не выступаетъ съ достаточною рельефностью.

Прикупныхъ земель у отдъльныхъ дворовъ въ деревняхъ Спасскаго стана нътъ вовсе, но за то много земель, собственно сънныхъ покосовъ, въ общемъ владъніи цълой деревни. Нисгда эти «обчія земли» находятся въ районъ своей деревни, иногда внъ его. У иныхъ деревень количество этой общей земли чуть не равняется количеству всей остальной деревенской, подъленной, земли, а въ одномъ случав даже превышаетъ его.

Еще пятьдесять літь впередь—и судьба деревни уже значительно уясняется. Веревная Спасскаго става 1710 г., вмість съ предъидущей веревной того же стана 1651 г., на которую мы сейчась ссылались, даеть возможность, путемъ сравненія цифровыхь и другихь данныхь, отчетливо представить себь, какъ совершался процессь разложенія деревни.

Веревная 1710 г. застаетъ семвадцать деревень Спасскаго стана уже значительно измънившими свой видъ. Главный моментъ этой перемъны — размножившееся населеніе, а слъдовательно и увеличившееся количество дворовъ, т.-е. деревенскихъ совладъльцевъ. Деревень съ однимъ дворомъ уже почти нътъ, кромъ одного починка, — только двъ деревни съ двумя дворами. Преобладающій типъ деревни—съ четырьмя дворами, но есть уже деревни съ семью, девятью и даже пятнадцатью дворами.

Мы считаемъ увеличение народонаселения самымъ существеннымъ изъ внутреннихъ условій, вліявшихъ на разложе-

ніе деревви. Въ самомъ діль, прибавочное населеніе нуждалось въ землъ. Оно могло получать ее, во-первыхъ, изъ старыхъ земель, -- при этомъ естественно возникало дробление со всьми его последствіями, на значеніе которых в частію уже указано выше: во-вторыхъ, могло удовлетворить свою потребность въ землъ расчисткою новинъ. Казалось бы совершенно естественно, при безграничномъ пространствъ свободныхъ земель, что население будеть прибъгать ко второму способу, такъ какъ старыя земли, тоже, большею частью, расчищенныя изъ-подъ двса, разсчитаны на потребности стараго населенія. На дълъ оказывается не то. Конечно, земли продолжають расчищаться, но далеко не пропорціанально приросту населенія (т. е. собственно увеличенію числа дворовъ, такъ какъ цифръ соотвътствующаго населенія у насъ нътъ; но мы знаемъ изъ сравнения писцовыхъ, что для пятидесяти лють того періода, который мы разсматриваемъ, среднюю величину двора можно принять за величину постоянную \*). Между тымъ какъ количество дворовъ въ теченіе пятидесяти лътъ значительно возросло, въ 2-4 раза, количество земли въ большинствъ случаевъ незначительно уклонилось отъ прежняго, большею частію, въ сторону увеличенія, но въ въкоторыхъ случанхъ даже въ сторону уменьшенія; въ наибодве благопріятныхъ случаяхъ, которые составляють приблизительно 30% общей суммы, количество земли возросло въ 11/, раза \*\*). Несоотвътствіе очень ръзкое. Ясно, что деревня не могла по произволу расширять свой районъ, несмотря на полную свободу и безграничное многоземелье. Удобныя земди вблизи, въ большинствъ случаевъ, были уже цъликомъ заняты; расчистка же отдаленныхъ новинъ, въроятно, представлялась слишкомъ неблагодарною затратой труда. Такимъ образомъ весь приростъ населенія долженъ быль довольствоваться землей главнымъ образомъ изъ того же стараго фонда. Результаты такого положенія вещей были следующіе.

Но переписнымъ половины XVII въка на дворъ приходилось мужекого пола душъ огъ 2,5 до 3, а но переписнымъ начала XVIII въки—3.

<sup>••)</sup> По веревной 1651 г. было въ Списскомъ станъ 34 двора и 4.687 веревныхъ саженъ, а по веревной 1710 г. стало 79 дворовъ и 4.862 веревн. саженъ. Такимъ образомъ количество дворовъ возросло на  $56^0/_0$ , количество же земле—только на  $3^0/_0$ .

Прежде всего явилась необходимость страшнаго дробленія, практически неосуществимаго. Тѣ лоскуты, изъ которыхъ состояла деревня и которые можно было удобно раздѣлить между 2—3 совладѣльцами, стало невозможно дѣлить между 10—15. Отсюда лоскуты необходимо должны были распредѣлиться по дворамъ или по группамъ дворовъ. Въ такой раздробленной деревнѣ, съ большимъ количествомъ совладѣльцевъ, вы не найдете уже ни одного обособленнаго куска земли, въ пользованіи которымъ участвовали бы всѣ деревенскіе совладѣльцы. Каждый такой кусокъ принадлежитъ лишь нѣсколькимъ дворамъ. Возникаетъ такая спутанность которая устраняетъ всякую мысль о передѣлахъ или уравниваніяхъ, кромѣ развѣ частныхъ уравниваній между двумя тремя совладѣльцами, складниками въ томъ или другомъ спеціальномъ лоскутѣ.

Вторымъ результатомъ увеличенія населенія было малоземелье въ настоящемъ смыслъ этого слова, т.-е. ощущение твеноты, какъ несоотвътстви количества земли съ сидами и потребностями крестьянскаго хозяйства. Много или мало было прежде земли по количеству, но ея было достаточно; теперь ея стало мало. Ничто не могло быть болве пагубнымъ для неустойчиваго равновъсія деревни, какъ это условіе, т.-е. тъснота. Деревня держалась традиціей, альтруистическимъ чувствомъ, имъвшимъ подъ собою подкладку родового преданія. Ничто не ограждало ея, кром'в этого чувства, --ни законъ, ни юридическій обычай, освящавшій право каждаго на свободное распоряжение своею землей. Л и дъйствія эгоистическихъ инстинктовъ было открыто своб дное поле. А между тъмъ наступившая тъснота дала сильный стимуль дъйствію этихъ инстинктовъ. Всякій, кто могъ, конечно, старался, путемъ покупки и другихъ способовъ пріобрътенія, поставить количество своей земли въ соотвътствіе съ своими хозяйственными силами и средствами; началась борьба, въ которой экономически слабый долженъ былъ шагь за шагомъ уступать свою землю, предоставляя ее болъе сильнымъ. Признаки начинающейся борьбы въ этомъ направлени видны и раньше, какъ мы указывали при разсмотръніи веревной 1651 года, но только признаки, здъсь же мы видимъ процессъ въ полномъ его развитіи. Разложеніе деревни есть другая

сторона этого процесса. Правда, неравенство было и раньше, и не могло не быть, такъ какъ права деревенскихъ совдадъльцевъ опредълялись не потребностью ихъ въ земль, а случайными юрилическими отношеніями. Но пока не было земельной тесноты, не обнаруживались и зловредныя стороны такого положенія вещей. Тотъ, кому доставалось много земли, уступаль, по такой или иной сдёлкь, свой излишекь тому, у кого ея было мало; малонмущій могь приращать свой земельный фондъ расчисткой. Кровная основа деревни, питавшая альтруистическое чувство, упрощала все, что было въ этихъ отношеніяхъ сложнаго и неудобнаго. Оттого мы не видимъ, несмотря на полную юридическую возможность, скопленія земли въ одибкъ рукакъ. Разміры того неравенства, какое существовало до техъ поръ, не превышало размеры того естественнаго неравенства, какое не можеть не быть въ силахъ и средствахъ разныхъ хозяйствъ, зависящихъ отъ различныхъ размёровъ семьи, т.-е. рабочихъ силъ. Только тогда, когда возникаеть настоящее малоземелье, возникаеть и настоящее земельное неравенство въ такихъ размфрахъ, которые уже не могуть найти объясненія въ естественномъ неравенствъ семей. Такимъ образомъ, увеличевие народонаселенія имъло своимъ послъдствіемъ, съ одной стороны, разложение долевой организации деревни, съ другой-возникновеніе настоящаго экономическаго неравенства: впрочемъ, это разныя стороны одного и того же предмета.

Въ видъ иллюстрации къ вышеизложенному возъмемъ одну деревню Спасскаго стана и разсмотримъ ее, сравнивая данныя объихъ веревныхъ 1651 и 1710 гг.

Деревня Софушкино, по веревной 1651 года, заключала из себв 644 вер. сажени. Онъ были распредълены между четырьмя дворами: у одного двора 170 саж., у другого—148 саж., у третьяго—149 саж., у четвертаго—177 саж. Какъ видно изъраспредъленія долей по отдъльнымъ угодьямъ, каждый дворъсидить на четверти: но настоящая правильность въ распредъленіи уже нарушена, оттого и итоги уклоняются отъ своей нормальной величины 44 —161 саж. Впрочемъ уклоненіе пока еще очень незначительное, едва ли способное сколько-инбудь замътно вліять на хозяйственное положеніе двора. Разсматривая деревню внутри, въ ея распредъленіи долей по лоскутамъ,

видно, отъ чего зависить это уклоненіе. Прежде всего находимъ тъ маленькія нарушенія требующагося равенства, которыя видимо обусловливаются качествомъ и положениемъ угодья, напримъръ: "поле на шипичницъ у одного двора 6 саж. 2 чети, у другого—6 саж. 1 четь, у третьяго—6 саж. 2 чети, у четвертаго—6 саж.", или: "поле на гачахъ у одного двора 2 саж. 3 чети, у другого—2 саж., у третьяго—2 саж. 2 чети, у четвертаго—2 саж.". Очевидно, здъсь неравенство только кажущееся, являющееся вслъдствіе того, что нельзя раздълить поле ариометически-правильно. Но рядомъ же встръчаемъ и такіе случан: у одного двора вовсе нъть земли въ какомънибудь лоскуть между тымь какь у другого они въдвойномъ количествъ. Очевидно, что первый дворъ уступилъ свою долю въ лоскуть, второму. Однако такіе случан относительно ръдки. Большею частью у каждаго двора есть земля въ каждомъ лоскуть, хотя часто съ такими уклоненіями оть правильности, которыя нельзя объяснить одной невозможностью раздълить ариеметически точно: очевидно, тутъ происходили какія-нибудь соглашенія между дворами, вследствіе которыхъ одни дворы поступались частями своихъ доль въ пользу другихъ. Въ нъсколькихъ случаяхъ доли совладъльцевъ распредълены по разнымъ лоскутамъ, но это пока еще незначительный процентъ въ общей суммъ.

По веревной 1710 года Софушкино заключаеть въ себъ 779 веревныхъ саж. земли (кромъ 150 саж. общей у трехъ дворовъ). Вмъсто четырехъ дворовъ явилось пятнадцать. Земля распредълена между дворами такъ: 1-й дворъ—25 саж., 2-й—26 саж., 3-й—44 саж., 4-й—90 саж., 5-й—52 саж., 6-й—35 7-й—219 саж., 8-й—41 саж., 9-й—25 саж., 10-й—24 саж., 11-й—34 саж., 12-й—43 саж., 13-й—44 саж., 14-й—77 саж. (одной цифры нътъ). Если всматриваться въ эти цифры, особенно имъя передъ глазами таблицу съ распредъленіемъ земли по отдъльнымъ частямъ деревни, то можно замътить въ нихъ нъкоторую правильность, коренящуюся въ старомъ долевомъ владъніи деревни. Но въ то же время ясно, что деревня, можно сказать, разложилась. Нътъ ни одного обособленнаго куска полевого или сънокоснаго угодья, во владъніи которымъ участвовали бы всъ дворы, хотя все-таки еще во многихъ участвуеть большая часть ихъ. Все сбито, пере-

путано, все носить характеръ случайной сдълки, однако изъза этой спутанности и случайности все еще вырисовываются, хотя не совсемъ ясно, черты старой деревни. Неравенство достигаеть такихъ размъровъ, которые были немыслимы еще пятьдесять лъть тому назадъ. Максимумъ владънія отдъльнаго двора—219 перевн. саж., минимумъ—2 саж., т.-е. одинъ дворъ имъеть земли больше другого почти въ десять разъ! Въ болве раннихъ веревныхъ не встрвчается ни одного случая, чтобъ одинъ дворъ былъ многоземельные другого больше чъмъ въ три раза.

Въ этой же веревной 1710 года мы имъемъ неоспорийое доказательство того, что разложение деревни, т.-е. распаденіе долевого владінія съ сопровождающимъ его возникновеніемь экономическаго неравенства, было действительно результатомъ увеличенія народонаселенія, помимо всякихъ другихъ внутреннихъ или внъшнихъ факторовъ. Какъ было уже сказано выше, въ Спасскомъ станъ въ 1710 году, наряду съ большими, относительно, деревнями новаго типа, есть и маденькія деревни съ двумя-четырьмя дворами. Эти маленькія деревни ничвиъ не отличаются по своей организаціи отъ деревень Спасскаго стана за пятьдесять льть назадъ.

Итакъ, на основаніи техъ точныхъ данныхъ, какія представдяются веревными, мы утверждаемъ следующее. Деревня съверныхъ крестьянъ начала разлагаться еще въ XVII вънъ, но процессъ ея разложения не быль оконченъ съ этимъ въкомъ, а перешель въ слидующій. Деревня рушилась силою своего собственнаго неустойчиваго равновъсія: она держалась исключительно традиціей, а между тімь укрывала въ себі такой опасный ферменть, какъ право личной земельной собственности, если и не тождественно съ современнымъ правомъ свободной частной земельной собственности, то все-таки заключающее важивищіе изъ его элементовъ. Размножившееся населеніе и малоземелье, какъ его необходимый результать, привели въ дъйствіе эгонстическіе инстинкты, выдвинули на первый планъ право личной собственности со всёми его послёдствіями-и деревия быстро распадалась всюду, гдв появлялись указанныя условія.

Но даже и тогда, когда деревня разложилась окончательно, когда на мъсто долеваго водворилось подворно-участко-Изсявдованія народной жизни Александры Ефименко.

вое владъніе, слъды старой организапіи все еще были замътны кое въ чемъ и остались замътными вплоть до того момента, когда новые поземельные порядки снесли все старое и на мъсто деревни водворили поземельную общину. Съ этой точки зрънія очень любопытна страница изъ книги Крестинина: "Опытъ о сельскомъ старинномъ домостроительствъ двинскаго народа въ съверъ" (1785 г.) о деревенскихъ статьяхъ. Кто не знакомъ съ особенностями долеваго деревенскаго владънія, тотъ остановится въ недоумъніи передъ тъми чертами, какими изображаеть онъ поземельный строй прошлаго стольтія. Вотъ что пишетъ Крестининъ:

"Частныя деревни \*), состоящія изъ пашенной и съно-косной земли частныхъ владъльцевъ, обрабатываемыя единою крестьянскою семьею, раздъляются въ двинскихъ волостяхъ на пять статей. Въ первой стать в считаются пашни, обсъваемыя 20-25 мърами или получетвертями ячменя, и пожни, отъ 600 до 800 кучъ производящія съна. Во второй статьъ-пашни, обсъваемыя 15-20 мърами ячменя, и пожни, отъ 300 до 500 кучъ производящія стана. Въ третьей статьт—пашни, обсъваемыя 10-15 мърами жита, и пожни, отъ 150 до 300 кучъ производящія стна. Въ четвертой статьт-пашни, обсъваемыя 5—10 мърами жита, и пожни, отъ 75 до 150 кучъ производящія съна. Въ пятой статьъ-пашни, обсъваемыя  $2^{1}/_{9}$  —5 мърами ячменя, и пожни, отъ 35 до 75 кучъ производящія стна. Впрочемъ, нътъ никакого, на правилахъ основаннаго, уравненія между вышеобъявленными статьями: иной, напр., крестьянинъ имъетъ въ пашняхъ болъе земли, нежели въ пожняхъ; другой, напротивъ того, болве имветъ сънокосной, нежели пашенной земли. Надлежить примъчать, что не во всякой волости находятся частныя первой статьи деревни, да и въ самыхъ большихъ волостяхъ оныя ръдки. Въ Ровдогорской волости оныхъ нътъ; на Куростровъ же два или три дома считаются, по владенію деревень первой статьи, лучшими. Крестьяне сихъ двухъ знатныхъ волостей, по большей части, владъють землями 3 и 4 статьи. Частныя

<sup>\*)</sup> Следовательно деревня на языке архангельских врестьянь (въ связи съ разложениемъ деревня) значила позже то же, что и деревенский участокъ, хотя это же слово употреблилось и для обозначения деревенскаго поземельнаго целаго. Объ этомъ мы говорили выше, въ первой главъ.

крестьянскія деревни продаются цёлыми весьма рёдко и почитай продажными не бывають. Впрочемь, по нынъшнему состоянію на Лвинъ деревенскихъ капиталовъ, оцъниваютъ двинскіе поседяне свои земли следующимъ образомъ: деревню первыя статьи-въ 600 и въ 800 рублей, ръдко же и въ 1000 рублей, деревню вторыя статьи—въ 500 и 600 рублей. деревню третьей статьи-въ 350 и 500 рублей, деревню четвертыя статьи—въ 150 и 200 рублей, деревню пятыя статьи въ 50 и 100 рублей". Мы сдълали такую большую выдержку, такъ какъ книга крайне ръдка, а свъдънія, сообщаемыя ею, очень интересны. Факты, представляемые Крестининымъ, нельзя объяснить иначе, какъ остатками долеваго владенія. Что это за деревенскія статьи? Неравенство очень різкое: максимумъ первой статьи превышаеть минимумъ последней статьи, по даннымъ Крестинина, въ 10-20 разъ (съ одной стороны 25 мъръ ячменя и 800 кучъ съна, съ другой—21/, мъры ячменя и 35 кучъ съна). Но отчего происходить та правильность, которая позволяеть разгруппировать поземельное владение на статьи, стоящия другь къ другу въ пропорціональныхъ отношеніяхъ? Очевидно, подъ этимъ лежитъ недавно разложившаяся деревня.

## VIII.

Мы констатировали важнъйшій изъ факторовъ, вліявшихъ на распаденіе долевой деревенской организаціи, —важнъйшій, но не единственный. Въ самомъ дълъ, трудно предположить, чтобы такое важное и сложное явленіе было результатомъ одной только—и относительно такой простой—причины. Надо думать, что этотъ результатъ подготовленъ былъ цівлою суммою второстепенныхъ причинъ. Можно указать между ними, наприміръ, на естественное ослабленіе родовой традиціи; но остановимся только на одной—на той, которую можно освітить при посредствів фактическаго матеріала. Это—вторженіе въ деревню посторонняго, т. е. не крестьянскаго, владівнія.

На крайнемъ съверъ, еще со временъ новгородскаго владычества, было распространено крупное землевладъніе, въ видъ землевладънія боярскаго, монастырскаго, церковнаго, поэже еще домоваго архіерейскаго. Но это было землевладъніе обособленное отъ крестьянскаго захватывавшее отдъльные куски территоріи. Кромъ этого крупнаго, обособленнаго землевладънія было и еще не-крестьянское землевладъніе другаго рода,—такое, которое не выдълялось изъ крестьянскаго, но находилось съ нимъ въ самой тъсной связи. Это—владъніе въ деревняхъ купцовъ и посадскихъ людей, которые имъли возможность дълаться, и дъйствительно дълались, владъьцами деревень и деревенскими дольщиками.

Юридическій строй деревни не представляль для этого никакихъ препятствій. Владъя своею долей на правахъ частной собственности, крестьянинъ могъ продавать ее (съ извъстными ограниченіями, на которыя было указано выше) не только крестьянину же, но всякому, кому хотълъ. Возможностью пріобратать такимъ образомъ крестьянскія земли пользовалась главнымъ образомъ группа, стоявшая къ крестьянству въ самыхъ близкихъ и родственныхъ отношеніяхъ, купцы и посадскіе. Они пріобратали отъ крестьянъ земли по купчимъ, закладнымъ и другимъ актамъ этого рода. Но масса земель уходила отъ крестьянъ въ эту городскую группу и другимъ, еще болъе простымъ и непосредственнымъ. путемъ: крестьяне, переходя на житье въ города и поступая въ то или другое городское сословіе, "уносили съ собой" и свои вотчинныя земли. Наконецъ, горожанивъ могъ получать землю отъ своихъ деревенскихъ родственниковъ по наслъдству, по духовнымъ завъщаніямъ и т. п. \*). Такимъ образомъ въ рукахъ купцовъ и посадскихъ людей скоплялась деревенская земля, которая продолжала de jure, по отношенію къ міру и государству, состоять на правахъ настоящей крестьянской земли.

Ни государство, ни административный крестьянскій міръ не страдали отъ этого владънія: все, что требовалось, отбывалось съ этой земли такъ же, какъ и съ обыкновенной крестьянской (т. е. не страдали непосредственно; косвенный же вредъ, происходящій отъ стъсненія крестьянскаго землевладънія, позже, при размноженіи населенія, почувствовали

дъло ходмогорской нижней расправы о вдадъніи архангельскими и ходмогорсками купцами и мъщанами деревенскими земляными участками 1791 г.

сильно). Но за то на деревенской организаціи это владініе должно было отражаться гибельнымъ образомъ.

Крестьянинъ земледълецъ, сидящій на своей земль, всегда естественный хранитель традиціи; горожанинь, порвавшій съ землей и представляющій собой элементъ промышленной предпріничивости, естественный врагь ея. Получивь отъ предковъ деревню съ ен долевою организаціей, крестьянинъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, необходимо долженъ былъ стараться о ея сохраненіи; только сильныя побужденія того или другаго характера могли отвратить его деятельность отъ поддержанія традиціонной формы и направить къ ея разрушенію. Отношеніе горожанина было совстмъ инов. Онъ не имълъ съ землей кровныхъ связей, которыя бы побуждали его, какъ крестьянина, съ благоговъніемъ относиться ко всему, что касалось земли. Для горожанина земля была только предметомъ ея торговыхъ или промышленныхъ оборотовъ. Понятно, что онъ не могъ дорожить традиціонной организаціей деревни, - напротивъ, долженъ былъ находить свое удобство и выгоду въ томъ, чтобы дъйствовать въ цъляхъ ея разрушенія. Между тэмъ никакихъ препятствій для дэйствій въ этомъ направленін не было: горожанинъ имълъ полное право разрывать на куски свою долю, внося въ деревенское влатьние такое замъщательство, которое могло разръшиться дишь разложениемъ деревенской организации. Купцы и посадскіе люди особенно стремились пріобратать и удерживать въ своихъ рукахъ свиокосныя угодья, которыя не требовали такой затраты труда и доставляли имъ съно для ихъ городскихъ хозяйствъ; оттого продажи оторванныхъ отъ деревень пожень, закраинъ и т. п. сънокосныхъ угодій отъ крестьянъ посадскимъ и между посадскими, относительно рано, дълается очень обыкновеннымъ явленіемъ.

Владфнія купцовъ и мъщанъ сосредоточивались около торговыхъ центровъ, каковы были Холмогоры и потомъ Архангельскъ: чъмъ дальше отъ этихъ центровъ, тъмъ ихъ становилось меньше, пока они наконецъ совстмъ исчезали. Все деревенское владъніе околопосадныхъ волостей, т.-е. волостей, лежащихъ около Холмогоръ, было пропитано этимъ постороннимъ элементомъ. Если купцы и посадскіе удерживали въ своихъ рукахъ полныя деревни или деревенскія доли, ови садили на нихъ подовниковъ.

Куппы и посадскіе отбывали съ своихъ земель, наравив съ прочими крестьянскими землями, все, что требовалъ волостной міръ или государство. Но они естественно стремились, если только представлялась какая-нибудь возможность, выделить свои земли изъ крестьянскихъ, - у нихъ передъ глазами былъ соблазнительный примъръ льготнаго крупнаго землевладънія въ видъ монастырскихъ, архіерейскихъ и тому под. земель. Выдълить земли можно было такъ: прежде всего слъдовало добиться путемъ царскихъ грамотъ или договоровъ съ волостнымъ міромъ, чтобы земля впередъ "не ровнялась", т.-е. не вервилась съ прочими крестьянскими землями, а оставалась всегда въ тяглъ въ разъ опредъленномъ количествъ вервей. Это былъ первый важный шагъ къ образованію настоящаго льготнаго вотчиннаго владенія. Второй и последній шагъ заключался въ томъ, чтобы, пользуясь какими-нибудь благопріятствующими обстоятельствами, высвободить свою землю отъ лежащихъ на ней податей и повинностей, вывести изъ тягла. То и другое являлось достижимымъ далеко не для каждаго собственника изъ купцовъ и посадскихъ людей, даже и не для большинства ихъ, Только отдъльныя единицы, исключительно благопріятно поставленныя, имфли возможность провести все, что было необходимо, чтобы выдълить свои земли изъ тяглыхъ въ привилигированныя. Въ масст же собственники этой категоріи были слишкомъ слабы. чтобы довести до конца трудное дъло.

Въ околопосадскихъ волостяхъ родъ купца Баженина, извъстнаго кораблестроителя, является представителемъ тъхъ деревенскихъ владъльцевъ изъ горожанъ, которые были достаточно сильны, чтобы приняться за выдъленіе своихъ земель. Остановимся нъсколько на исторіи баженинскихъ земель; исторія эта можетъ служить образчикомъ для характеристики землевладънія этого рода.

Въ 12 верстахъ отъ Холмогоръ, за Двиной, при впаденіи въ нее ръчки Вавчуги, съ глубокой старины находились чудскія городища. Съ половины XVI въка Вавчужское урочище съ ръчкой и озеромъ, гдъ была построена водяная мельница, состояло на оброкъ за жильцомъ Двинскаго уъзда — Поповымъ. По писцовымъ книгамъ Мирона Вельяминова 1622—23 гг., въ Вавчужскомъ оброчномъ урочищъ заводилась де-

ревня: было тамъ "пашни паханные худые земли двъ чети безъ третника въ полъ, а въ дву потому-жь. Въ концъ того же въка Вавчужская деревня уже состояла въ тягли въ четырехъ сохахъ, а "рвчка Вавчуга съ озеры и съ островки и кругъ озерокъ земли" по прежнему была на оброкъ за владельцами Вавчужской деревни-Поповыми, Крестьяне Поповы были такъ богаты, что имъли свою собственную церковь и содержали для нея на свой счетъ священника. Они не дробили своей деревни, такъ какъ имъли средство выдълять лишнихъ членовъ, а сохраняли ее въ рукахъ одной семьи. Въ 1671 году владълецъ Вавчужской деревни продалъ ее зятю своему, посадскому человъку, Андрею Баженину за триста рублей. Баженинъ пріобраталь все владаніе Поповыхъ и строеніе орамые тяглые земли оброчные и стиные покосы и рыбные ловли и лъшіе угодья и мельнишніе пруды со всякими мельпишными заводы и снастьми и строеніемъ и съ дворами и съ дворовыми со всякими хоромы и съ поддворными и съ огородичными землями, гдъ что ни есть сыщется и объявится остатковъ и животовъ и всякихъ заводовъввъкъ безъ выкупа и вдернь, чтобы сродцамъ и стороннимъ людямъ никому не было дъла никотораго"; вмъстъ съ деревней Баженинъ пріобръталь и "церковь съ алтарнею и церковною утварью, и съ иконами, и съ книгами и со всякимъ церковнымъ строеніемъ и съ трапезою"; причемъ обязывался и "попа ружить по разсмотрънію, какъ ему Богъ по сердцу положить... "

Между тъмъ на Холмогорахъ былъ учрежденъ архіерейскій домъ, которому и были пожалованы Загорскій станъ и Чухченемская волость; первый архіерей, Аванасій, началъ хлопотать о томъ, чтобъ оттянуть у Важенина Вавчужскую деревню, какъ входящую въ районъ владвній архіерейскаго дома (въроятно, она тянула тягломъ въ которой-вибудь изъ архіерейскихъ волостей). Но Баженинъ, опираясь на старые документы крестьянъ Поповыхъ, успълъ выхлопотать царскую грамоту, утверждающую его въ правахъ владвнія. Сынъ этого перваго Баженинъ, Осипъ Баженинъ, пользовался, какъ извъстно, большимъ расположеніемъ Петра І: онъ устроилъ въ Вавчугъ корабельную веръь. Чтобъ обезпечить новое и дорогое ему дъло, Петръ І надълялъ Баженина разными льготами, но земель ему не жаловалъ. Насчетъ этого

обстоятельства передается до сихъ поръ въ народъ такое преданіе. Царь быль въ гостяхъ у Баженина, пока достраивался корабль, чтобы присутствовать при спускв. Послв спуска, сказавъ Баженину: "чъмъ мив тебя, Баженинъ, дарствовать?"-Петръ показалъ ему на всв волости (съ Вавчуги видны почти всв окологосадныя волости) и говорить: "возьми вст волости себт и крестьянъ встхъч. А Баженинъ крестьянъ не взялъ, говоритъ: "если мой сынъ будетъ бълный и станетъ престъянъ обижать, то они будутъ меня проклинать",-и только взяль отъ каждой волости по участку. Дъйствительно, у Осипа Баженина были земли почти въ каждой изъ околопосадныхъ волостей, но это не были земли пожадованныя, а пріобрътенныя имъ по разнымъ сдълкамъ. Имъя средства и сильный царскою милостью, Осипъ Баженивъ энергически принялся пріобратать земли: съ одной стороны онъ захватывалъ въ свои руки всъ свободныя оброчныя угодья, съ другой-скупаль тяглыя земли у крестьянь. Наслъдники его дъйствовали въ томъ же направлении. Отъ первыхъ годовъ XVIII въка дошло до насъ около двадцати купчихъ и закладныхъ на крестьянскія земли, пріобрътенныя Бажениными. Земли эти-частью цълыя деревни и ихъ доли, частью отдёльныя поля; но въ большинствъ случаевъ-это сънокосныя угодья. Крестьяне, нуждающиеся въ деньгахъ, продавали Баженинымъ оторванныя отъ своего деревенскаго участка цълыя пашни или доли въ нихъ. Такимъ образомъ Баженины имъли семьдесятъ полевыхъ и сънокосныхъ участковъ въ Богоявленской Ухтъ-Островской, больше двадцати въ Ровдогорской и т. д. во всъхъ околопосадныхъ волостяхъ.

Вопреки вышеприведенной легендъ, у Бажениныхъ были кръпостные крестьяне. Петръ I, по своему обыкновенію, приписалъ нъсколько крестьянскихъ семей къ корабельной верфи. Баженинъ потомъ разселилъ этихъ приписныхъ крестьянъ по своимъ землямъ (ихъ было душъ до пятидесяти), но все-таки изъ этого зародыша не выросло кръпостного владънія: баженинскіе крестьяне какъ-то незамътно исчезли.

Баженины скупали тяглыя земли, относительно которыхъ и міръ, и государство крвпко держались формулы: "чтобъ землъ изъ тягла не выходить". Во всъхъ купчихъ непремънно опредъляется, что Баженины, покупая землю, должны съ

нея "разрубы платить и службы служить по веревной кингъ". Независимо отъ этого міръ каждой волости, гдф у Бажениныхъ были земли, бралъ съ каждаго новаго Баженина, вступавшаго во владеніе, письменное обязательство платить съ земли все, что будеть на нее дожиться (послъ введения подушной подати, повинности не только мірскія, но и государственныя прододжали все-таки распредыляться по землю, а не по душамъ: порядокъ, поддерживаемый указами, напримъръ указъ 1739 года). Очевидно, міръ сильно опасался, чтобы Баженины не высвободили какъ-нибудь своимъ земель изъ тягла. И въ самомъ доль, они начали дъйствовать въ этомъ направленіи. Прежде всего Баженины добились пакимито способами отъ престынъ, чтобъ они "не ходили съ веревкой на тъ ихъ земли, которыя составляли отдъльныя деревни: куски полевыхъ и сънокосныхъ угодій, которые лежали въ крестьянскихъ деревняхъ, едва ли было возможно выдълить изъ вервленія. Вследъ за темъ они просто-на-просто отказались отъ всёхъ платежей, кроме платежа подушныхъ за своихъ крестьянъ. Они мотировали свой отказъ тъмъ, что эти платежи никогда не были для нихъ обязательными, а платили они неплючительно "по одному только христіанскому человъколюбію и къ крестьянамъ сожальнію". Не обязательны же они потому, что эти земли-не крестьянскія тяглыя, а ихъ, баженинскія, покупныя, пріобрътенныя ими для расширенія корабельной верфи, причемъ ссылались на царскую жалованную грамоту, хотя въ ней ни слова не говорится о правъ покупать на льготномъ основании тяглую землю. Завязался длинный процессъ Бажениныхъ съ мірами четырехъ изъ околопосадныхъ волостей, наиболье страдавшихъ отъ баженинскаго владфиія. Процессъ этотъ кончился не въ пользу Бажениныхъ, такъ какъ всъ документы, представленные суду, слишкомъ очевидно говорили противъ ихъ притязаній, а главное-наступили времена неблагопріятныя для дель такого рода: это было уже послъ межевыхъ инструкцій \*).

Ниже намъ еще разъ придется вернуться къ землевладънію купцовъ и посадскихъ людей въ деревняхъ.

<sup>•)</sup> Дъло 1780 года архангелогородской губериской канцелярів по исковому челобитью. Двинскаго увзда черносошной Николаевско-Матигорской, Богоявленской и Тронцкой Уктъ-Островскихъ и Усиской волостей на архангелогородскихъ купцовъ Бажениныхъ.

to real that the contract of

## IX.

На съверъ,—несмотря на господство такой формы земельнаго владънія, которая приближалась многими существенвыми чертами къ частной земельной собственности,—долго держалось между народомъ, отчасти держится и до сихъ поръ, такое представленіе, что незанятая, не эксплуатируемая, пустая земля не можетъ быть чьей-либо собственностью, а есть ничья, Божія. Конечно, это представленіе было вынесено изъ до-историческихъ временъ; но оно нашло себъ поддержку въ томъ обстоятельствъ, что съверъ колонизовался не родами, которые захватывали бы большіе куски территоріи, образуя такимъ образомъ марки, а большими семьями, захватывавшими лишь то, что онъ могли эксплуатировать.

А между тъмъ уже во времена новгородскаго господства появились условія, которыя должны были ослаблять это архаическое представление. Война и насильственный захвать создали боярское землевладеніе, подъ покровительствомъ котораго выросло землевладение монастырское. Крупный землевладеленъ являлся собственникомъ не только воздълываемой, но и всей земли. - конечно, и пустой, - своего "завода". Но интересно, что правовое сознание самихъ крупныхъ землевладельцевъ какъ бы обходило этотъ фактъ: такъ, въ раздъльномъ акть новгородцевъ Своеземцевыхъ \*), владъльцевъ большой территоріи, дълится не эта территорія, а только "села", то есть лишь возладываемая земля. Но, какъ бы то ни было, крупная земельная собственность, основанная на военномъ захватъ, должна была порождать такія воззрънія на земельную собственность, которыя шли въ разръзъ съ указаннымъ выше взглядомъ народа. Однако оба эти теченія правовой мысли, повидимому совершенно исключающія другь друга, могли на самомъ дълъ уживаться совершенно мирно другъ съ другомъ; прямодинейныя требованія догики далеко не всегда примънимы къ такому сложному объекту, какъ народное міровоззрвніе, и кажущіяся, а часто и совершенно реальныя проти-

<sup>\*) &</sup>quot;Юридическіе акты", № 260.

воръчія встръчаются въ немъ на каждомъ шагу. Такимъ образомъ этотъ болъе ранній періодъ исторіи съвернаго землевладінія характеризуется представленіями о правіз частной — собственно семейной, задружной, печищной — собственности на возділываемую землю на ряду съ отрицаніемъ всякаго права собственности на пустую, дикую землю; но вмісті съ тімъ начинають формулироваться представленія о частной земельной собственности въ боліте современномъ смысліт этого слова.

Московское завоевание внесло въ понятие земельной собственности совстмъ новый принципъ. Появился и сталъ настойчиво проводиться тотъ взглядъ, что вся земля-и воздёлываемая, и пустая-есть собственность государя. Для водворенія этого взгляда, тотчасъ послъ завоеванія, сдъланъ быль энергическій шагь ушичтоженіемь, почти полнымь, крупной поземельной собственности ввидъ боярскаго, а отчасти и монастырскаго землевладенія. Но провести этотъ же принципъ по отношенію къ мелкой крестьянской собственности было несравненно трудиве. Правда, формальная сторона двла была водворена быстро: несколько десятковъ летъ после завоеванія-и владельцы земли уже перестають называть, въ актахъ, свои земли, по-старому, своими вотчинами, а начинаютъ называть ихъ "вотчинами великаго князя", а деревни крестьянъсобственниковъ-государевыми черными деревнями. Но этою формальною стороной все и ограничивалось. Крестьяне попрежнему оставались собственниками своей земли. Правда, съ тягломъ, которое налегло на землю, связывались всегда извъстныя стъсненія и ограниченія правъ, и чьмъ дальше, тъмъ ограниченія эти становились чувствительнье; но существа правъ они все-таки не касались. Больше трехъ въковъ прошло прежде, чъмъ принципъ доведенъ былъ до конца, т.е. право собственности крестьянъ на воздълываемую ими землю окончательно перешло къ государству. Но почва для этого окончательнаго перехода постепенно подготовлялась и расчищалась въ теченіе всего этого длиннаго періода.

Что воздълываемая земля есть собственность государя или государства (понятія государя и государства дифференцировались лишь съ теченіемъ времени), съ этимъ положеніемъ, качъ сейчасъ было сказано, съверное крестьянство познакомилось до поры до времени лишь формально; но съ другимъ

положеніемъ, что вся дикая, пустая, незанятая земля не есть ничья, или Божія, а есть та же государева собственность, крестьянству пришлось—и не фиктивно лишь, а вполнъ реально—познакомиться значительно раньше, хотя архаическій взглядъ не легко уступилъ мъсто новому.

Крестьянство на первыхъ порахъ, естественно, продолжало по старому расчищать новыя земли, захватывать пустыя угодья и заводить новыя поселенія, гдф находило улобнымъ. Но московское правительство тотчасъ же начало вмъшиваться въ это дело. Конечно, земледельцы могли по старому дълать "причисти", "притеребы", т. е. расширять свои деревни, расчищая земли, прилегающія къ ихъ полямъ или пожнямъ, "чистить противъ своихъ полей", -- въ это правительство не имъло возможности вмъшиваться, предоставляя все волостному міру съ его веревкой. Но за то всякій захвать новыхъ мъсть подъ разработку или поселение оно стремилось поставить подъ свой контроль. Правительственные агенты наблюдали за тъмъ, чтобы нигдъ никто не владълъ "безданно и безоброчно", включая сюда даже и тъ подвижные, новоприсадные острова, которые то и дело образуются на большихъ ръкахъ, чтобы черезъ нъсколько лътъ, въ какое вибудь водополье, снова исчезнуть. Все это была государева собственность, которою нельзя было владеть безъ разръшенія, или по крайней мъръ безъ платежа за пользованіе.

И распашка дикихъ земель или эксплуатація новыхъ промысловыхъ угодій, и новое поселеніе внѣ существующаго района населенныхъ мѣстъ—все требовало спеціальнаго разрѣшенія государя, какъ вотчинника всей пустой земли. Если люди находили удобныя мѣста, на которыхъ пожелали бы основать новое поселеніе, то должны были прежде добиться государевой грамоты, которая разрѣшила бы имъ "пашни пахать и пожни чистить, и дворы ставити и лѣсы сѣчи" все это въ опредѣленныхъ грамотою межахъ \*). Такъ стѣснена была старинная вольная новгородская колонизація, которая подчинила Чудскій съверъ русскому элементу. Разумѣет-

<sup>&#</sup>x27;) "Акты археогр. экспедицін", т. І, № 383; Архингельск. Губерн. Видомости 1868 г., №№ 25—27.

ся, жизнь не такъ то легко уложить въ рамки предписаній изъ отдаленнаго центра даже теперь, а не то что триста льть тому назадъ и при тогдашнихъ мъстныхъ условіяхъ, въ безконечныхъ лъсакъ, въ безграничныхъ тундрахъ. Крестыяне продолжали заводить новыя поселенія безъ всякихъ грамотъ и разръшеній, продолжали при всякомъ удобномъ случат "безданно и безоброчно" расчищать дикія земли и эксплуатировать новыя уголья. Но вслёдь за раздвигающимся крестыянствомъ, шагъ за шагомъ, слъдовало правительство, вастойчиво доказывая крестьянству, при всякомъ случав, нелегальность его свободныхъ распорядковъ въ государевой, собственности. Дани и оброки съ пошлинами шли по пятамъ крестьянина. Конечно, настойчивость правительства находилась въ зависимости и отъ финансовыхъ соображеній. Но что не одинъ разсчетъ выгоды, а именно политика, -если не сознательная, то инстинктивная, - руководила московскимъ правительствомъ, это видно изъ его отношенія къ тяглымъ землямъ.

Мы уже имъли случай говорить о томъ, какъ тягло само по себъ стъсняло крестеннина въ его правахъ собственности на землю (въ трудахъ Въляева и другихъ изслъдователей хорошо разъяснено значение тягла). Но правительство шло дальше, руководимое стремлениемъ установить принципъ своего верховнаго права не только на пустую, но и на воздълываемую землю.

Земельное тягло иногда бывало такъ тяжело, что земля не могла его вынести. Естественно, что и право собственности со всъми его послъдствіями въ такомъ случай переворачивалось на изнанку: интересъ собственника заключался уже не въ томъ, чтобы поддерживать свое право, а въ томъ, чтобъ отдълаться отъ него. Это не всегда было легко, такъ какъ тяглая земля должна была во что бы то ни стало отбывать тягло до новой переписи. Но тъмъ не менте на нашемъ съверт какъ-то не прививалось насильственное прикръпленіе крестьянина къ землъ и тяглу, и онъ, обыкновенно могъ свободно кидать ее на руки міру, поступался въ міръ" (волостной), если не находилъ возможнымъ пристроить свою землю иначе. Эти брошенныя владъльцами земли назывались пометы", пометныя земли". Міръ былъ отвътственъ за тягло

и потому сильно заинтересовань въ томъ, чтобы земля не оставалась впусть, безъ тяглеца. Міръ, если могъ, продаваль такую землю, конечно, въ томъ только случав, если владелець земли отступался отъ нея формально, а не кидаль ее на время, чтобъ опять вернуться на нее въ качествъ "вотчича"; если не могъ продать, то подъискиваль человъка, который согласился бы взять ее даромъ, изъ тягла, и даже со льготой (мірскія условія Тавренской водости съ такими "жильцами", напечатанныя въ "Юридическихъ актахъ", № 175— 187, приводятся неръдко, хотя и совершенно неосновательно, изследователями нашихъ старинныхъ поземельныхъ отношеній въ доказательство того, что на съверъ издревле господствовала поземельная община современнаго типа). Часто міръ отдаваль такія земли въ церковь, принимая на себя въ такомъ случав тягло. Однимъ словомъ, міръ считалъ себя,и совершенно естественно, если принять во внимание характеръ его организаціи въ связи съ его тягловыми обязанностями, -- хозяиномъ этихъ брошенныхъ земель. Но уже съ конца XVI въка писцы, важнъйшіе изъ правительственныхъ агентовъ, имъвшихъ отношение къ земль, начинаютъ вмъшиваться въ это дело \*). Еще столетіе-и мірь уже совсемъ устраневъ отъ распоряженія этими землями. Онв поступають въ завъдываніе правительства, которое само отдаеть ихъ твмъ, кто пожедаетъ взять ихъ на тягдо иди оброкъ. Если міръ хочетъ какъ-нибудь самъ распорядиться такою землей, онъ долженъ выпросить на то царскій указъ \*\*), "а безъ государева указа они, соцкой и всв крестьяне, церковному порядчику на то пустое тяглое дворище велъть ставиться дворомъ не смъють", пишеть міръ въ одной челобитной. Такъ дъйствовало московское правительство, прививая массамъ, исторически воспитаннымъ въ иныхъ правовыхъ представленіяхъ, сознаніе своего верховнаго права на всякаго рода земельную собственность.

Нельзя не сказать нъсколько словъ о значени переписей земли съ этой точки зрънія, т.-е. съ точки зрънія поддержки въ массахъ сознанія верховнаго права правительства на

<sup>\*)</sup> Челобитная 1588 г.

<sup>\*\*)</sup> Челобитная крестьянъ Койдокурской волости 1672 г.

земельную собственность. Обычай переписей, внесенный въ русскую землю монголами, которые руководствовались въ свою очередь основаніями, выработанными китайской политическою мудростью \*), вмысты съ формой внесли и частицу азіатскаго духа, которому этоть обычай обязань быль своимъ происхожденіемъ. Писцы, представители верховной власти являлись вершителями всякихъ дёль и затрупиеній. вытекавшихъ изъ поземельныхъ отношеній. Они имъли даже право собственною властью разрёшать "писаться, особыстатьей", то-есть выдёлять земли отдёльных вотчении повъ изъ общаго тягла, что составляло первый и самый важный шагъ къ образованию частной поземельной собственности въ позднъйшемъ смыслъ слова, т. е. собствености обособленной и льготной. Фактомъ внесенія въ перепись разсъкались всевозможные Гордіевы узды. Внесеніе въ писцевую, переинсную книгу давало такую верховную санкцію факту,какое бы правонарушение онъ не представляль собою, --что возстановление права дълалось вещью почти невозможной. Всякія права имфли смысль лишь до техъ поръ, пока они утверждались переписью, иначе они обращились ни во что. Будь вы двадцать разъ вотченникомъ вашей земли, имъй на нее неоспоримъйшіе документы, но разъ эти документы не предъявлены писцу и не внесены въ книгу, всъ ваши права прекращаются. "Кто станеть на тое землю и на сънные покосы объявлять какія старыя купчія или закладныя и тому ни чему върить не вълено и въ дъло ихъ не ставить, потому что они техъ купчихъ и закладныхъ не объявляли, какъ земли переписывали": на этомъ основаніи земля, неоспоримо состоящая въ вотчинномъ владъніи, объявляется пустой и на нее дается изъ събзжей избы владънная запись лицу, желающему взять ее въ пользование, -- запись, прекращающая силу всякихъ старыхъ кръпостныхъ документовъ на землю 44).

Итакъ, правительственный актъ по отношеню къ земельной собственности становился выше всъхъ частныхъ правъ, которыя могли имъ уничтожаться или только черезъ посред-

<sup>\*)</sup> Бълдет: "Лекців по исторіи русскаго законодательства", 1879 года, стр. 269—272.

<sup>••)</sup> Правая память 1683 г.

ство его получать реальную силу. Трудно преувеличить гначеніе этого факта и его вліяніе на умы и правовыя представленія массъ. Нізть ничего удивительнаго, что ко второй половиніз XVIII віжа, когда быль нанесевъ різшительный ударь крестьянской земельной собственности, почва для него уже была подготовлена.

Какъ бы то ни было, но до второй половины XVIII въка большая часть тяглыхъ земель на съверъ принадлежала крестьянамъ на правахъ частной собственности, ограниченной, съ одной стороны, родовой организаціей деревни, съ другой-тягломъ. Но за то, утвердивъ фактъ своего права собственьости на всякую пустую землю, московское правительство тъмъ самымъ пріобръло возможность скопить въ своихъ рукахъ огромный земельный фондъ въ видъ такъназываемыхъ оброчвыхъ земель. Право на пустую землю, конечно, было совершенно фиктивнымъ правомъ; но оно реализировалось съ того момента, какъ эта земля подвергалась эксплуатаціи. Всякій, занявшій такъ или иначе, съ разръшени или безъ него, пустую землю, тъмъ самымъ реализировалъ государеву собственность, увеличивая фондъ государевыхъ оброчныхъ земель. А такъ какъ крестьянство не могло держаться на наследственных тяглых земляхъ, доставшихся имъ отъ ихъ новгородскихъ предковъ, то запасъ оброчныхъ земель все росъ и росъ. Часть этихъ оброчныхъ земель переходила въ тяглыя, но все-таки количество ихъ увеличивалось въ далеко большей пропорціи, чъмъ увеличивалось количество земли тяглой.

Считаемъ необходимымъ нѣсколько остановиться на оброчныхъ земляхъ, которыми всегда пользовались крестьяне, пополняя ими недостатокъ своей вотчинной тягловой земли, тѣмъ болѣе, что, кажется, въ спеціальной исторической литературѣ нѣтъ работъ, выясняющихъ эту сложную темную по своей запутанности сторону въ исторіи нашей поземельной собственнности.

Итакъ, до наступленія того момента, когда государство окончательно экспропріировало съвернаго крестьянина, чтобы затъмъ возвратить ему его исконную собственность въвидъ надъла вся земельная собственность дълилась на вотчинвую, во главъ коей стояла вотчинвая крестьянская соб-

ственность, и государеву оброчную: "а тотъ оброчный островъ искони въчный государевъ, а не вотчинной "). Нътъ возможности даже приблизительно опредълить отношене количества оброчной земли къ вотчинной тяглой и не тяглой. Можно сказать только, что къ кошцу XVII въна крестьяне уже не такъ были стъснены на своихъ наслъдственныхъ земляхъ, что количество занимаемыхъ ими оброчныхъ земель, сучалось превышало всю сумму земель тягловыхъ: такъ въ Загорскомъ станъ \*\*) считалось всей тягловой земли 39 вервей 50 вер. сажень, а оброчной, присошенной къ этому стану. 41 вервь 120 саж.

Откуда брадись оброчныя земли-мы уже знаемъ. Когда въ деревняхъ становилось тёсно, крестьяне присматривали, нътъ ди гдъ по сосъдству, внъ района ихъ деревень, какогонибудь удобнаго пустого мъста. Найдя такое мъсто, они по настоящему должны были бы получить на него разръшеніе и такимъ путемъ обезпечить за собой пользование. Но они обыкновенно поступали не такъ. Они просто-на-просто закватывали его, не стъсняясь административными гранями своихъ волостей, становъ, увздовъ, т.-е. прямо начинали его "пахать и съна ставить". Затъмъ дъло шло такъ. Правительство дознавалось, что такіе-то крестьяне тамъ-то владъютъ "силно": Чознавалось оно или дебезь своихр заентовъ, или по доносу стороннихъ людей, которымъ тоже приходилось по вкусу отъисканное крестьянами угодье, а часто и по доносу монастырей: такъ какъ последнихъ стесняли въ пріобрътеніи тяглыхъ земель, то они съ твиъ большимъ стараніемъ тянулись къ землямъ оброчнымъ. Пустая госупарева земля переставала быть пустой: она должна была теперь давать доходъ, перейти изъ пустыхъ земель въ оброчныя. Изъ Москвы шель указъ местному воеводе, чтобъ онъ посыдаль «кого пригоже тое землю досмотрать и сматить», а также разъискать, не подходить ди та земля вплотную въ какимъ-нибудь деревнямъ, «чтобъ крестьянамъ не было утвененія». Производился сыскъ и досмотръ при посредствъ

 <sup>\*)</sup> Списокъ стройной книги Архангельскаго и Холмогорскаго посадовъ 1649— 1650 гг.

<sup>••)</sup> Веревная книга Загорскаго стана второй половины XVII въка.

понятых то предъявных старость ближайших волостей и добрых в крестьян в и досмотр в опредъля в количество вксплуатируемой земли разсъвом в покосом в. Затъм землю повосдили в покосом в. Затъм землю повосдили в предълы по показаніях в тъх же понятых в еп предълы по естественным границам в, если захваченное угодье лежало среди пустой земли и новая оброчная стать в прибавлялась къ прочим государевым в оброчным землямъ. Оставалось только положить ее на оброкъ, съ торгу, если желающих в ее взять было нъсколько, или по собственному усмотрънію, если конкурентов в не было.

Другимъ источникомъ для увеличенія запаса оброчныхъ земель было запуствніе земель тяглыхъ. Мы выше говорили, что запуствніія тяглыя земли поступили въ распоряженіе правительства, которое или снова передавало ихъ тяглецу, или отдавало на оброкъ. Наконецъ, къ оброчнымъ землямъ принадлежала большая часть промысловыхъ угодій. Въроятно, съ самаго начала, т. е. со времени завоеванія, всъ промысловыя угодья отписаны были на государя. Нъкоторая часть ихъ была потомъ во власти монастырей на вотчинномъ правъ; были промысловыя угодья и за крестьянами, составляя какъ бы часть ихъ деревень, и хотя эти угодья лежали часто за десятки, сотни верстъ, на морскомъ берегу, но значительная часть ихъ все-таки оставалась за правительствомъ въ качествъ оброчныхъ статей.

Оброчныя земли отдавались или писцами на мѣстѣ, или въ Москвѣ, въ Новгородскомъ приказѣ. На нихъ производились формальные торги: кто изъ конкурентовъ давалъ больше наддачи, за тѣмъ и оставалась земля. Давалась земля на опредъленный срокъ, на нѣсколько лѣтъ, иногда до новой общей переписки, "до валовыхъ писцовъ". По истечени срока дѣлалась переоброчка, земля шла уже съ новою наддачей. Обротчики должны были представлять за себя поручительство, "поручную запись добрыхъ порутчиковъ". Оброкъ съ пошлиной представлялся въ опредъленный срокъ въ съѣзжую избу.

Теперь намъ надо коснуться запутанной стороны предмета—смъшенія оброчныхъ земель съ тяглыми.

Московское правительство находило выгоднымъ переводить земли изъ оброка въ тягло; ,,а тотъ починокъ запу-

ствать съ давнихъ дътъ... отданъ на денежный оброкъ... до иного переобротчика или до полнаго тяглеца" \*). Т.-е. обротчикъ являлся по отношенію государства не полнымъ плательщикомъ и только тяглецъ удовлетворялъ всъмъ требовавіямъ, какія государство предъявляло къ землъ. Въ однихъ случаяхъ оброкъ совсъмъ снимался съ земли, которая поступала въ тягло: "и то полцо послъ оброку было въ тяглъ, а оброкъ былъ сложенъ и нынъ то полцо мъряно въ тяглъ-жь и съ того полца оброкъ сложенъ" \*\*). Въ другихъ случаяхъ тягло накладывалось на землю сверхъ оброка: "да тъ-жь угодья давы ему Якушку съ товарищы сверхъ оброку и пошлинъ въ живущее тягло въ полполчети выти" \*\*\*); въ послъднемъ случаъ, т.-е. если оброчныя земли давались въ тягло, онъ уже были изъяты изъ переоброчки.

Результаты всего этого были довольно неожиданны. Такъ какъ тяглыя земли находились за крестьянами на вотчинномъ правъ, то и оброчныя, попадали въ тяглыя, сами собой становились такою же вотчинною землей, какъ и прочія тяглыя земли: такъ какъ съ тягломъ всегда соединялось безпереоброчное владъніе, то эти земли не могли отойти отъ ихъ владъльца помимо его желанія, а права его укръплядись наслъдственною передачей и давностью. Въ такое же вотчинное владъніе переходили постепенно и тъ оброчныя земли, которыя не выходили изъ оброчныхъ въ тяглыя, но давались на льготу безъ переоброчки: такихъ земель было много за церквами и монастырями. Какътъ, такъ и другія, т.е. оброчныя, перешедшія въ тяглыя, п оброчныя, пожадованныя со льготой безъ переоброчки, покупались и продавались, передавались по духовнымъ завъщаніямъ и т. п., какъ и настоящія вотчинныя земли. Разумъется, такія сомнительныя права не могли не порождать споровъ и претензій, дававшихъ поводъ къ возникновению множества тяжебныхъ дълъ. Въ концъ концовъ правительство само стало на сторону правъ этого рода. Өеодоръ Алексвевичъ издалъ указъ, въ силу котораго "оброчныя земли и рыбныя ловди и всякія

<sup>\*)</sup> Изъ писцовой вниги 1677 года.

<sup>••)</sup> Архані. Губ. Видом. 1871 г., № 4, ст. "Матеріалы для всторів цоземедьнего владвия въ Арханг. туб.". П. Ефименко.

<sup>·</sup> Выписка взъ писцовой книги Чухченемской волости конца XVII въка.

угодья по купчимъ и по даннымъ и по всякимъ письменнымъ крвпостямъ отдавать тёмъ людямъ, за къмъ въ писцовыхъ книгахъ написаны, и которыя угодья послё писцовъ даны въ живущее тягло на урочные годы, и переоброчки тёмъ угодьямъ въ прошлыхъ годъхъ по 186 годъ буде не бывало, и тёмъ угодьямъ по писцовымъ книгамъ и по дачамъ и по тяглу велёно быть за тёми людьми, кто ими напредь сего владълъ, а инымъ людемъ изъ переоброчки тёхъ угодій отдавать не велёно". Т.-е. земли эти окончательно закръплены за ихъ владъльцами.

Издавая такіе указы, московское правительство, повидимому, дъйствовало въ разръзъ тому теченію, которое направлялось къ утвержденію его верховнаго права собственности на крестьянскую землю. Но это только повидимому. На самомъ же дълъ, въ интересахъ утвержденія указаннаго принципа, было очень важно смъшать оброчныя земли съ тяглыми вотчинными. Конечно, трудно предположить, чтобы правительство Өеодора Алексъевича или кого-нибудь другого изъ его предшественниковъ или преемниковъ, не исключая и Петра, руководилось въ своихъ дъйствіяхъ тонкимъ разсчетомъ всъхъ послъдствій своихъ мъропріятій; но въ политикъ, какъ и въ другихъ сферахъ соціальной жизни, инстинктъ часто замъняетъ собой сознательный разсчетъ и среди кажущагося хаоса, колебаній и отступленій върно приводитъ къ намъченной цъли.

Какъ бы то ни было, когда наступила, во второй половинъ XVIII въка, критическая эпоха въ исторіи съвернаго крестьянскаго землевладънія, это смъщеніе оброчныхъ земель съ тяглыми вотчинными оказалось далеко не безполезнымъ.

## Χ.

Кризисъ этотъ пріурочивается ко времени издавія межевыхъ инструкцій 1754 и 1766 гг. Но "межевыя инструкцій были лишь ръшительнымъ шагомъ въ направлевіи, которое начало обозначаться съ начала XVIII въка, со времени императора Петра І-го и его реформъ.

Основною формулой внутренней политики Московского го-

сударства было то, что земля не должна выходить изъ тягла (дополненіемъ котораго была служба), иначе говоря-всв сиды страны должны служить цвлямь и интересамь государства: "все-для государства". Но московское правительство не могло привести въ дъйствіе другой формулы, которая должна была служить дополненіемъ и развитіемъ первой: "всечерезъ государство". Это дополнение, совершенно необходимое для того, чтобы первая формула получила все возможное для нея осуществление и примънение, было выдвинута XVIII въкомъ, т.-е. собственно императоромъ Петромъ, направившимъ теченіе нашей государственной жизни въ новое русло. Московскій государственный механизмъ весь быль приспособленъ къ тому, чтобы возможно больше извлекать изъ данныхъ силь земли; петербургскій же ставиль себъ болье широкія цёли — организовать силы земли такъ, чтобъ онъ возможно дучше служили цёлямъ государства.

Казалось, московская формула: "чтобы земля не выходила изъ тягла"—была всеобъемлюща; но это только казалось. На самомъ дѣлѣ масса силъ выскользала изъ-подъ нея, выдвигая впереди себя тяглецовъ, которые и расплачивались передъ государствомъ за все про все. Народившійся Петербургъ замѣтилъ ошибку и принялся за ея исправленіе. Ревизія (1719 г.) и указъ о введеніи подушной подати (1722 года) введи, на мѣсто стараго принципа, "чтобы земля не выходила изътягла", новый, "чтобы викто не былъ въ избылыхъ", т.-е. "чтобъ никто не былъ безъ платежа подушной подати": "хотя въ той губерніи, такъ какъ и въ прочихъ губерніяхъ, скудные, также старые, малые и дряхлые и малольтніе находятся, однако же безъ платежа подушныхъ денегъ быть имъ невозможно",—таково указное разъясненіе закона на донесеніе сибпрскаго губернатора \*).

Но очевидно, что выбираться подать должна была съ той же земли. Правительство это такъ и понимало съ самаго начала. Въ только что упомянутомъ указъ 1725 года прямо сказано: "чтобъ верстались по землъ и по тягламъ"; то же—и въ указъ 1739 года о взысканіи недоимокъ, который предназначался для дворцовыхъ крестьянъ, но примънялся и къ черносошнымъ, такъ какъ эти двъ категоріи крестьянъ посто-

<sup>\*)</sup> Унавъ 1725 г.

янно смѣшивались между собой: "не безъизвѣстно, что подушныя деньги платятъ только за себя, включая самыхъ убогихъ, умершихъ, бѣглыхъ и взятыхъ въ службу, и для того при взысканіи съ нихъ такой доимки будутъ отговариваться, что они за себя платить готовы, а за выбылыхъ платить не должны, но такихъ отговорокъ не принимая, разложить доимку по тягламъ, сколько съ кого по платежу и по владѣнію земли придеть... всякъ изъ нихъ по препорціи земель, кто сколько пашетъ, также и по препорціи своихъ пожитковъ и другихъ промысловъ и доимку заплатить должны". "Чтобы подать располагаема была не по числу въ семействѣ состоящихъ душъ, а соразмѣрно имѣнію у каждаго земли, промысла и работниковъ", какъ выражались позднѣе, въ концѣ XVIII вѣка \*).

Итакъ, платежъ за прежнихъ "избылыхъ" легъ на ту же самую землю, которая и безъ того была отягощена тягломъ до невозможности. Ясно, что ничего нельзя было подвлать, не реорганизовавъ самыя платежныя силы. Планъ реорганизаціи подсказывался всемъ прошлымъ, всей исторіей: съ одной стороны, постоянная тенденція государства утвердить свое верховное право собственности на всякую землю, въ томъ числъ и тяглую, -- тенденція, получившая при императорв Петрв новую жизненность; съ другой — самый этотъ принципъ, "чтобъ никто не былъ въ избылыхъ", породившій ревизію и подушную подать. Если государство есть настоящій собственникъ тяглой земли, а не крестьянство, если каждая душа должна платить, -- естественный выводъ, что государство обязано обезпечить за каждою душой возможность платить путемъ надъленія ся землей. Уже и въ первой подовинъ XVIII въка эта идея, которой предстояло въ будущемъ такое грандіозное осуществленіе, чувствовалась, такъ-сказать, носилась въ воздухъ, просвъчивала въ указахъ и распоряженіяхъ правительства; но для осуществленія ея дъйствительность представляла слишкомъ много препятствій (просимъ читателя не забывать, что мы освъщаемъ всъ факты лишь съ той точки зрвнія, на какую ставить насъ ознакомленіе съ фактами исторіи землевладінія нашего сівера).

<sup>\*)</sup> Приказъ директора экономіи староств Матигорской волости 1786 года.

Въ самомъ дълъ, идея эта и та дъйствительность, которую представляло собою въ XVIII въкъ съверное землевладъніе, являлись такъ протисоположными другъ другу, какъ могуть быть противоположны два соціальные типа, воспитаные и вскормленные совсемъ различными историческими теченіями. Крестьянство прододжало жить съ спокойной върой въ незыблемость своихъ правъ на земельную собственность и продолжало распоряжаться своею землей согласно своимъ представленіямъ о правъ. А между тъмъ старый деревенскій укладъ уже рушился. Съ разрушеніемъ деревни рушились и тъ естественныя препятствія, на которыя мы указали выше, къ скопленію въ отдёльныхъ рукахъ земельной собственности. Въ средъ самого крестьянста росло неразенство. Въ тоже время въ деревню вторгалось постороннее владъніе, главнымъ образомъ, въ видъ владънія посадскихъ людей.

Что же должно было предпринять правительство, для осуществленія того, что настойчиво навязывалось какъ прошлымъ такъ и потребностями настоящаго?

Какъ во всъхъ аналогическихъ случаяхъ, передъ правительствомъ было два пути: во-первыхъ, путь медленнаго движенія къ наміченной ціли при посредстві подготовительныхъ міръ и, во-вторыхъ, путь переворота. Правительство избрало второй путь. Межевыя инструкціи по отношенію къ Съверному крестьянскому землевладонію. -- да и не къ нему одному, -- являются настоящими декретами конвента. Если ихъ революціонный характеръ не вызваль въ съверномъ населеніи насильственной реакціи, то, конечно, только потому, что издать указъ еще не значило привесть его въ исполненіе. На самомъ дълъ зданіе старыхъ порядковъ котя у было подкопано въ фундаментъ, но оно все-таки еще держалось, и держалось довольно долго, разрушаясь по частямъ. Не мгновенное разрушение стараго и возникновение новаго было результатомъ ръшительныхъ дъйствій со стороны правительства, а хаосъ и брожение, въ которомъ одна часть дъйствующихъ элементовъ держалась на обломкахъ стараго, другая хваталась за выдвигающееся новое, причемъ само правительство, вынуждаемое живучестью старыхъ началъ, не разъ отступало назадъ, дълая уступки обстоятельствамъ.

Межевыя инструкціи 1754 и 1766 гг. и манифесть 1765 г. съ нъкоторыми объяснительными указами послужили поворотными гранями въ исторіи съвернаго землевладънія. Не имъя ни по формъ, ни, повидимому, по сущности ничего, что выводило бы ихъ изъ ряда простыхъ административныхъ распоряженій, межевыя инструкціи, темъ не менье, получили характеръ и значение настоящихъ законодательныхъ актовъ. Вотъ наиболъе важные для съвера пункты этихъ инструкцій (по редакціи 1766 г.): "Тяглыя земли, деревенскіе участки и всякія угодья, которыя бы послъ Уложенія государственвые крестьяне въ Вятскомъ и другихъ увздахъ отдали въ поминовеніе по умершихъ и вкладомъ въ домъ архіерейскій въ монастыри и къ церквамъ, или продали, заложили и поступились воеводамъ, канцелярскимъ служителямъ, церковнымъ причетникамъ, монастырскимъ сдужкамъ, другимъ всякихъ чиновъ людямъ, не положеннымъ въ тъхъ уъздахъ въ подушномъ окладъ, или которыя бы за иски были отданы кому-нябудь изъ такихъ же людей отъ канцелярій, въ случав споровъ безденежно возвращать въ число государственныхъ земель черносошныхъ крестьянъ". "Земли, которыя крестьяне государственныхъ черносошныхъ волостей, расчистивъ вновь въ тъхъ же волостяхъ и деревняхъ, написанныхъ за ними въ прежнихъ писцовыхъ и переписныхъ книгахъ, подъ видомъ своихъ собственныхъ продали и заложили разныхъ чиновъ людямъ тъхъ провинцій, или которыя, бывъ расчищены крестьянами, отданы отъ канцелярій за иски, также отбирать отъ владельцовъ и межевать въ число земель государственныхъч. "Деревенскіе участки и печищныя земли, проданныя и заложенныя отъ государственныхъ крестьянъ посадскимъ людямъ тъхъ же городовъ и наоборотъ, хотя и межевать къ общественнымъ землямъ всъхъ жителей селенія но представляемыя купчія и закладныя должны разсматривать и утверждать мъста, до которыхъ это принадлежитъ... Мъста же сін должны утверждать земли только за тъми, которымъ онв по именнымъ указамъ и жалованнымъ грамотамъ, а не по какимъ другимъ указамъ и опредъленіямъ законно принадлежать будутъч, "Съ изданія сей инструкціи какъ купцамъ, такъ и государственнымъ крестьянамъ... недвижимыхъ имъній никому, какъ постороннимъ, такъ и

между собой, не продавать и не закладывать, и въ иски, также и по векселямъ и за долги не отдавать". "Зенель, оставинихся послё умершихъ государственныхъ крестьянъ, на которыхъ они въ подушный окладъ положены, между. наследниками и женами на части не делить и за дочерьми, выходящими въ замужество за людей другого зранія и за государственныхъ престыянъ другихъ селеній, не отдавать, а оставлять при твхъ селеніяхъ, къ которымъ оныя примежеваны будуть". "Если послъ которыхъ государственныхъ крестьянъ сыновей не останется, а останутся дочери и вы--дуть замужь за государственныхь же престыянь, которые пожелають жить на земляхь, принадлежавшихь умеринимь, то земли сін отдавать оставинныся послё крестьянъ дочерямъ и ихъ мужьямъ, а земли, бывшія за такими, вступившими въ бракъ, крестыянами въ селеніяхъ, къ которымъ онъ принадлежали, оставлять въ пользу прочихъ жителей тёхъ седеній". Указомъ 1766 г. было подтверждено, что черносошные крестьяне не могуть совершать купчихъ на земли \*).

Правительство впервые заявило, совершенно опредбленно и категорически, что земля, на которой сидять такъ-называемые государственные крестьяне, есть его собственниость, распоряжение которою принадлежить только ему. Старыя права крестьянъ прямо названы узурпаціей: "а земли которыя крестьяне черносошныхъ волостей... подъ видомъ своихъ собственных продали и заложили... Крестьянамъ впередъ запрешались какого бы то ни быдо вида отчужденія ихъ земель: они не могли больше ни продавать земель, ни закладывать, ни отдавать ихъ по духовнымъ завъщаніямъ, ни давать въ приданое за дочерьми; запрещение это имъло отчасти даже обратное дъйствіе до временъ Уложенія. Посадскіе люди, въ силу вышеупомянутыхъ положеній, совсёмъ изгонялись изъ деревень, такъ какъ права на владфніе деревенскими угодьями признавались лишь за тёми изъ нихъ, кто могъ представить именные указы и жалованныя грамоты на владёніе, а такіе составляли ничтожное исплючение.

Межевыя инструкціи ничего не говорять объ уравненіи земель между крестьянами. Но душевой раздъль являлся не-

<sup>\*) &</sup>quot;Собраніе сочиненій Неволина", т. IV, стр.. 310-312.

избъжнымъ логическимъ выводомъ изъ принциповъ, установленвыхъ инструкціями, въ связи съ принятою системой подушной подати. Выводъ этотъ сдъланъ былъ не сразу, такъ какъ не сразу и жизнь поддалась напору новыхъ принциповъ, проводимыхъ инструкціями. Межевая инструкція 1754 г. осталась на съверъ почти безъ всякаго результата; инструкція 1766 г. съ манифестомъ 1765 г. обнаружили дъйствіе, хотя далеко не вдругъ и не во всей полнотъ своего содержанія.

Неопредъленное броженіе было первымъ результатомъ провозглашенія новыхъ принциповъ. Не появлялось ничего новаго и все, повидимому, оставалось такъ, какъ и было. за исключениемъ того, что крестьянство чувствовало себя нъсколько стъсненнымъ въ распоряжении своими землями. хотя все-таки продолжало ихъ отчуждать: продавать, закладывать (строгія запрещенія повторялись то-и-діло). Но въ то же время уже заметно было, что старые устои колеблются: тамъ сотскій, не извъстно на какомъ основаніи, отбираетъ у крестьянъ и передаетъ другому давнымъ-давно купленный бабкою перваго у прадъда втораго его "деревенскій хлъбопашенный участокъ \*): тамъ крестьянинъ беретъ на выкупъ. безъ сколько-нибудь достаточнаго права, земли, много десятковъ лътъ тому назадъ проданныя предками его жены въ разныя руки \*\*); тамъ крестьянииъ, купившій землю у другого передъ межевыми инструкціями, спъщить перепродать ее обратно старому владельцу \*\*\*) и т. д. Пувствуется неувъренность въ прочности своихъ правъ, каждый старается подкрапить, ихъ чамъ можно, или вообще обезопасить себя на случай всякой неожиданности; болье сильные и ловкіе, какъ всегда, пользуются обстоятельствами и ловятъ рыбу въ мутной водъ. Но дъло не могло долго оставаться въ такомъ неопредъленномъ положеніи, и новое не замедлило явиться въ болъе опредъленныхъ формахъ.

Въ 1775 году черносошные крестьяне поступили въ въдъніе казенныхъ палатъ; особому члену казенной палаты, подъ именемъ директора экономіи, поручено было завъдывать

Указъ изъ архангельской губернской канцеляріи сотскому Матигорской волости 1776 г.

<sup>\*\*)</sup> Дъло холмогорской нижней расправы 1798 г.

<sup>\*\*\*)</sup> Купчая 1774 г.

крестьянское землевладъние на крайнемъ съверъ. 331

ими \*). Новый спеціальный органь для крестьянскаго управленія поставиль себ'я задачей развитіе новыхъ принциповъ, провозглашенныхъ межевыми инструкціями, и прививку ихъ къ народной жизни.

У насъ есть одинъ любопытнъйшій документъ ввидъ приказа, даннаго въ 1786 году архангельскимъ директоромъ экономін староств и престьянамъ Никодаевской Матигорской водости. Приказъ этотъ помимо всего, что обрисовываетъ самую интересную личность мудраго администратора, лельющаго идеаль насажденія деревенской податной идилліи, представляеть собою прекрасное выражение новыхъ взглядовъ правительства, поставившаго себъ цълью до корня реорганизовать платежныя силы. То, что мы выше назвали логическимъ, хотя еще только подразумъваемъ выводомъ изъ межевыхъ инструкцій, въ приказъ это выражено въ вполив ясной, категорической формы: "справедливость требуеть, чтобы поседяне, платя одинаковую всв подать, равное имвли участіе и въ угодьяхъ земляныхъ, съ коихъ платежъ податей производится", - слъдовательно, и "уравненіе земель, особенно въ твиъ увздахъ и волостяхъ, гдъ обыватели ильбопашествомъ болъе нежели другими промыслами пріобрътаютъ пропитаніе, почитать надлежить неминуемо нужнымь, сколько для доставденія способа платить поселянамь подати свои бездоимочно, тъмъ не менъе для успокоенія малоземельныхъ крестьянъ".

Въ 1785 г. упомянутый директоръ экономія, въроятно, руководствуясь указаніями свыше \*\*), предписалъ во всъ волости своего округа, старостамъ и крестьянамъ, "дабы они всъ тяглыя земли между собой уравнили безобиднымъ раздъломъ, и гдъ оныхъ недостаточно, чтобъ къ разработыванію новыхъ полевыхъ земель приступили общими мірскими силами". Предписаніе это, повятно, вызвало общій переполохъ. Директору экономіи, въ казенную палату, генералъ-губернатору Архангельскаго и Олонецкаго намъстничества посыпа-

<sup>\*)</sup> Чичеринь: "Опыты по исторія русскаго права", стр. 55.

<sup>\*\*)</sup> Можетъ-быть онъ руководствовался "Наставленівми экономическимъ правленіямъ 1771 г., 6-й пунктъ которыхъ говорять о дёлеже земель между крестьянами. Вообще, смешеніе экономическихъ крестьянь съ черносошными должно было играть значительную роль въ процессе экспропріирования северняго крестьянства

лись и жалобы крестьянъ на то, что волостные старосты съ выборными "отнимають у нихъ земли и отдають постороннимъ владъльцамъ такія, которыя прежде расчищены и обработаны были собственными ихъ трудами, а у другихъ издавна куплены за наличныя деньги". Правительство не могло не обратить вниманія на этотъ градъ протестовъ. Въ самомъ дълъ, отобрать расчищенныя самими крестьянами земли у ихъ владъльцевъ, "которые употребили трудъ и стараніе къ разработыванію дикихъ и неудобныхъ земель", значило отбить охоту къ расчисткъ новыхъ земель, а слишкомъ нетрудно было понять, что въ такихъ расчисткахъ заключается существенный интересъ государства. Съ другой стороны, отобрать земли, на которыя есть у ихъ владельневъ безспорные законные документы, -т.-е. такіе документы, которымъ само правительство дало свою правовую санкцію, - не могло не представляться деломъ очень неудобнымъ. Гораздо легче было высказать принципъ въ общей формуль, чъмъ рышиться дать ему приложение въ тъхъ или другихъ конкретныхъ случаяхъ. И вотъ правительство решилось сделать невоторую уступку: не поступаясь принципомъ, "чтобы поселяне, платя одинаковую подать, равное имъли участіе и въ угодьяхъ земляныхъ", не нарушить въ то-же время правъ тъхъ крестьянъ, которые, съ одной стороны, сами расчистили землю, съ другой — имъли на нее законные документы. Въ этомъ смыслъ сдъданы были расперяженія мъстнымъ властямъ, которые обязывались примирить непримиримое, рышить въ своемъ родъ квадратуру круга. Предписывалось пустить въ уравнительный раздёль "земли общественныя тяглыя, т.-е. никъмъ особенно не расчищенныя и не пріобрътенныя по купчимъ и другимъ крепостямъч, а земли расчищенныя или пріобрътенныя по законнымъ документамъ оставить за владъльцами. Но предписывающій центръ очевидно очень не ясно понималь действительное положение вещей: никакихъ общественныхъ тяглыхъ земель, -- развъ за ничтожнымъ исключеніемъ запустъвшихъ земельныхъ участковъ, -- не было: были лишь земли, находящіяся во владіній крестьянь на правахь болъе или менъе обезпеченной закономъ частной собственности, по купчимъ, по духовнымъ завъщаніямъ, по наслъдству: наконецъ, давность владенія могла покрывать собою то, что не покрываль какой-нибудь документь или другое легальное право. Единственнымъ возможнымъ исходомъ былъ разборъ правъ каждаго отдъльнаго крестьянина, причемъ судебная казупстика далжна бы была рёшить, что слёдовало признать законнымъ правомъ и что нътъ; но взяться за такое дъло административная власть не имъла ни права, нк возможности. Очепидно, мъстнымъ властямъ не оставалось ничего другого, какъ обойти предписанія подъ какимъ-нибудь предлогомъ, представляя дёла ихъ естественному теченію. Предлогъ для обхода въ Архангельской губерніи быль подъ рукой. Уравнительный раздёль должень имёть цёлью нальдить крестьянъ такой "препорціей" земли, которая бы была достаточна для обезпеченія, а следовательно и для безроимочнаго отбыванія податей и повинностей. Такою "препорціей полагалось на ревизскую душу (не знаемъ, вообще ли или только для съвера, центральною ли властью или мъстной, и въ какомъ отношении эта препорція стояда къ 15-десятинной препорціи, установленной межевыми инструкціями)—, въ трехъ поляхъ пашни по три десятины". А между тъмъ во многихъ волостяхъ Архангельской губерніи, вслёдствіе ея малоземелья, уравнительный раздёль всей тяглой земли на ревизскія души не могъ снабдить ихъ полною "препорціей". Такой же раздълъ земли, который не могъ снабдить каждую ревизскую душу полною "препорціей", по мижнію мъстной мудрой администраціи, "болъе вреда нежели пользы принесть можеть, ибо раздъля малое количество земли на мелкіе по душамъ участки всъ крестьяне вообще останутся въ землъ недостаточны, следовательно и главный предметь пользы общественной, т.-е. расширение земледъльства, въ тамошнемъ крат будетъ невыполненнымъ".

Директоръ экономіи, который являлся вершителемъ судебъ крестьянства, видя, съ камими трудностями, почти непреодолимыми, соединено подведеніе съвернаго крестьянства подъ идеальный типъ, выработанный государственною мудростью центра, съ своей стороны озаботился мъропріятіями, которыя предназначены были помочь злу. Онъ предписалъ крестьянамъ, чтобъ они "общими силами расчистили такое земли количество, какое по измъренію нужно будетъ для снабженія какъ недостаточныхъ, такъ и вовсе не имъющихъ земли крестьянъ полною всёхъ угодій препорцією". Всякому, кто хотя сколько-вибудь представляеть мъстное положеніе: всъ трудности, съ какими боролось крестьянство, въками выдирая изъ-подъ люса или высушивая изъ тундры лоскуты своихъ деревень, ту жадность, съ какой оно цеплялось за всякій клочекъ годной земли, ничего не жалвя, чтобъ овладъть имъ, -- дегко понять всю комичность этихъ чиновничьихъ предписаній и предложеній. Но этого мало: "какъ для сихъ безпахатныхъ и бъдныхъ недовольно еще одного снабденія удобною землей, а на первый случай потребны имъ для хлебопашества лошади и на унаваживание земли скотъ, то и въ семъ случав нужна имъ также общая мірская помочь, которая будеть и для всей волости полезнай, поэтому предлагаетъ міру снабдить таких ве неимущихъ встмъ необходимымъ. Розовыя иллюзіи невиннаго въка, впервые вкусившаго отъ плода административныхъ мфропріятій!... Какъ легко, казалось, облагод втельствовать младенчествующій народъ и въ то же время благоустроить подати и повинности!

Но мы увлеклись административными иллюзіями и уклонились нъсколько отъ нашего предмета.

Такимъ образомъ, само правительство, въ лицъ мъстныхъ властей, отказалось пока отъ приведенія въ исполненіе своей идеи объ уравнительномъ раздель земли по душамъ. Но идея эта была громко высказана и запала въ сознаніе народа. Почва для ея воспріятія была подготовлена отчасти дъйствіями правительства, отчасти старыми традиціями деревенскихъ передъловъ и уравниваній, но, главное. тъмъ обстоятельствомъ, что при развивающемся въ деревняхъ земельномъ неравенствъ всюду было много малоземельныхъ и безземельныхъ, которые видъли въ осуществленіи правительственной идеи объ уравнительномъ раздёлё возможность улучшить свое экономическое положение. Напримъръ, въ Николаевско-Матигорской волости, къ которой относится вышеупомянутый приказъ директора экономіи, было крестьянъ имъющихъ "достаточныя земли", т.-е. выше установленной начальствомъ препорціи, 56 душъ, имъющихъ "недостаточныя земли", т.-е. ниже препорціц, 375 душъ и совстмъ безземельныхъ 16 душъ \*); неравенство въ

<sup>\*)</sup> Въдомость 1784 г. о достаточныхъ и недостаточныхъ землями.

распредвленіи земельной собственности внутри каждой изъ деревень волости было такъ велико, что количество земли одного домохозянна превышало количество земли другаго, случалось въ 10—15 разъ \*). Понятно, что при такомъ положеніи земельной собственности, —положеніи, которое необходимо сопровождалось и разрушеніемъ старыхъ патріархальныхъ связей, нівкогда скрізплявшихъ деревню, —идея объ уравнительномъ разділь, пущенная въ сознаніе массъ, не могла въ немъ не пустить ростковъ.

Наступиль каось, въ которомъ крайне трудно оріентироваться. Правительство, естественно, покровительствуетъ всему, въ чемъ проявляется тенденція уравнительнаго раздъла; но въ то же время оно настаиваетъ и на томъ, чтобы двлить не по прихотямъ, а по писцовымъ книгамъ и крвпостямь" \*\*), то-есть, не нарушая старыхъ правъ, желаетъ, слъдовательно, и невинность соблюсти и капиталъ пріобръсти, но не разъясняеть своимъ агентамъ, какъ осуществить эту хитрую задачу. На этотъ сумбуръ жизнь отзывается такимъ же сумбуромъ. Начинается масса дълъ, исковъ, тяжбъ, съ безсмысенными мотивами и основаніями, съ безсмысленными ръшеніями судовъ. Всъ правовыя понятія-и въ головахъ тяжущихся, и въ головахъ судей всъхъ инстанцій-кружатся въ какомъ-то дикомъ танцъ. Нътъ ничего, на что такое или иное право могло бы опереться съ увъренностью, - все предоставлено произволу, случайности, усмотрънію,

Главный узелъ путаницы—въ томъ, что постоянно сталкиваются два правовыхъ принципа, не имъющихъ между собой ничего общаго: съ одной стороны—право, держащееся на старыхъ документахъ и другихъ законныхъ основанияхъ, съ другой стороны—тоже признанное закономъ право каждой ревизской души на извъстное земельное обезпеченіе. Столкновеніе этихъ совершенно непримпримыхъ принциповъ пораждало такіе Гордіевы узлы, разрубить которые съ легкостью могли только тогдашніе провинціальные суды, для (которыхъ законъ былъ въ полномъ смыслъ слова "дышло,—куда поворотишь, туда и вышло".

<sup>\*)</sup> Въдомость 1765 г.

<sup>\*\*)</sup> Указъ 1789 г.

Изъ массы беремъ на удачу нъсколько примъровъ, обрисовывающихъ каотическое состояніе, въ которое погрузилась на съверъ земельная собственность. Въ 1784 году крестьянинъ закладываетъ свое поле на два года другому крестьянину, но когда начинаеть просить его обратно, уплачивая деньги, то закладчикъ отказывается возвратить его на томъ основаніи, что у него на 5 ревизскихъ душъ столько же земли, сколько у заложившаго на одну душу \*). Одинъ крестьянинъ закладываетъ другому поле, потомъ черезъ 8 лъть отбираетъ его, ничего не заплатя: обиженный просить не объ уплать денегь, а о томъ, чтобъ ему отдали поле назадъ, такъ какъ у него мало земли, а у отвътчика много \*\*). Крестьянинъ, владъя деревней въ складствъ съ другимъ, продаеть свою землю: складникъ проситъ ее на выкупъ на томъ основаніи, что онъ имветь "семейство мужеска пола многолюдное, а препорціи на души земли не находится \*\*\*). Крестьянинъ отбираеть у другого землю, проданную чуть не стольтіе тому назадъ, основываясь на томъ, что та земля состояла изстари за прадъдомъ его" \*\*\*\*) и т. д.

Мірь, впутываясь по необходимости въ земельныя дъла, только производилъ пущій сумбуръ. Напримъръ, дѣдъ крестьянна Сѣдачева, во времена опы, заложилъ дѣду крестьянъ Топчихиныхъ свою землю. Такъ какъ у Сѣдачева было недостаточно земли на 3 его ревизскихъ души, то міръ приговариваетъ выкупить у Тончихиныхъ родовую землю. Черезъ нѣсколько времени оказывается, что у Сѣдачева душъ меньше, а земли на души больше, чѣмъ у Тончихиныхъ, и потъ выкупленная земля снова возвращается Тончихинымъ. Но дальше міръ усматриваеть, что отобранная земля есть "издревле по грамотъ его, Сѣдачева, родовая", и дѣлаетъ общественный приговоръ отобрать и отвесть ему во владъніе "коренной его деревенскій участокъ" \*\*\*\*\*). Или!другой случай.

<sup>\*)</sup> Дъло колмогорской нижней расправы 1790 года.

<sup>\*\*)</sup> Указъ изъ холмогорскаго земскаго суда выборнымъ Матигорской волости 1813 года.

<sup>···)</sup> Прошеніе крестьянина Курейской волости пятисотскому и выборнымъ 1799 года.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Дъло холмогорской нижней расправы 1790 года.

<sup>·····)</sup> Указъ изъ пинежскаго земскаго суда Пильегорской волости выборнымъ 1817 года.

Крестьянинъ Рюминъ въ 1742 году покупаетъ землю у крестьянъ Макавеевыхъ и въ 1774 году перепродаетъ ее обратио Макавеевымъ. Въ 1802 году племянникъ Рюмина кочетъ выкупить землю у Макавеевыхъ. Общество, ссылаясь на веревную книгу, въ которой земля записана за Рюминымъ, даетъ приговоръ взять ту землю на выкупъ и впредъ владътъ "по указной кръпости и въ разсуждение большесемейства просителя Рюмина". Но потомъ опять отмъняетъ свой приговоръ и признаетъ землю за Макавеевыми и т. д. \*).

Изъ этихъ примъровъ видно, какъ расшатались и перепутались у крестьянь всё правовыя воззренія на земельную собственность: арханческія права рода съ его выкупомъ, последующее право, основанное на частномъ договоръ, позднъйшее право на надълъ, на земельное обезпечение отъ государства. Вотъ еще одинъ образчикъ. Крестьяне Перепелкины въ 1735 и 1749 годахъ продали свои земли двумъ разнымъ. крестьянамъ. Тъ владвли "спокойно, безъ всякаго отъ коголибо спору" до 1769 года; въ этомъ году крестьянинъ Корельскій, женатый на дочери одного изъ продавцевъ Перепелкиныхъ, началъ требовать тъ преданныя земли на выкупъ. Покупщики уступили, и Корельскій тоже безспорно владёль этими землями до 1798 года. Въ этомъ году какой-то Перепелкинъ, правнукъ первоначального владъльца земли, вступился и началь требовать землю на выкупъ, какъ родовую. Выборные и міръ рышили въ его пользу, такъ какъ та земля "дъйствительно принадлежитъ на корень Перепелкину", "издревле состояла во владении роду Перепелкиныхъ, то и принадлежить быть за прежними владыльцами".

Легко догадаться, что такое броженіе понятій и неустойчивость правъ раскрыли широкое поле дъйстью хищническихъ инстинктовъ, злоупотребленіямъ всякаго реда. Крестьяне начинали дъла явно недобросовъстныя, съ егинственною цълью, что называется, сорвать. Довольно распространевъ былъ слъдующій видъ этихъ недобросовъстныхъ исковъ: крестьянинъ, который могъ доказать, что земля была когда-нибудь въ его роду и перешла въ другой по купчей или закладной, начиналъ требовать ее на выкупъ, чтобы вынудить дополни-

 <sup>&#</sup>x27;) Дъло холмогорской нижней расправы 1804 года.
 Изолъдования мародной жизни Александры Ефименко.

тельный платежь ју настоящаго владвльца: тому, естественно, жалко было поступиться насиженной землей, тъмъ болъе, что и цънность денегъ, за болъе или менъе значительный промежутокъ времени, должна была понизиться, а выкупъ совершался по номинальной цънъ,—и онъ входилъ въ сдълку. Такимъ образомъ вымогалась иногда сумма, значительно превышающая первоначальную стоимость земли, по которой совершена была продажа. Такъ земля продана была въ 1749 году за 40 руб., въ 1792 году крестьянинъ беретъ на той же продажъ дополнительный платежъ въ 150 руб. да еще выговариваетъ себъ изъ этой земли два огорода \*).

Нечего и говорить о судахъ, которые ръшали вкривь и вкось—то въ пользу одной стороны, то въ пользу другой, самымъ нелъпымъ образомъ мотивируя свои ръшенія и руководствуясь, конечно, лишь количествомъ и качествомъ приношеній со стороны тяжущихся: даже точныя и несомнънным предписанія закона самымъ безцеремоннымъ образомъ перетолковывались, сообразно желаніямъ челицепріятныхъ судей. Деморализовался и крестьянскій міръ: не ръдки указанія на "снисхожденіе выборныхъ", на "лакомство сотскаго". Да оно и не могло быть иначе.

Любопытно, что категорическія запрещенія правительства насчеть отчужденія земель крестьянами,—запрещенія, то и дѣло повторявшіяся, оказывали очень слабое дѣйствіе. Крестьяне продолжали закладывать свои земли, какъ видно изътолько-что приведенныхъ примѣровъ. Мало того: продолжали совершаться даже формальныя продажи, только измѣнившія немного внѣшность, чтобы не попасть подъ кару закона. Купчая называется не купчей, а "полюбовнымъ" или "поступнымъ письмомъ", но тѣмъ не менѣе представляеть собою настоящую купчую какъ по формѣ, такъ и по содержанію: "уступаю поле все по веревной книгѣ и по старымъ межамъ безъ остатка, и онымъ полемъ владѣть ему (покупщику) или по немъ, кому отъ него право сіе передано и утверждено будетъ, навсетда безспорно въ вѣчное и потомственное владѣніе". Присутственныя мѣстъ допускали такіе] акты и къ законному укрѣпленію. Правда, подобныя продажи совершались обык-

<sup>\*)</sup> Поступное письмо 1792 г.

новенно между крестьянами одной и той же деревни: продажа въ другую деревню, а тъмъ болъе въ другую волость была несравненно затруднительнъе. Но крестьяне и тутъ находили возможнымъ обойти прямой законъ \*).

Хаосъ усиливался еще тъмъ, что празительство одновременно задалось цълью изгнать изъ деревень постороннее владъніе, которое сводилось на съверъ почти исключительно къ владьнію посадскихъ людей, купцовъ и мыщанъ. Новый, провозглашенный межевыми инструкціями принципъ права собственности государства на всю тяглую крестьянскую землю не могь примириться съ этимъ владъніемъ; къ тому же оно было прямо невыгодно для государства, такъ какъ, съ одной стороны, стъсняло крестьянъ, отнимая у нихъ земли, нообходимыя для ихъ обезпеченія, съ другой - обнаруживало тенденцію совсьмъ уводить землю изъ тягла. Руководствуясь этими соображеніями, правительство энергически принялось за изгнаніе посадскихъ людей изъ деревень. Мы уже указали выше на ть пункты межевыхъ инструкцій, которые должны были устранить купповъ и мъщанъ отъ участія въ деревенскомъ владвији. По такъ какъ межевыя инструкціи не оказали желаемаго дъйствія, то въ 1782 году изданъ быль спеціальный указъ, которымъ предписывалось, "чтобъ тъ, которые запишутся по городамъ въ купечество или въ мъщанство, переселялись бы на отведенныя городомъ земли, не оставаясь въ селенияхъ престынскихъ, пользуясь прибытками сихъ последнихъ съ крайнимъ ихъ утвененіемъ подъ разными видами и буде бы таковые гдв либо случились, то ихъ надлежить, конечно, понудить, чтобъ они поселились по мъстамъ въ городахъ и предмъстьяхъ при промыслахъ и упражненіяхъ, званію ихъ свойственныхъ ( \*\*).

Желанія правительства были здёсь выражены въ очень ясной и категорической форме, но тёмъ не менёе привесть ихъ въ исполненіе было дёломъ далеко не легкимъ. Если правительство нашло необходимымъ сдёлать уступку старымъ правамъ крестьянъ, то вёдь и права посадскихъ на ихъ земли заслуживали такого же уваженія. "Предки наши въ давнихъ

<sup>\*)</sup> Прошеніе крестьянъ Курейской волости 1799 г.

<sup>••)</sup> Высочанити указъ 1782 г. и подтвердительный указъ сенать того же года.

голахъ, имъя позводенное закономъ право, тъ земли покупали отъ черносошныхъ государственныхъ крестьянъ, бравъ отъ оныхъ, съ платежемъ узаконенныхъ пошлинъ, совершаемыя у кръпостныхъ дълъ купчія кръпости, такъ же и на доставшіеся по наслъдству утвержденныя духовныя, ибо до состоянія межевымъ канцеляріямъ и конторамъ въ 1766 году инструкцій земли продавать государственнымъ черносошнымъ крестьянамъ было позволено разнаго званія людямъ яко свою собственность... Послъ же умертвія предковъ очыя владъемыя ими земли, по указнымъ кръпостямъ и духовнымъ яко собственность ихъ и мы получили къ себъ во владъніе по праву наслъдства, поелику всякъ, получившій отъ предковъ по наслъдству движимое и недвижимое имъніе, въ чемъ бы оное ни состояло, имбетъ право почитать не иначе какъ своею собственностью и распоряжаться онымъ, какъ узаконеніями предписано..." Такъ объясняли посадскіе люди свои права, прося суды "защитить ихъ огражденіемъ законнымъ". Къ . этимъ аргументамъ отъ правъ они прибавляли и аргументы отъ практической пользы. Они объясняли, что отъ ихъ владънія въ деревняхъ "крестьянамъ не только нътъ ни мальйшаго отягощенія, наиболье еще для нихъ полезно, потому за бъдныхъ, неимущихъ и умершихъ крестьянъ, по расположенію собственно пе ихъ крестьянь, безъ всякаго отрицанія оплачиваемъ мы подушныя и прочія подати, а сверхъ того при обработываніи той земли получають техь же самыхь водостей крестьяне, по добровольному согласію, достойную отъ насъ плату въ собственное ихъ для пропитанія удовольствіе. "\*)

Конечно такого рода аргументы были очень натянуты и правительство не могло не видъть ясно, что и утъсненіе и отягощеніе для крестьянъ отъ посадскихъ людей есть несомнънное; но, съ другой стороны, не совсъмъ ловко было оставить безъ вниманія всъ эти болье или менъе законныя права. Потянулись судебныя дъла, съ переходомъ изъ суда въ судъ, отъ инстанціи къ инстанціи, съ разсмотръніемъ документовъ, съ собираніемъ всяческихъ справокъ—процедура сложная, длинная и совсъмъ ненужная, такъ какъ правительство зара-

 <sup>\*)</sup> Дъло холмогорской нижней расправы о владъніи архангельскими и холмогорскими купцами и мъщанами деревенскими земляными участками 1791 г.

нъе и твердо ръшилось привесть дъло къ намъченному имъ концу. Вообще, правительство въ дълъ посадскихъ людей дъйствовало гораздо прямодинейные, чымь вы дыдахы крестьянскихъ. Существовало предположение о такомъ приличномъ выходъ изъ затруднительнаго положенія: чтобы крестьяне выкупили земли посадскихъ людей, лежащія въ ихъ деревняхъ. Но предположение это не могло быть осуществлено, — не-кому было выкупать. Волостной міръ не былъ заинтересовань въ дълахъ такого рода, такъ какъ земельною единицей была деревня; деревня же не представляла собой достаточно сильнаго и солидарнаго цълаго: въ замънъ расшатанной поземельной связи она не пріобръла даже той визшней административной скрыпы, которая стягивала волость. Ты изъ крестьянъ, которые имъли по родовымъ связямъ иъкоторыя права на земли, отошедшія къ посадскимъ, могли бы ихъ требовать на выкупъ, по они предпочитали, пользунсь смутой, просто-на-просто отбирать у посадскихъ въ свою пользу купеческія и мъщанскія земли, обходясь безъ всякаго выкупа. Напримъръ, крестьянинъ отбираетъ у посадскаго "сильно, безъ всякаго отъ начальства повельнія" землю, которою тоть владъеть уже тридцать лъть по совершенно законному духовному завъщанию своего дъда, — отбираетъ на томъ основани, что онъ приходится этому дъду двоюроднымъ племянникомъ, а къ тому же "по малоимънію земли на каждый годъ для пропитанія себя прикупаеть хльба въ немаломъ количествь ... Другой отбираеть у посадскихъ дюдей сънные покосы, которые ,,въ прежнихъ годахъ отъ дъда его вошли во владъніе с предкамъ тъхъ посадскихъ, — отбираетъ на томъ основани, что ,,по числу семейства своего противъ положенной препорпіи земли не имъеть и т. д. \*).

Итакъ, правительству ничего не оставалось, какъ дъйствовать на-проломъ, съ соблюденіемъ лишь самыхъ необходимыхъ яко-бы судебныхъ приличій. Въ 1790 г. повельно было въ послъдній разъ всъ земляныя угодья изъ владънія купцовъ и мъщанъ исключить и присоединить оныя къ тяглу тъхъ селеній, въ коихъ они по мъстоположенію состоять; "ежели жь изъ купцовъ и мъщанъ на владъніе сихъ земель представлять бу-

<sup>\*)</sup> Танъ же.

дутъ жалованныя предкамъ ихъ грамоты или другія указныя крыпости, то оныя, отобравъ, препроводить для разсмотрынія куда слыдуетъ по закону". Черезъ два года земли уже были окончательно отобраны у всыхъ владыльцевъ изъ посадскихъ людей, кромъ Бажениныхъ, за которыми осталась ихъ старинная деревня Вавчуга. Быстрота, съ какою дъйствовали мъстные суды, въроятно, находилась въ связи съ угрозами "чувствительнъйшаго оштрафованія" за проволочку, которыя слались имъ свыше: иначе они не разстались бы такъ просто и скоро съ купцами и мъщанами.

Такимъ образомъ земли, состоявшія за посадскими людьми, отошли къ крестьянамъ. Онъ не могли сдълаться собственностью отдъльныхъ крестьянъ, а отошли къ деревнямъ, въ районъ которыхъ находились. Такъ началъ образовываться фондъ общественныхъ земель, относительно которыхъ уже могъ быть примъненъ безъ всякихъ затрудненій выдвигаемый правительствомъ принципъ уравнительнаго или душевого раздъла. Скоро этотъ фондъ еще значительно увеличился.

Выше было сказано, что правительство, въ лицъ своихъ мъстныхъ представителей, останавливалось передъ окончательнымъ душевымъ раздъломъ на съверъ тяглой земли, между прочимъ, и въ виду крестьянскаго малоземелья, такъ какъ уравнительный раздълъ не могъ дать на душу такого количества земли, которое бы обезпечивало крестьянина по разсчетамъ властей \*). Но во власти государства былъ большой запасъ оброчныхъ земель. Отдать эти земли крестьянамъ, смъшать ихъ съ тяглыми землями значило убить однимъ выстръломъ двухъ зайцевъ: съ одной сторопы—подвинуть къ ръшенію вопросъ объ опезпеченіи крестьянъ землей, съ другой— сдълать важный шагъ ко введенію уравнительнаго раздъла всей земли. Правительство скоро напало на эту мысль и принялось за ен осуществленіе.

Осуществленіе это относится къ самому концу XVIII въка и къ первымъ годамъ XIX. Еще въ началъ девяностыхъ годовъ прошлаго въка оброчныя земли были на старомъ положеніи — отдавались всъмъ желающимъ изъ-за платежа, оброка, причемъ, впрочемъ, уже отдавалось предпочтеніе

<sup>\*)</sup> Въ этомъ смыслъ мотивировано было одно предписаніе министра финансовъ архангельской казенной палатъ даже въ 1827 г.

малоземельнымъ крестьянамъ \*). Было даже предположеніе продать оброчныя земли тъмъ лицамъ, за которыми онъ состояли на оброкъ. По крайней мъръ, такъ можно заключить изъ дошедшей до насъ просьбы крестьянина, который, основываясь на какомъ-то указъ сената отъ 1798 г., заявляетъ, что онъ желаетъ "купить въ въчное себъ владъніе оброчную казенную пашенную землю, которая съ давнихъ лътъ имълась во владъніи за отцомъ моимъ, черносошнымъ крестьяниномъ, а послъ смерти его по наслъдству нынъ имъется и за мною" \*\*) Но уже съ конца девяностыхъ годовъ всюду идетъ передача оброчныхъ земель въ надълъ на волости.

Процессъ надъленія волостей оброчными землями тянулся льть около двадцати. Каждый волостной міръ должень быль особо ходатайствовать объ отдачв ему "смежныхъ" оброчныхъ \ статей, мотивируя свою просьбу тъмъ, что у него нътъ указной препорціп на души. Земля отводилась, но съ постояннымъ напоминаніемъ, что она дается для обезпеченія "скудныхъ" крестьянъ, и потому непремънно должна быть подълена между ними. Но волости не всегда распоряжались перешедшими въ ихъ власть оброчными статьями такъ, какъ имъ предписывалось: мы видимъ, что онв раздаютъ эти земли крестьянамъ какъ бы въ арендное содержание изъ платежа и даже отдають "въ въчное владъніе" \*\*\*). Но подлежащія власти строго следять за такими уклоненіями оть предписаній и преследують ихъ. Такъ казенная палата предписываеть въ 1801 г. холмогорскому земскому суду, "чтобъ означенныя по Холмогорскому увзду оброчныя статьи и пустопорожнія мъста въ наполнение крестьянамъ тяглыхъ ихъ земель, нимало не мъшкавъ, отвелъ каждому селенію въ дъйствительное ихъ владъніе, причемъ старостамъ съ выборными и всвиъ крестьянамъ строжайше подтвердилъ, да и сами, особливо исправникъ, наблюдали, дабы отведенная имъ казенная оброчная и пустопорожняя земля раздёлена была такъ, что-

Указъ наъ архангельскиго намъстническаго правленія холмогорской нижней расправы 1795 г.

<sup>\*\*)</sup> Арханіельскія Губернскія Видомости 1868г., № 18, ст. "Родъ престьянъ Головиныхъ". П. Ефименко.

<sup>•••)</sup> Дъло о неправильной продажь оброчныхъ статей крестьянами Матигорской волости съ выборными 1808—1809 г.

бы каждая ревизская мужскаго пола душа имъла оной вообще съ тяглой непремънво 15 десятинъ, а въ тъхъ селеніяхъ. гдъ не было измъренія, присоединя отводимую оброчную казенную къ тяглой ихъ землъ изо всей оной раздълить же на каждую ревижскую душу, по сколько причтется, а чтобъ по таковому удовольствію каждаго семейства землей непремънно старались оплачивать государственныя подати бездоимочно".

Изъ этого предписанія видно, что начальство, вмъсть съ раздъломъ оброчной, желало добиться и передъла всей земли. Добиться раздъла оброчныхъ земель было не трудно: ничто ни въ правовыхъ воззръніяхъ, ни въ привычкахъ крестьянъ не стояло поперекъ осуществленія такого раздъла. И дъйствительно, то въ той, то въ другой волости дълается "разводъ оброчныхъ земель по дупкамъ", онъ "поравниваются на души". Дорога для общаго передъла уже порасчищена, но онъ еще все-таки впереди.

Послъ раздъла оброчной земли, крестьянское земельное владьніе принимаеть следующій видь. Земля каждаго крестьянина состоить изъ днухъ частей: одной, которою онъ владветь по старымь правамь, его продовой земли, и другой, которую онъ получиль по душевому раздълу-,,добавочной ""). Разумъется, уже дъло только времени — перемъщать одну землю съ другой и подвергнуть всю вибств общему душевому раздвлу. Крестьяне предчувствують этоть неизбъжный исходъ и, еще кръпко держась за родовую, коренную землю и ведя о ней безконечныя тяжбы, уже толкують о будущемъ «генеральномъ поравненіи»\*\*). Это забавное выраженіе есть плодъ смъщенія понятія общаго нередъла съ понятіемъ генеральнаго межеванія, -- геперальнаго межеванія, оказавшагося на нашей почвъ если не причиной, то ближайшимъ поводомъ настоящаго соціальнаго переворота, одну изъ сторонъ к тораго мы изобразили въ настоящей главъ, насколько позволили намъ наши силы и средства.

Кромъ оброчной была подълена еще экономическая земля, но мы не имъемъ о ней подробныхъ свъдъній.

<sup>&</sup>quot;) Указъ изъ пинежского земскаго суда выборнымъ Пильегорской вололости 1818 г.

Не заставило себя долго ждать и "генеральное поравненіе". Подготовительныя мёры и указы шли одинь за другимь, напримъръ-указъ о томъ, чтобы не вступаться въ половую землю тому, кто сидить на жениномъ деревенскомъ земляномъ участкъ \*) и т. п. Мъстныя власти не разъ по разнымъ поводамъ дълали предписанія волостямъ — "передълить всю владвемую землю по душамъ", но все это пока ни къ чему не приводило: нигдъ ни приступали къ такимъ раздъламъ "за несогласіемъ большаго количества крестьянъ". Наступили трилцатые годы-и вибств съ ними последняя стадія въ развитіи того процесса, который должень быль превратить съверную деревню въ современную поземельную общину.

Въ концъ 1829 г. появилось циркулярное предписание министра финансовъ казеннымъ палатамъ, гласищее, "чтобы земли, принадлежащія каждому казенному селенію, разд'яляемы были между поселянами онаго для обрабатыванія и платежа податей, на основаніи мірскаго приговора, по тягламъ", а также, "чтобы казенныя поселяне не отдавали никому въ наемъ или въ кортому или подъ закладъ своихъ участковъ изъ денежнаго или хлъбнаго платежа, но обрабатывали опые сами; равно не допускать и передачу участковъ подъ условіемъ, чтобы пріобрътающіе оные участки платили подати за уступающихъ, и отвращать всякія злоупотребленія въ захвать земеть подр видомр возмртения точья или подрабления предлогами случающіяся, какія бы они ни были \*\* \*\*).

Архангельская казенная палата въ своемъ циркуляръ отъ 6 марта 1830 года 'констатировала факть, что въ район'в ел въдънія ,,поселяне имъютъ владъніе почти повсюду неуравнительное, т.-е. въ одномъ и томъ же селеніи одинъ болье, а другія менье, отъ чего происходять, во-первыхъ, безпрестанныя между ними несогласія и тяжбы, чувстветельныя для объихъ сторонъ, и, во-вторыхъ, значительная не уравнительность въ платеж в податей и прочихъ сборовъ, который въ большей части казенныхъ имъній производится по числу владъемыхъ каждымъ крестьяниномъ земляныхъ угодій, а въ

<sup>\*)</sup> Высочайшій указъ 1815 г.

<sup>••)</sup> Министръ ссылался въ своемъ предписания на наставление экономическимъ правленіямъ 1771 г. и на 8 ст. Высочайше утвержденнаго доклада экспервија государственнаго хозвиства 1797 г.

нъкоторыхъ и съ земель и съ душъ вмъстъ, по таковой разнообразности сихъ платежей усчитывать волостныя начальства въ собираемыхъ съ крестьянъ деньгахъ не только затрудвительно, но даже почти невозможно, отъ сего возникають излишийе съ крестьянъ поборы".

Руководствуясь предписаніемъ министра финансовъ, палата ръшила распорядиться, "чтобы по тъмъ казеннымъ имъніямъ здъшней губерніи, гдъ владъніе землями поселяне имъють несообразно съ правилами, въ предписаніи изложенными, раздъль таковыхъ угодій произведенъ былъ съ наступленіемъ удобнаго къ тому времени, весною сего года, непремънно, на точномъ основаніи означенныхъ узаконеній". Изъ раздъла должны быть, по мивнію палаты, изъяты только росчисти, на которые дается сорокольтній льготный срокъ; ни о какихъ старыхъ законныхъ правахъ уже нътъ и помину. Распоряженіе это нашло себъ поддержку въ Высочайше утвержденномъ мивніи государственнаго совъта 1831 года, которымъ повельно было "уравнять по Архангельской губерніи земли между крестьянами".

Въ первый разъ вопросъ объ общемъ раздълъ поставленъ былъ ребромъ, такъ что архангельскимъ крестьянамъ уже нельзя было дальше уклоняться. Дъйствительно, въ 1830—1831 г. всюду приступлено было къ общему раздълу земель, не различая уже больше никакихъ родовыхъ или добавочныхъ.

Крестьяне давнымъ-давно ждали наступившаго "генеральнаго поравненія". И однако же они далеко не были къ нему подготовлены. Отъ самаго 1830 года до насъ дошли дъла, изъ которыхъ видно, что крестьянскій міръ все еще тянетъ ту же старую безъисходную путаницу: напримъръ, по жалобъ крестьянина, не имъющаго земли на свои ревизскія души, приговариваетъ отобрать въ пользу этого крестьянина у другого землю, на которую жалобщикъ имъетъ какія то права, какъ на свою родовую; или утверждаетъ своимъ приговоромъ передачу однимъ крестьяниномъ расчищенной имъ земли другому "въ въчное и потомственное владъніе" (т.-е. попросту—продажу) \*) и т. д.

Приговоръ выборныхъ и крестьянъ Выстрокурской волости, Холмогорскаго увзда, 1830 года.

Самый акть раздёла показываеть, какъ мало были къ нему подготовлены крестьяне.

Чтобы крестьине и на этотъ разъ не уклонились отъ раздъла, выборные обязывались рапортовать казенной палать о томъ, что указъ "насчетъ непремъннаго раздъла нашенной и сънокосной земли" полученъ и прочтенъ въ земской избъ всему міру, а также и объ исполненіи указа. Изъ этихъ рапортовъ видно, какъ трудно было произвесть раздёль. "Въ течение осенняго времени чинили было о раздълъ земель одиннадцать мірских в сходокъ, но превратить къ законному раздвлу крестьянъ не могли", такъ рапортують выборные одной волости \*). Мы знали одного старика, который не только хорошо поминав этотъ первый раздёль, но и принималь въ немъ дъятельное участіе въ качествъ пищика или пълильщика: онъ говорилъ, что "первый дёлъ былъ шутовой", т.-е. что первый раздыль быль шуточный, сдыланный кое-какь, на скорую руку, лишь бы исполнить настоятельный прикасъ начальства. Разум'вется, все это сопровождалось ссорами крестьянъ между собой и всяческими безпорядками. Такъ, напримъръ, одинъ крестьянинъ, во время чтенія въ церковной трапезъ, при собраніи міра, указа о раздала земли, "произвель великій шумь, укоряль выборныхь, называль пхъ дураками и говорилъ: "пожалуй, грабъте и обирайте отъ меня землю", отъ каково крику коть и быль удержань священиикомъ, но продолжалъ говорить... и, наконецъ, когда священникъ просилъ социаго, чтобы его закликать, онъ сказалъ соцкому: "я знать васъ, выборныхъ дураковъ, не хочу и никогда не думаю... Во время вздумаль объявлять указь, а то прежде объявили въ земской избъ ночью, да еще и вино пили... " \*\*). Или другой случай, гдъ крестьянинъ, при раздълъ, тоже "съ какимъ-то намъреніемъ нагло приступиль къ выборнымъ со всякими неподобными словами, поносилъ, а особенно пищика ругалъ и т. д. Трудно сказать теперь съ увъренностью, за вину или безъ вины нападали крестьяне на своихъ выборныхъ. Но безъ огня дыму не бываетъ,-говорить пословица; да и положение дёль было такое, что для

<sup>\*)</sup> Рапортъ выборныхъ Вонгской волости, Пинежского увзда, 1830 года.

<sup>••)</sup> Дъло колмогорскаго увзднаго суда о противозаконныхъ двиствінкъ крестьянива Рюмина въ церковной транезъ Матигорскиго прихода 1830-1831 г.

разгула естественныхъ слабостей человъческихъ было открыто широкое и гладкое поле. Все то, что еще наканунъ считалось правомъ-и такимъ, къ которому крестьянинъ привыкъ въками относиться съ уважениемъ-сегодня уже не право; правда, все это уже было порасшатано, но далеко не вырвано съ корнемъ, -- не такъ-то легко вырывается изъ народнаго сознанія то, что воспитывалось въками. Новые порядки, не выросшіе органически, а предписанные указомъ свыше, какъ бы ни были хороши сами по себв, всегда дурны въ томъ отношеніи, что, не имъя за собой выработанныхъ жизнью правовыхъ нормъ, допускаютъ, при ихъ водворени, въ широкихъ размърахъ участіе произвола со всеми его темными спутниками. Немудрено, что и выборные съ прочимъ крестьянскимъ волостнымъ начальствомъ, очутившись, среди всеобщей перетасовки, вершителями судебъ своихъ собратій, не удерживались на высотъ своего положенія, дълали "снисхожденія" по родству, по знакомству, по корыстнымъ разсчетамъ, пользовались удобнымъ случаемъ, чтобы поблагопріятствовать благопріятелю и насолить врагу. "Повельно по здвиней губерни уравнять между казенными обывателями земли, каковыя и разделены, но не могу решительно сказать, между всеми ли безобидно, однако жь не безъ того" (т.-е. не безъ обиды)—наивно пишетъ одинъ крестьянинъ въ своей жалобъ на неправильный раздълъ\*).

Приступая къ раздълу, крестьяне руководствовались обычаями, выработанными ими для общаго волостного вервленія; міръ приглашалъ знающихъ людей въ дълильщики и заключалъ съ ними договоръ о производствъ правильнаго раздъла за опредъленное вознагражденіе деньгами, льготами по мірской служов. Основанія перваго раздъла, одобренныя начальствомъ, были таковы: каждый крестьянинъ могъ самъ оставлять изъ своей земли столько, сколько приходилось ему по разсчету на его душевые надълы. Такимъ образомъ, болье зажиточные крестьяне все-тати остались пока на своихъ лучшихъ земляхъ, отведя неимущимъ лишь "оплошные" (плохія) и новинныя земли. Уравненіе было пока лишь количественное, а не качественное. Разумфется, основанія эти соблюдались не съ большой строгостью, особенно если дъло

<sup>\*)</sup> Дъло холмогорского увзднаго суда 1834 года.

касалось тёхъ, кто не могъ постоять за себя. Отсюда—жалобы, въ которыхъ опять появляются на сцену купчія кръпости. Напримъръ, крестьянская вдова жалуется, что по раздёлу ей дали меньше земли, чёмъ слёдуеть, и только "оплошной", а хорошей, которою она владёла по купчей крёпости, не дали вовсе; проситъ судъ, чтобъ ей выдёлили, сколько ей приходится еще земли по надёлу, непремённо изъ ея старой земли. Судъ находить ея просьбу заслуживающей удовлетворенія ").

Вообще замъщательства по дфламъ о землъ выходили безконечныя. Помико злоупотребленій со стороны выборныхъ и прочаго волостного начальства, крестьянскій міръ bona fide, всявдствіе того, что порядки были совсёмъ новые, непривычные, - такіе, съ основаніями которыхъ онъ еще не успълъ освоиться, - допускаль и даже самь учиняль несообразности. усложнявшів положеніе. Напримірь, мірь даеть престыяниу поле подъ усадьбу и кладеть его въ счеть тяглой семли: или, не догадавшись образовать запасные участии, не знаетъ, какъ удовлетворить солдата, которому начальство приказываеть дать землю, и береть изъ надъльной земли у крестьянина и т. д. Столкновеній между отдільными престьянами, -- столкновеній, часто рішавшихся поліємь и дреколіемъ", нъсть числа. Видно, какъ трудно было крестьянину освоиться съ мыслыо, что его неоспоримая вчерашняя собственность сегодия уже сділалась почему-то не его, а чужая, и онъ невольно отпосился къ раздёлу-какь къ акту насилія. Встрівчаются въ этомъ смыслів забавныя діла. Напримъръ, престъпика жалуется на престъянина, поторый не допускаеть ее "къ снятію руна" съ поля, доставинатося ей отъ отца, котя это поле, какъ она сама сообщаеть въ своей жалобъ, еще прошлой осенью отошло по раздёлу диъ разсужденій надъленія по душамъ земли тому престынину \*\*). Особенно много столкновеній было повога заства полей. Такъ какъ не успъло еще образоваться инпакихъ юридическихъ обычаевъ, которые бы были приспособлены къ новымъ обстоятельствамъ, то каждый толковалъ свои права

Архана. Губ. Видомости 1871 года, № 42, ет. "Изъ архавныхъ далъ".
 "") Тамп-же.

въ свою пользу. Одинъ засъваетъ поле, ужь ему не принадлежащее; другой жнетъ, гдъ не съялъ, на томъ основани, что земля отошла къ нему по раздълу и онъ платитъ за нее подать и т. д.

Но были и такіе крестьяве-изъ гордой деревенской аристократіи, сидъвшей "на лучшихъ деревняхъ", "деревняхъ первой статьи 4, которые просто-напросто отказывались давать свои земли въ раздълъ, основываясь по прежнему на давнихъ лътахъ и законныхъ документахъ. Оно и немудрено: для такого "дучшаго человъка" деревни поравненіе было дъйствительно жестокимъ ударомъ. Деревня не смъетъ попросту отобрать у него землю, а "неоднократно склоняетъ о положении по купчей кръпости въ раздълъ на печище", но никакъ не можетъ склонить. Она входитъ съ нимъ въ сдълку; предлагаетъ ему, "включая сфнокосную землю, поравнять съ прочими крестьянами онаго печища, не включая пашенной земли въ оное поравненіе", "но онъ и на сіе пред-. ложеніе ихъ не склоняется". Самое интересное то, что когда дъло переходитъ въ мъстный судъ, то судьи, конечно, ублаготворенные зажиточнымъ крестьяниномъ, ръшаются склонить дёло въ его пользу и постановляють оставить землю "въ собственное его распоряжение, отнюдь не причислян ее въ число прочихъ тяглыхъ общественныхъ поселянскихъ земель" \*\*). Такія ръшенія мъстныхъ низшихъ судебныхъ инстанцій, идущія прямо въ разрізъ всімь ясно выраженнымъ желавіямъ и намфреніямъ правительства, получившимъ уже выражение въ законодательныхъ актахъ, встръчаются не разъ. Но высшія инстанціи послъ 1830 г. постоянно переръшали подобныя дъла въ одномъ смыслъ-, отдать землю въ раздёль съ прочими той деревни землями". Такимъ образомъ несмотря на иски, тяжбы и даже благопріятныя ръшенія низшихъ судебныхъ инстанцій, нигдъ въ предълахъ Архангельской губерніи не осталось за крестьянами посл'в тридцатыхъ годовъ никакого кусочка земли.

Но какую путаницу ни производило все это, центръ земельныхъ замъшательствъ, сопровождавшихъ первое "гене-

крестиния: "Опыть о сельскомъ старинномъ домостроительствъ двявскаго народа въ съверъ".

<sup>\*\*)</sup> Журналы холмогорского увздного суда 1833 года.

ральное поравненіе", все-таки быль не туть. Самый главный и сложный узель заключался несомнённо въ томъ вопросв, который представлялся каждому крестьянскому міру: по пакой единицъ произвести раздълъ-по деревни или по волости? Оть такого или иного ръшенія существенно измънялись результаты поравненія. Деревни крайне различались между собой количествомъ и качествомъ земель. Отсюда столкновеніе интересовъ одной части крестьянства съ другой: крестьяне относительно многоземельныхъ деревень были за раздёлъ по деревнямъ, а малоземельныхъ — по волости. Во многихъ мъстностяхъ крестьяне не могли придти ни къ какому соглашенію, такъ какъ противоположность интересовъ была слишкомъ ръзка, а потому ничего нельзя было подълать съ вопросомъ о раздълъ. Необходимо было вмъщательство правительства: лишь оно, такъ или иначе, могло разръшить возникшее неразръшимое затруднение. Правительство и приняло на себя ръшеніе.

Но тутъ впуталось одно совершенно непредвиденное обстоятельство ввидъ недоразумънія, на первый взглядъ крайне ничтожнаго, но на самомъ дълъ очень важнаго. Недоразумъніе это заключалось просто въ словахъ. Мы уже имъли выше \*) случай объяснить, что значить на языкъ съвернаго крестьянина выраженія "деревня" и "волость"; но въ языкъ правящаго и предписывающаго центра, который имълъ передъ глазами строй средней Россіи, терминологія была иная. Вивсто "волость и деревня" онъ употребляль выраженія "волость и селеніе", причемъ подъ селеніемъ никакъ не подразумъвалась съверная деревня, а великорусское большое село, скоръе подходящее подъ съверное понятіе волости (совокупность маленькихъ близлежащихъ деревень, тянущихъ къ одному погосту, т.-е. церкви), чёмъ деревни. На мёстё же центральная терминологія толковалась по своему: "водость - это совокупность деревушекъ, группирующихся около церкви (великорусское село, селеніе), а "селеніе" — отдёльная деревня. Въ результать выходило то, что предписание понималось и исполнялось какъ разъ навыворотъ, а потому путаница, нельпость, несообразности всякаго рода доходили до Геркулесовыхъ столбовъ. Можетъ-быть иному читателю

<sup>\*)</sup> Въ первой главъ настоящаго труда.

покажется страннымъ и даже не совсъмъ правдоподобнымъ, что такое глупое недоразумъніе можетъ отражаться на фактахъ жизни, а тъмъ болъе на такихъ важныхъ общественныхъ фактахъ, какъ организація земельныхъ отношеній. Но исторія "in spe" нашихъ окраинъ нагърное докажетъ, что подобные случаи не совсъмъ какое нибудь исключительное явленіе.

Еще въ концъ XVIII въка (въ 1797 г.) былъ изданъ такой Высочайшій указъ: «какъ разныя казенныя селенія, приписанныя въ одну волость, не могутъ имъть равнаго количества земли и угодій, но бываетъ у однихъ много, а у другихъ мало земли, то всякое селеніе, владъя ему принадлежащимъ, дълаетъ свою раскладку для полнаго платежа казенныхъ податей по тягламъ и въ оное волостной голова вмъщиваться не долженъ, потому что раскладка дълается не по мірскому приговору всей волости, но по каждому селенію особенно».

Указомъ этимъ, очевидно, опредълялась и единица, покоторой долженъ былъ производиться земельный раздълъ. На этомъ-то указъ и основывалось начальство, разръшая затрудненія съверныхъ крестьянъ, какъ дълить: по волости или по отдъльнымъ деревнямъ.

«По точности законных» правиль и предписаній высшаго начальства, каждое селене дёлить токмо принадлежащія одному ему земли между крестьянами онаго, не входя въ границы земель других» селеній»—такъ разрёшало начальство крестьянскія недоразумёнія. «По селеніям», т.-е. по деревнямь»—толковало крестьянство: толкованіе тёмъ более для него вразумительное, что всегда единицей землевладёнія была деревня или печище. Какъ толковали, такъ и дёлали: первый раздёль всюду быль произведень по деревнямъ и по печищамъ.

Но крестьяне въ масст не были довольны этимъ дѣленіемъ, и понятно. Для уравненія были потоптаны вст ихъ старыя права, опрокинутъ строй, съ которымъ они сжились вѣками, и это не могло не отражаться въ крестьянской душт недовольствомъ, болью. Но чувство справедливаго, воплощающагося въ строгой уравнительности, въ концт концовъ примирило бы крестьянина съ новыми порядками,—тѣмъ болъе, что-

они были выгодны для большинства. А между тъмъ настоящей уравнительности-то и не было при новомъ раздълъ. У одного крестьянина могло быть значительно больше или меньше земли, чъмъ у его сосъда, живущаго отъ него въ нъсколькихъ десяткахъ саженей; деревни часто лежали очень близко одна отъ другой, неръдко даже совстмъ сливались. "Отобратьотобрали, а поравнять-не поравняли", такъ долженъ былъ полагать деревенскій обыватель насчеть новыхъ порядковъ. Вотъ примъръ того, какъ велико было перавенство, примъръ, приводимый нами со словъ старика-старожила: "Есть въ Быстрокурь в (Быстрокурская волость, Быстрокурское селеніе, что-одно и то же) рядомъ двъ деревни: Микентьева и Захосовская. Въ первой встарину было много дворовъ, но они сторъли, а во время "дъла" оставалось два двора. Изъ одного двора владъльцы ушли въ пріемыши и разонлись. Остался одинъ домохозяннъ во всей деревнъ. При дълежъ по печищамъ вся земля, до 30 мъръ одной пахоты, осталась за нимъ однимъ. А въ деревнъ Захосовской ревизскихъ душъ считалось много, а земли очень мало, такъ что при раздёлё пахоты пришлось сажени по три на душу". Могли ли крестьяне быть довольны такимъ уравненіемъ? Напрасно обиженныя деревни волновались, представляли, ходатайствовали, -- отвътъ былъ одинъ: "по точности законныхъ правилъ каждое селение дълитъ токмо и т. д..... Только значительно позже палата государственныхъ имуществъ поняла недоразумбніе и начала разъяснять крестьянамъ, что "земля принадлежитъ къ селеніямъ, а не къ деревнямъ", и крестьяне принялись уравинваться по-настоящему. Но въ нъкоторыхъ мъстностяхъ, наприм., въ Пинежскомъ увздв, до сихъ поръ сохранился передълъ по печищамъ \*). А между тъмъ мы именно относительно Иннежскаго убзда знаемъ, что въ тридцатомъ году тамъ крестьяне ни какъ не могли произвесть раздълъ, оттого что не котъли дълиться по деревнямъ, а требовали раздъла по волости, на который не соглашалось начальство \*\*).

Разъ старыя права разбиты, дъло уравненія уже покатилось по наклонной плоскости до своего естественнаго край-

<sup>\*)</sup> Дъло 1880 г., N 4, ст. з. Серпьева: "Очерки общиннаго владънів въ

<sup>···)</sup> Арханг. Губ. Видомосты 1871 г. № 44, ст. "Изъ врхинныхъ двяъ".

няго предъла. Правительство, руководствуясь разными соображеніями, преимущественно соображеніями хозяйственной выгоды, время отъ времени делало попытки затормозить это движеніе: таковъ указъ, чтобы не отбирать удобревной земли. "чтобы запустошенные крестьянами участки оставлять при раздълахъ за ними въ число причитающейся имъ земли" \*), Но крестьянство шло дальше. Оно скоро отбросило старыя основанія, по которымъ производился первый раздёль, т.-е. чтобы каждый удерживаль изъ имвющейся у него земли, сколько причтется на его души, и лишь остальное отдаваль въ раздълъ. Отъ количественнаго раздъла крестьяне черезъ нъсколько лътъ перешли къ качественному. Они нашли болъе справедливымъ раздълить всю землю на разряды - хорошей, средней и плохой земли, подобно тому, какъ земля дълилась встарину по веревнымъ, и затъмъ уже дълить отдъльно кажлый разрядъ, чтобы вст получали земли не только количественно, но и качественно равныя.

Принципъ генеральнаго поравненія былъ установленъ окончательно въ то самое время, какъ установленъ былъ его корелативъ, что "владѣніе крестьянъ землею не можеть происходить инымъ образомъ, какъ по отдачѣ оной въ надѣлъ отъ казны", и потому всякая земля, находящаяся во владѣніи крестьянъ, есть собственность казны" \*\*).

Не безгинтересно заглянуть во взбудораженную физіономію деревни, когда надъ ней разразился административный громъ 1830 года въ видъ указовъ о непременнъйшемъ раздълъ. Одно имъющееся у насъ дъло объ Ананьинскомъ печищъ доставляетъ возможность немножко освътить то броженіе, въ которое погрузилась деревня. Ананьинское печище—это восемь дворовъ, пять дворовъ Пентелеевыхъ, да три двора Аксеновыхъ; земли 166 верев. саж. "собственной", да 85 саж. экономической. Въ 1831 году, повинуясь строжайшимъ повелъніямъ, кое какъ подълили собственную землю "по согласію". Въ слъдующемъ году опять снова дълятъ, "по прихоти крестьянъ Пентелеевыхъ", уже всю землю—и собственную, и экономическую. Послъ дълежа оказывается какимъ то

<sup>\*)</sup> Тамъ же.

<sup>\*\*)</sup> Дъло 1848 г. арханг. палаты грежданскаго и уголовнаго суда о спорной пожить между крестьянами и Моржегорскою церковью.

образомъ, что у Пентелеевыхъ, болъе сильныхъ, больше земли, чъмъ имъ слъдуетъ по точному разсчету, а у Аксеновыхъ меньше. Аксеновы возстають на Пентелеевыхъ: сначала обращаются къ выборному изъ общества, который дъйствительно, "сообразя съ землями по печищу и числу душь", даеть выписку той земли, изъ которой тоже вилно. что Пентелеевы покривили душой, позабирали лишнее. Обиженные и выборный "стараются согнать снова для передъла того печища народъ, но тщетно", т.-е. Пентелеевы не идутъ дълиться. Аксеновы жалуются волостному головъ, исправнику но, "не предвидя никакого удовлетворенія", идутъ въ судъ. Они приносять суду слезную жалобу на Пентелеевыхъ, "которые, корыствуясь землей съ 1831 г., могли черезъ вашу собственность получить выгоды значительныя въ концъ концовъ мирятся, почувствовавъ въ сердцахъ нашихъ по великому посту расканніе" \*). Черезъ два года снова волнуется наше печище. Міръ печища, т. е. четыре мужика и три бабы Пентелеевыхъ и Аксеновыхъ, въ качествъ домохозяевъ семи дворовъ, возстають на восьмой дворъ, уже очутившійся въ рукахъ какой-то жонки Кочегаровой, которую обвиняють въ неправильномъ захвать земли отсутствующихъ лушъ. Идутъ самые точнъйшіе разсчеты земли-не только саженями и аршинами, но вершками: "на кождую ревизскую душу приводится изъ полевой земли по 1126 саж. 2 аршина 14 вершковъ и т. д.", причемъ оказывается, по разсчету міра, что Кочегарова позабирала себъ лишняго не только вершками или аршинами, но саженями и десятинами, какъ ихъ ни мало въ печищъ. Снова идетъ горькая жалоба: ,,пусть правительство усмотрить, за что невинность наша нъсколько лътъ страдала и за что мы по сіе время лишались принадлежащей ва часть нашу земли" Въ концъ концовъ міръ семи домохозяевъ, изъ которыхъ четыре Пентелеевыхъ, единогласно учиняетъ, неизвъстно на какомъ основанім, приговоръ – отобрать землю у Кочегаровой и отдать ее Пентелеевымъ.

Некрасивую картину, надо думать, представляла собой взбудораженная деревня.

<sup>\*)</sup> Дъло холмогор, уваднаго суда 1834 г.

## XI.

Счастливый случай доставиль въ наши руки рядъ документовъ, касающихся одной деревни и воспроизводящихъ еж исторію въ теченіе почти трехсотъ лътъ. Мы хотимъ воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, чтобы дать читателювозможность окинуть однимъ бъглымъ взглядомъ тотъ процессъ, какимъ развивалось съверное крестьянское землендадъніе. Сжатое изложеніе исторіи этой деревни можетъ послужить вмъсто резюме для нашего труда,—резюме не въ видъ отвлеченныхъ положеній, а въ видъ конкретныхъ фактовъ. Конечно, отдъльный случай не можетъ охватить себой всъхъсторонъ предмета, но онъ довольно удачно передаетъ существеннъйшія его черты.

Деревня, о которой пойдеть ръчь—Пожарище, Матпгорской волости, верстахъ въ 5—6 отъ Холмогоръ. Окрестности Холмогоръ—одинъ изъ пунктовъ самаго стараго заселенія края; московское завоеваніе нашло тамъ богатыхъ и сильныхъ своеземцевъ, въ которыхъ крестьянство сливалось съ боярствомъ. До сихъ поръ, несмотря на всъ перевороты, какимъ подвергался съверъ, по волостямъ около Холмогоръ крестьяне сохранили въ своемъ типъ что-то гордое, независимое, обличающее кровь старинныхъ родовитыхъ вотчинниковъ. Надо думать, что крестьяне Комаровы, первоначальные владъльцы Пожарища, принадлежали къ сильнымъ родамъ края, иначе они не могли бы раздобыть себъ льготныя царскія грамоты, по которымъ мы и получили возможность составить представленіе о болъе раннихъ судьбахъ деревни.

Принадлежа къ Матигорской волости, деревня Пожарище отступала отъ нея на довольно значительное разстояніе. Она стояла на крутомъ берегу Двины. Напоромъ вешнихъводъ деревенскую землю валило въ ръку, сдирало льдомъ и заносило пескомъ. Остальная земля деревни, лежавшая не на берегу, прилегала къ "мокредямъ" и оттого хлъбъ часто позябалъ отъ холодныхъ тумановъ, поднимавшихся съ тъхъмокредей. Однимъ словомъ, съ этой стороны деревня Пожарище была самая типичная съверная деревня.

Комаровы устансь на мъстъ съ 1566 г., въроятно, просто по праву вольной заимки. Грамотой царя Ивана Васильевича деревня дана была имъ на льготу на пять лътъ, а потомъ была положена въ сошное тягло: писецъ киязь Василій Ввенигородскій (1587 г.) написаль ее въ "трехъ обежкахъ малыхъ". А между тъмъ владъльцы Пожарища успъли прикупить пожню отъ Быстрокурской волости, "что прилегла къ той ихъ деревнъ межу ихъ пожень"; за ними оказываются также и "старое ихъ владёнье по ихъ крепостянъ". оброчныя тони на морскомъ берегу и лъще путики. Во вреия междуцарствія пострадало и Помарище: польскіе и литовскіе люди и русскіе воры повоевали и животы и статки пограбили", а къ тому же волостные и посадскіе люди начали вырубать лъса, которые защищали деревню отъ напора вешней воды и льда. "И отъ того ихъ насильства та ихъ деревня и досталь пустъеть и крестьяне имъ въ тое деревню называть не можно и самимъ имъ жити невозможно, -такъ жалуются Комаровы царю,-и платячи съ тое деревни всякіе доходы и службы и мірскіе разметы охудали и одолжали великими долги ч). Царь дозволяеть Пожарищу со всеми его прикупными угодьями отписаться отъ Матигорской и Быстрокурской волостей (последняя тянула ихъ къ себе за купленную пожню) и "велълъ имъ быть особно отъ тъхъ волостей": крестынамъ же тъхъ волостей въ тое ихъ деревню да и въ прикупную поженку и во всякія угодья въ сошное тягло по писцовымъ книгамъ и по ихъ волостнымъ веревнымъ вступаться никоими дълы и мірскою волостною ровностью и веревью ихъ земель тое деревни и прикупные поженки веревить не велъли".

Такимъ образомъ по писцовымъ книгамъ Мирона Вельямянова Пожарище было записано особь-статьей. Былъ въ деревич тогда все-таки еще одинъ дворъ Васкинъ да Ондрюшкинъ Ивановыхъ, дътей Комарова-"пашни паханые... середніе земли семь четвертей да худые земли четверть безъ третника, съна сорокъ копенъ, въ живущемъ полвыти и полполтрети выти" и т. д.

Въ половинъ XVII-го въка Комаровыхъ и ихъ деревню постигло новое бъдствіе. Пришли разбоемъ гайдуки, поуби-

<sup>\*)</sup> Грамота царя Михаила Өеодоровича 1615 г.

вали десять человъкъ Комаровскаго рода, "купчія и оброчныя и всякія старивныя писмявныя кръпости прадъдовъ и дъдовъ ихъ и животы и платье все пограбили и дворъ со всъми хоромы и скотъ и хлъбъ сожгли". "А послыша тотъ разбой и грабежъ и пожаръ и ихъ разоренье, что у нихъ вотчинные письменные кръпости пограблены ябедники и горлавы перекупкою изъ наддачи рыбные ловли и сънные покосы (оброчные) у нихъ отнимаютъ и убытчатъ ихъ напрасно и вотчины ихъ пустошатъ",—такъ жаловались Комаровы. Алексъй Михайловичъ далъ имъ новую грамоту, подтверждающую ихъ права \*). Хлопотали объ этой грамотъ Комаровъ и племянникъ его Савинъ: надо думать, что деревня уже распалась на два двора.

Изъ жалобы Комаровыхъ на ябедниковъ и горлановъ и проч. замътно, что существовали неудовольствія между владъльцами деревни и ихъ волостными сосъдями. Оно и не могло быть иначе: волость не могла не коситься на Комаровыхъ за те, что они успъли высвободиться изъ общаго тягла и такимъ образомъ занять относительно льготное положеніе. Но по актамъ не видно, чтобъ она предпринимала какія нибудь открытыя наступательныя действія на своихъ счастливыхъ сосъдей до начала XVIII-го въка, -- въроятно, не разсчитывала на успъхъ. Но съ началомъ XVIII го въка, когра правительство заявило новый принципъ, "чтобы никто не былъ въ избылыхъ". Матигорская волость начала искъ противъ Комаровыхъ съ цълью привлечь ихъ въ общее тягло. Она жалуется, что "Комаровъ съ товарищами тое Пожарской деревни, которая приписана по писцовымъ книгамъ къ ихъ Матигорской волости, въ равенство не кладетъ и съ ними не равняется, подводъ не возить, службъ не служитъ и хочеть быть отъ всего въ облегчении. Поэтому проситъ, "чтобъ у нихъ Комаровъ съ товарищи ту Пожарскую деревню свервить въ правду и свервя приверстать съ ними челобитчики въ равенство и всякіе подати съ той деревни платить и службы служить и подводы возить нынъ и впредь по вся годы съ ними же челобитчики вмъстъ". Конечно, здъсь говорится о податномъ, а не о земельномъ равенствъ.

<sup>°)</sup> Грамота царя Алексъя Михайловича 1665 г.

Какъ ни объясняли Комаровы, что они не равняются съ Матигорской волостью, а платятъ подати и служатъ службы особъ-статьей, въ силу жалованныхъ грамотъ, ничто не помогало, — времена были уже другія, неблагопріятныя особъстатьямъ. "По указу великаго государя велѣно земли и всякія угодья сверсить, чтобъ никто ни въ чемъ въ-избылыхъ не былъ... А прежніе ихъ великихъ государей грамоты нынъшнимъ его великаго государя указамъ не примъръ", объясняетъ судъ. По рѣшенію суда, Комарову съ товарищами велѣно быть "посполитно съ волостными, а не особнякомъ, и службы служить и доходы платить, считаясь по своимъ тягламъ").

Въ это время, т.-е. въ началъ XVIII въка, деревня Пожарище съ внутренней стороны представляла следующій видъ. Дольщиковъ, сколько можно заключить по актамъ, быдо пятеро. Три доди остадись въ рукахъ коренного рода Комаровыхъ. Четвертая доля принадлежала боярскому сыну Шешенину, которому она досталась отъ бабки, урожденной Комаровой, получившей землю отъ своего рода въ приданое. Пятая доля была во владеніи посадских влюдей Устюга Великаго, Королевыхъ, унаслъдовавшихъ тоже черезъ бабку долю Савина, племянника Комаровыхъ (выше упомянуто, что Комаровъ и Савинъ хлопотали о царской грамотв). Вообще, можно сказать, что деревня Пожарище въ эти полтораста лътъ (съ половины XVI до начала XVIII в.) не раздробилась такъ, какъ дробились деревни менъе зажиточныхъ владъльцевъ: въ подобныхъ случаяхъ лишніе члены выдълялись съ денежнымъ обезпечениемъ и уходили въ города или пріобрътали себъ другія земли.

Изъ актовъ ее видно точнаго отношенія долей всёхъ деревенскихъ совладъльцевъ. Замътно только, что четыре доли были полныя, съ участіемъ во всёхъ орамыхъ и сѣнокосныхъ, коревныхъ и прикупныхъ земляхъ, въ поскотинахъ, рыбныхъ ловляхъ, въ лѣсахъ затульныхъ (защищающихъ деревню отъ вешнихъ водъ) и десятинныхъ, въ морскихъ тоняхъ и лѣшихъ путикахъ,—однимъ словомъ, во всемъ, что изстари потягло къ деревнъ. Доля же боярскаго сына была

<sup>\*)</sup> Рашеніе архангельскаго ратушскаго правленія 1706 г.

неполная, лишь въ пъкоторыхъ поляхъ и пожняхъ (впредь съ участіемъ въ остальныхъ угодьяхъ), всего-на-все 17 веревн. саженъ, между тъмъ какъ одинъ дворъ Комаровыхъ сидълъ на пятядесяти саженяхъ, другой—на двойномъ количествъ. Вообще, разобраться въ ихъ владъніи довольно трудно, съ одной стороны—вслъдствіе отрывочности извъстій, съ другой—вслъдствіе того, что у нихъ была масса угодій или общихъ у всей деревни (кромъ тъхъ, которыя вообще никогда не дълились, какъ-то: лъсовъ, тонь, путиковъ), или въ складствъ у нъкоторыхъ совладъльцевъ. Угодій общихъ и въ складствъ было у каждаго значительно больше, чъмъ раздъленныхъ: родственная связь печища еще чувствовалась слишкомъ живо.

То обстоятельство, что волость навязала таки Комаровымь общее тягло, видимо, сильно измъняло ихъ положеніе. Владъльцы Пожарища начинають сбывать свои доли. Въ это время Баженины дъятельно запимались пріобрътеніемъ земель, и они скупили доли Пожарищенской деревни. У насъ есть купчія, по которымъ Баженины пріобръли доли двухъ дворовъ Комаровыхъ, затъмъ доли боярскаго сына и посадскихъ людей. Какъ перешла пятая доля, мы не знаемъ; но уже въ 1711 г. Баженинъ является владъльцемъ всей деревни.

Пріобрътя Пожарище, Баженинъ точасъ же принимается за то, чтобы высвободить его изъ волостного тягла. Онъ начинаетъ хдопотать, чтобы платить по-старому, особо, "подобно тому, какъ плачу я съ вотчинной своей Вавчужской деревни и съ покупной Ухтъ-Островской особо-жь кромъ волостныхъ крестьянъ..., а Матигорской волости соцкому и крестьянамъ съ тое Пожарищной деревни по тяглу въ общемъ платежъ отказать и впредь, чтобы съ ними никакими платежами для ихъ излишнихъ волостныхъ расходовъ не быть". Такъ какъ Баженины были сильнъе Комаровыхъ, а главное—сильны личнымъ благоволеніемъ цари, то судебный приговоръ и былъ отмъненъ въ ихъ пользу.

Но когда умерли Важенины-кораблестроители, умеръ и Петръ Великій, волостной міръ опять началъ притягивать Пожарищенскую деревню, перешедшую къ наслъдникамъ Бажениныхъ, въ общее тягло. Въ 1726 г. Баженины входять

въ такую сделку съ міромъ Матигорской волости: они дають обязательство платить съ Пожарищенской деревни съ пяти вервей, въчно и безспорно, все, что будеть приходиться по мірскимъ разрубнымъ книгамъ, но съ своей стороны беруть и отъ міра обязательство не спрашивать больше, чъмъ съ пяти вервей, "и на ту землю съ веревкой не ходить и не вервить въчно жь". Но въ 1748 г. еще повое поколъніе Бажениныхъ опять даетъ обязательство въ міръ Матигорской волости платить "по мірскимъ разрубнымъ съ крестьянами врядъ" уже съ семи вервей (въ соотвътствіи съ настоящими размърами деревни, на которой разсъвалось до 15 четвертей ячменя и ставилось до 3.000 кучъ съна), причемъ снова обязываютъ крестьянъ "съ веревкой не ходить". Взаимныя обязательства исполняются до 1779 г.; съ этого года Баженины отказывають платить волостные разрубы и начинается, по жалобъ міра, дъло, о которомъ мы говорили выше. Дъло это кончилось въ пользу міра; а между тъмъ подошли последние года XVIII стол. - эпоха общаго изгнания купцовъ и посадскихъ людей изъ деревень.

Когда тяжба съ міромъ кончилась неблагопріятно для Бажениныхъ и они присуждены были къ уплатъ всей накопившейся за ними значительной недопики, то вибсто денегь они отдали въ міръ часть Пожарищенской деревни. Остальная земля оставалась пока за Бажениными. Но такъ какъ имъ, въ качествъ посадскихъ людей, нельзя уже было дольше держаться въ деревнъ, то они стали продавать землю по кускамъ. Человъка два-три мъстныхъ богатыхъ крестьянъ скупили эти земли, а такъ какъ купчихъ нельзя было писать, то писали полюбовныя отступныя письма съ формальной явкой ихъ въ присутственномъ мъстъ. Часть полученной отъ Баженивыхъ земли міръ, по приказу начальства, роздаль тогла же малоземельнымъ крестьянамъ, которые немедля продали свои надълы упомянутымъ скупщикамъ Баженинской земли. Но самое интересное то, что, наконецъ, міръ, "по общественному приговору", имъ же продадъ «въ въчное владвніе всю нерозданную еще часть Пожарищенской земли, которая должна бы была идти въ надъление скудныхъ крестьянъ.

Такимъ образомъ, Пожарищенская деревня, отошедшая

въ девяностыхъ годахъ отъ Бажениныхъ, тотчасъ же очутилась въ рукахъ двухъ-трехъ богатыхъ крестьянъ, которые усфлись въ ней въ качествъ вотчинниковъ, обороняя ее отъ всякихъ притязаній. Но они могли уберечь ее лишь до 30-го года, когда міръ началъ настоятельно требовать ее для раздъла по душамъ. Владъльцы Пожарища жаловались въ судъ, ссылаясь на свои документы, но даже холмогорскій уъздный судъ не нашелъ возможнымъ ръшить дъло въ ихъ пользу, такъ какъ документы, на которые они ссылались, были составлены послъ межевой инструкціи \*).

Тщетно обращались владъльцы Пожарища отъ одной судебной инстанціи къ другой,—всюду получалось одно ръшеніе: "раздълить на души".

Мы отряхнули пыль въковъ отъ найденныхъ нами хартій и изложили, въ назиданіе читателя, буде отъищется таковой, заключающіяся въ этихъ хартіяхъ правдивыя сказанія. Сказанія, конечно, правдивы; вмъстъ съ тъмъ они и новы, такъ какъ вносятъ въ исторію русскаго крестьянскаго землевладьнія вовые факты, неизвъстные до сихъ поръ наукъ. И правдивы, и новы—все это такъ. Конечно правдивость и новизна—качества почтенныя. Но ихъ все-таки недостаточно, чтобъ заявлять притязаніе на вниманіе къ работъ нетолько спеціалиста ученаго, но и читателя. Необходимо, чтобъ эти правдивые и новые факты вносили что-нибудь дъйствительно новое въ общественное созпаніс, помогая ему такъ или иначе въ его роковой борьбъ съ проклятыми вопросами. Можетъ ли наша работа оказаться состоятельной, если къ ней приложить критеріумъ этого рода?

Вся вившность нашей работы, загроможденной мелочными фактическими подробностями, говорить противъ. Но мы всетаки надъемся показать читателю, что работа эта, несмотря на видимое преобладание въ ней археологическаго интереса, далеко не такъ, какъ кажется, удалена отъ живыхъ интересовъ современности.

<sup>\*)</sup> Джло холмогорскаго увяднаго суда 1833 г. но процисцію крестьянъ Ивана Водомърона, Осипа Якимова и вдовы Матрены Берденниковой о предоставленіи имъ въ потомственное влидъціе пожарященской асмли.

Вотъ уже больше двадцати лътъ, какъ наша поземельная община встала во главъ цълой группы проклятыхъ вопросовъ изъ наиболъе скребущихъ по душъ современнаго русскаго человъка. Поскольку настоящей правды, поскольку простой случайности было въ такой красугольной постановиъ вопроса объ общинъ—ръшать не беремся. Фактъ въ томъ, что община служила знаменемъ и лозунгомъ, что на ней сходились и расходились партіи, формировались направленія. Правда, знакомство съ общиной далеко не шло въ параллельсъ сознаніемъ ея исключительно важнаго значенія; но кого винить въ томъ, что земля наша хоть и велика, но такъ необильна общественной энергіей?...

Мы имъемъ смълость утверждать, что работа наша, не смотря на ея мелочность, должна внести нъкоторое движение въ историческую разработку вопроса объ общинв. Разработка эта застоялась до невозможности. Съ трудомъ в\*рится, чтобы можно было такъ много говорить и, повидимому, такъ много интересоваться предметомъ и въ то же время такъ поразительно мало знать о немъ. Знакомство съ настоящимъ, правда, понемногу подвигается впередъ; но для прошлаго только переворачиваются время отъ времени давнымъ давно собранные и извъстные факты, причемъ не замъчается никакого движенія ни въ ширину, въ смыслів захвата новаго матеріала, ни въ глубину, въ смыслъ разработки стараго. А нужно ли до азывать, что только знакомство съ явленіемъ въ процессъ его развитія можетъ дать о немъ настоліцее понятіе? Могутъ указать на работу г. Соколовскаго: "Очеркъ исторіи сельской общины на съверъ", - чего же еще, если есть цвлая исторія предмета? Но въ томъ-то и бъда, что это совству не исторія сельской поземельной общины: туть вышло нъкоторое недоразумъніе съ заглавіемъ. Мы отдаемъ все должное труду г. Соколовскаго, -- труду, разсчитанному на потребности нашего интеллигентнаго общества и прекрасно ихъ удовлетворяющаго. -- но тъмъ не менъе трудъ этотъсовствить не исторія нашей сельской общины. Онъ посвященть главнымъ образомъ выясненію тъхъ экономическихъ и бытовыхъ условій, которыя такъ или пначе должны были вліять на форму землевладанія; собственно община посвящена незначительная часть работы, да и то въ понятіи общины для автора сливались разнообразныя формы соціальныхъ организацій, даже не однъхъ только поземельныхъ. Впрочемъ. употребляя такъ неопредъленно слово "община", г. Соколовскій только продолжаль традицію другихъ более раннихъ изследователей, которые всегда употребляли это слово въ самыхъ различныхъ, совершенно произвольныхъ, смыслахъ: если акты, относящиеся до того низшаго слоя древне русскаго общества, который соотвътствуетъ совремевному крестьянству, давали намекъ или указаніе на какой-нибудь внісемейный союзъ, какого бы характера, содержанія и цъдей онъ ни былъ, -- все шло за общину. Да оно и не мудрено. Нъкто сказалъ по поводу труда г. Соколовскаго, что этотъ трудъ пораженъ органическимъ недостаткомъ, заключающимся въ томъ, что авторъ писалъ исторію предмета, существа котораго онъ не зналъ, и нъкто, конечно, правъ. Но это же самое замъчание приложимо, и въ еще несравненно большей степени, ко всемъ другимъ попыткамъ-правда, только эпиводическимъ-разъяснить исторію русской общины.

Ивтъ ничего удивительнаго, что въ хаосъ невыисненныхъ понятій и неустановившихся терминовъ, въ связи съ извъстными благопріятствующими теченіями общественной мысли, возникъ и пустилъ кръпкіе корни въ общественномъ сознаніи миоъ объ исконности существующей формы поземельной общины. Мы говоримъ "миоъ", такъ какъ эта исконность на самомъ дълъ не имъетъ за себя достаточныхъ научныхъ основаній, а лишь въру, -- въру очень понятную, если принять во вниманіе всю совокупность условій, но все-таки въру, и ничего больше. Пиже мы займемся этой стороной дъла поближе, здъсь же скажемъ только, во избъжание недоразумъній, что мы подвергаемъ сомнівнію исконность лишь существующей формы поземельной общины, а никакъ не исконность общинности, общиннаго или коллективнаго принципа, нъкогда полновластно заправлявшаго жизнью. Это двъ совершенно различныя вещи, которыя никакъ не слъдуетъ смъ-

Въ какой просабъ попадали и понадаютъ изслъдователи съ своей слъпою върой въ исконность существующей формы поземельной общины, видно на примъръ съвера. Надо замътить, что съверъ издавна обращалъ на себя особенное вни-

маніе всёхъ, интересующихся народомъ вообще, общиной въ частности, да и понятно. На съверъ община-преобладающая форма земельнаго владонія въ такой степени, что въ предълахъ Архангельской губерніи, можно сказать, нотъ дичной земельной собственности; на стверт почти не былокръпостного права, извратившаго народную душу,-на съверв, следовательно, самостоятельное крестьянство могло сохранить въ наибольшей чистотъ исконныя формы своего быта. Профессора съ кабедръ указывали на свверъ, который одинъ только сохранилъ въ неприкосновенности первобытную общинную организацію \*); книжная наука черпала девять десятыхъ своихъ свъдъній объ исторіи общины изъ актовъ, относящихся до сфвера. Нътъ ничего удивительного, что изследователь, приступая къ изучению общины въ той или другой съверной мъстности, быль предвзято и всецтло убъжденъ въ исконности и первобытности того явленія, которое онъ долженъ былъ изучать. А извъстно, какъ легко наблюдаемое явленіе получаеть свою окраску оть того или другого угла зрвнія наблюдателя. Оттого и община въ подобныхъ изследованіяхъ являлась съ такими аттрибутами, которые должны были несомивнию свидвтельствовать о ея первобытности, о незапятнанности, съ какой она донесла свою арханческую чистоту до вашихъ дней. Такою является община Олонецкой губерній въ изследованій г. Лялоша, такою же и община Архангельской губерній въ изследованій г. Сергвева \*\*). Г. Сергвевъ далъ даже схему того процесса, какимъ эта первобытная форма переходить въ другія болве позднія формы. Всё эти выводы, эта одноцейтная опраскаодно большое заблуждение, и ничего больше. Наша работа показываеть, что сверная община, даже въ тоть относительно короткій промежутокъ времени, который захватываетъ достовърная исторія (т.-е. приблизительно съ XIV въка), пережила нъсколько фазисовъ. Формулируемъ ихъ.

Начало достовърной исторіи застаеть на съверъ господствозадружной формы какъ въ семьъ, такъ и въ органицаціи поземельной собственности. Въ Отеч. Запискахъ была помъ-

<sup>\*)</sup> Ст. Лялоша: "Община Олонецкой губернія" (Отеч. Записки 1874 г., № 2).
\*\*) Дъло 1880 года, № 4, ст. "Очерки общиннаго владънія въ Архангельской губернія".

щена статья г. Красноперова: "Антошкина община", Статья щена статья г. Красноперова: "Антошкина община". Статья эта—описаніе одной удивительно сохранившейся арханческой задруги: съ трудомъ върится, чтобы въ нашъ въкъ желъзныхъ дорогъ, кулачества и т. д. еще держались какимъ-то чудомъ эти обломки иныхъ, отдаленныхъ, соціальныхъ формацій. Г. Красноперовъ называетъ описываемую имъ организацію общиной; но тутъ мы опять встръчаемся съ тъмъ же произвольнымъ и въ высшей степени научно-неудобнымъ употребленіемъ терминовъ: это—не община, а задруга, семейная коммуна (Hauskommunia, по западной терминологіи). Вольшая родовая семья въ нъсколько десятковъ человъкъ, состоящая изъ многихъ простыхъ семей, живетъ въ нъсколькихъ шая родовая семья въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, со-стоящая изъ многихъ простыхъ семей, живетъ въ нѣсколькихъ домахъ, группирующихся около одного центральнаго дома, служащаго сборнымъ мѣстомъ для всей коммуны: въ цен-тральномъ домѣ сбираются для ѣды, для общихъ хозяйствен-выхъ занятій, для совѣщанія о дѣлахъ и, наконецъ, просто для развлеченія. Въ этомъ домѣ живетъ старшій, который дѣлается старшимъ, большею частью, въ силу естественнаго старшинства, иногда по выбору. Земля и хозяйственный инвентарь—общая собственность этой семейной коммуны; трудъ—общій, какъ обще и потребленіе. Коммуна уже сама заботится объ удовлетвореніи всѣхъ потребностей ея членовъ. Вотъ главнѣйшія черты этой формы,—черты, въ которыхъ можно узнать сербскую задругу, какъ ее рисуютъ югосла-вянскіе втнографы, современную Антошкину общину и на-конецъ ту организацію, на которую указываютъ намъ сѣ-верные акты болѣе ранняго періода. Такимъ образомъ пер-вый фазисъ организаціи земельнаго владѣнія на сѣверѣ, въ предѣлахъ достовѣрной исторіи, есть фазисъ коллек-тивной собственности семейныхъ коммунъ. Кто не знакомъ съ цѣлымъ нашей работы, тотъ можетъ сказать, что мы до-пускаемъ то же самое смѣшеніе понятій, въ которомъ упре-каемъ другихъ, т. е. смѣшиваемъ семью съ общиной. Но это не такъ. Мы утверждаемъ, что на сѣверѣ, въ указанный нами періодъ, не было другой единицы поземельной органи-заціи, кромѣ печища, нераздѣльной собственности родовой семьи. Всѣ большіе территоріальные союзы, какъ-то: волости, погосты и т. д.—не были единицами поземельной организаціи, поземельными общинами. Мы не утверждаемъ, что таково было исконное или первобытное положение вещей, такть какъ вообще избътаемъ всякихъ гадательныхъ утверждений или -отрицаній; утверждаемъ только, что таково оно было въ изследуемой мастности и въ указанный періодъ. Почище заключало въ себъ лишь воздъланную землю, нахатную и свнокосную, обыкновенно съ нъкоторыми промысловыми угодьями, варницами, морскими и ръчными тонями, лъчними путиками и т. п. Виъ печищъ лежала незахваченияя подъ эксплуатацію дикая земля, которая не входила въ районъ никакихъ общинъ, а была просто-на-просто Божья. Впрочемъ, бояре уже въ новгородскій періодъ усивли позахватить себъ куски дикой земли, а позже московскіе государи старались установить право своей верховной собственности на всю дикую землю.

Второй фазисъ въ исторіи поземельной организаціи на съверт—деревня съ долевымъ владъніемъ. Печище, семейная коммуна, разложившись, образовала тотъ особый типъ, изъкотораго могла выработаться современная община, какъ при другихъ условіяхъ могла выработаться и индивидуальная вемельная собственность. Дъло въ томъ, что печице, дробясь и дълясь, все-таки продолжало смотръть на себя, со стороны поземельных отношеній, какъ на цілос, до ділежа—простое, послі ділежа—сложное. Камдый участник дълежа получаль не опредъленный кусокъ вемли, который бы онъ могъ выделить изъ целаго, а лишь право на извъстную долю въ каждомъ изъ лоскутовъ, полей и угодій, входящихъ въ деревию. Такимъ образомъ памдый изъ крестьянскихъ (въ противоположность бобыльскимъ) дворовъ деревии представляль собою какую-нибудь дробь деревенской единицы. Дворъ былъ настоящимъ собственникомъ своей доли: могъ распоряжаться ею по произволу, лишь съ тъми ограничениями, какія проистекали изъ права выкупа, принадлежащаго родственникамъ и деревенскимъ совладбльцамъ, складивкамъ позже, также и изъ вмешательства государства, давившаго на тягловой міръ. Право отчужденія долей повело къ тому, что родовая схема деревни мало-помалу пропитывалась посторонними элементами, не имтющими между собой кровныхъ связей. Но тъмъ не менъе патріархальная традиція деревни держалась: посторонніе какъ и

родственники, являлись представителями идеальныхъ лолей деревенскаго цълаго. Если вто нибудь изъ дольщиковъ находиль, что владвемый имъ участокъ не соотвътствуеть егоидеальной доль, онъ могъ требовать передыла; такимъ образомъ деревенскіе дольщики времи отъ времени перелъдивались, переравнивались. Отсюда видно, что этотъ второй фазисъ организаціи земельной собственности на съверъ-полевки деревня-заключаль въ себъ зародыши общиннаго владънія, также какъ и зародыши современнаго индивидуальнаго владенія. Северная деревня развила последнюю сторону и перешла такимъ образомъ въ третій фазисъ — подворноучастковое владение индивидуального характера. Причинъ. въ силу которыхъ съверная деревня попала на этотъ путь, нельзя свести къ чему-нибудь одному: тутъ участвовало и естественное ослабление родовыхъ традицій, и давление государства, и вторжение въ деревню посторонняго, не крестьянскаго владенія, но главною причиной было размноженіе населенія и земельная теснота, зависящая отъ естестенныхъ препятствій къ расширенію запашекъ.

Указанныхъ нами фазисовъ нельзя связать съ точно опредъленными эпохами: въ разныхъ пунктахъ, при разныхъ условіяхъ они наступали разновременно. Такъ было и съ фазисомъ обособленнаго земельнаго владънія индивидуальнаго характера. Отдъльные случан такого владенія могли встречаться и при господствъ въ земельной организаціи печищкой формы: всегда лицо могло выдвляться изъ родовой семьи, устраиваясь со своей семьей на обособленномъ участкъ земли и кладя такимъ образомъ основание новой деревни, новому печищу. Но и въ качествъ правила эта форма земельнаго владенія появляется въ некоторыхъ местностяхъ очень рано, еще въ то время, когда долевая организація деревни была въ полномъ разцевтв. Такъ въ некоторыхъ старинныхъ волостяхъ около Холмогоръ она водворилась относительно очень давно, --преобладание ея въ этихъ мъстностяхъ замътно по актамъ XVII въка и даже раньше. Доказательствомъможетъ служить, между прочимъ, любопытная книга Крестинина: «Историческій опыть о сельскомъ старинномъ домостроительствъ двинскаго народа въ съверъ (1779 г.). Книга эта представляеть собой исторію одного крестьянскагорода (Вахониныхъ), извлеченную изъ документовъ, сохранившихся въ этомъ году. Изъ нея видно, что даже во второй половинъ XVI въка можно было пріобрътать не доли деревень, а отдельные лоскуты деревенской земли-характерный признакъ разрушенія деревенской организаціи. Дальнъйшее же изложение ясно свидътельствуетъ, что крестьяне, герои Крестининскаго поетствованія, являются полными собственниками своихъ земельныхъ участковъ въ поздивищемъ смыслё слова. А между тёмъ въ иныхъ мёстностяхъ долевая деревня сохранилась даже до конца XVIII столь. тія, какъ показываютъ судебныя дъла о деревенскихъ складникахъ. Но, вообще, надо полагать, что долевая деревня начала энергически разлагаться со второй половины XVII въка: XVIII въкъ является фазисомъ господства на съверъ личнаго землевладенія, котя остатки долеваго владенія еще сказываются кое въ чемъ, какъ, напримёръ, въ раздёления земель на статьи \*).

Личное землевладъніе привилось быстро, -- корни его лежали въ прошломъ. Поземельная деревня рушилась, то-есть распалась на свои составные элементы. Порвалась сила тёхъ путъ, частью нравственныхъ, частью юридическихъ, которыя связывали ее въ одно цълое. Правда, и ранній деревенскій дольщикъ былъ собственникомъ своей поли: но его права наталкивились на стъсняющія его права деревни. Только теперь онъ узналь, что такое полная собственность. Права его находили себъ признание и со стороны государства: оно не разъ дълало попытки ограничить въ свою пользу права крестьянъ на ихъ землю, но въ концъ концовъ уступалои требовало только, чтобы соблюдаемы были извъстныя формальныя условія при переход'я земельной собственности изъоднъхъ рукъ въ другія. Процессъ обезземеленія однихъ и скопление земли въ рукахъ другихъ теперь быстро двинулся; повидимому, все шло къ насажденю того типа сильнаго крестьянскаго хозяйства, держащагося на бобыляхъ. захребетникахъ и козакахъ, который составляетъ идеалъ нъкоторыхъ русскихъ европейцевъ. Но вдругъ на сценъ появляется deus ex machima въ видъ правительства, измънив-

<sup>\*)</sup> Крестининъ, стр. 38-40.

шаго свои взгляды на крестьянское землевладёніе, и все получаеть иной видъ. Землевладёніе нашего съвера вступаеть въ свой четвертый и послёдній общинный фазисъ.

Когда имфешь передъ глазами отчетливую историческую перспективу явленія, забавно слышать, какъ изслідователи сіверной общины увітряють въ ея первобытномъ характерів. Туть заблужденіе очевидно. Но далеко не такъ очевидно оно, когда діло идеть объ исконности и первобытности существующей формы поземельной общины вообще. Мы выше выразились, что считаемъ эту исконность миномъ, который держится лишь вітрой въ него. Наше голословное утвержденіе, особенно въ виду исключительной важности затрогиваемаго имъ предмета, можеть показаться простой задорной фразой. На самомъ діть оно есть плодъ долгихъ соображеній и мучительныхъ колебаній, въ которыхъ субъективный элементь привычной вітры болітаненно боролся съ все возрастающимъ сомнітній.

Та историческая перспектива въ развитіи формъ поземельной организаціи, которую мы установили для избраннаго нами района, едва ли можеть быть поколеблена въ своихъ существенныхъ чертахъ: она покоится на многочисленныхъ и несомитныхъ историческихъ свидътельствахъ. Но тутъ является вопросъ: райовъ, избранный нами для изслъдованія, т.-е. крайній съверъ, бывшая Двинская земля, не представляетъ ли собой исключенія въ ряду другихъ областей Русской земли? Не выработалъ ли онъ подъ тяготъніемъ какихъ-либо исключительныхъ условій исключительнаго жизненнаго склада, не имъющаго ничего общаго съ обще русскимъ складомъ жизни?

Вопросъ этотъ задается не впервые. Онъ выднинутъ былъ на сцену во время знаменитаго спора Бъляева съ г. Чичеринымъ объ общинъ. Такъ какъ спорящимъ сторонамъ по неволъ приходилось ссылаться главнымъ образомъ на акты, относящеся до Двинской земли, — за недостаткомъ актовъ изъ другихъ районовъ, — то естественно, что пришлось натолкнуться на этотъ вопросъ. Его выдвинулъ Бъляевъ, когда былъ вынужденъ къ тому доводами г. Чичерина; но такъ какъ онъ не привелъ ничего въ доказательство того, что

Двинская земля есть исключение, то г. Чичеринъ легко отпарироваль его нозраженія. Было бы утомительно вдаваться въ подробности этого спора, да и незачъмъ; мы полагаемъ, что самый этотъ вопросъ, въ значительной степени праздный вопросъ. Каждый областной районъ, замкнутый въ свои территоріальныя, этнографическія, историко политическія грани, конечно, есть исключение, если смотръть на него съ общерусской точки зрвнія. Но что такое эта общерусская точка зрвнія? Не страдала ли всегда наша историческая наука томь, что слишкомъ часто отожествляла общерусскую точку зрвнія съ центрально-московской? Отчего Двинская земля должна быть какимъ-то сугубымъ исключениемъ — ръшительно не видно. Правда, она имфеть свои особенности, особенности рельефно выраженныя: по отношенію къ исторіи землевладвнія, главнъйшая, и очень типичная, ед особенность заплючается въ сильномъ развитіи въ ней класса мелкихъ собственниковъ, своеземцевъ, поздивйшихъ черносошныхъ государевыхъ крестьянъ \*). Но и это ея отличе количественнаго, а не качественнаго характера: новгородскія писцовыя книги показывають, что своеземцы были всюду, только чёмъ ближе къ югу, къ центру, тъмъ сильнъе преобладаль помъстный и крупно-вотчинный характеръ землевладёнія. Если же теперь обратиться прямо къ исторіи формъ поземельной организаціи, то, собственно говоря, даже не понадобится ставить и вопроса о томъ, составляла ли Двинская земля, исключеніе. Писцовыя книги предупреждають всякіе вопросы чи сомнънія. Разсматривая писцовыя книги Двинской земли,

<sup>\*)</sup> Въ цервой части нашей работы мы возражали тъмъ изъ нашихъ учевыхъ, которые полагаютъ, что своеземцы, или земцы, составляли накое-го особое сословіе съ военышть и заминутымъ характеромъ и переносили свой особый характеръ даже на землю, которан стоитъ на вакихъ-то особыхъ правахъ и не выходитъ изъ ихъ сословія. Ученые опирались на одинъ актъ въ новгородскихъ купчихъ ("Юридическіе акты", № 71, XXIII), собственно на одно выраженіе этого акта: "А буде Тируну не до земли ино мию земца не продати". Мы дали выше свое толкованіе на это выраженіе. Посл'я того мы нашли въ нашемъ собравіи древнихъ актовъ несомитиное доказательство того, что "Тарунова земли" есть простия крестьянская земля, стоящая въ волостной верви съ остальной врестьянскою землей, а не какая-инбудь особенная своеземческая, состоящая яко бы на особыхъ правахъ: нашъ актъ—того же самаго XV-го въва, а указаніе мъста не позволяеть сомивваться, что туть дъло идетъ о той же земл, которая указывается въ напечатавныхъ актахъ.

рядомъ съ писцовыми книгами остальныхъ новгородскихъ областей, убъждаешься съ очевидностью, что имфешь дъло съ однимъ и тъмъ же строемъ поземельныхъ отношевій. Та же маленькая деревня съ однимъ, двумя или нъсколькими дворами, составляющая очевидно центръ поземельной организаціи; та же волость или погостъ—территоріальный союзъ съ административнымъ характеромъ. Нигдъ никакихъ указаній на поземельную общину современнаго типа. Такимъ образомъ всякое предположеніе о томъ, что на новгородскомъ съверъ господствовала поземельная община, въ извъстномънамъ современномъ смыслъ слова, было бы не только произвольнымъ, но и прямо идущимъ въ разръзъ несомнъннымъ историческимъ свидътельствамъ, не допускающимъ двусмыственныхъ толкованій.

Мы говоримъ, что на съверъ не было поземельной общины, т.-е. не было ея внъ деревни. Конечно, деревня въ одинъ дворъ не могла быть общиной, развъ въ томъ условномъ смыслъ, въ какомъ г. Красноперовъ назвилъ Автошкиной общиной найденную имъ семейную коммуну; но и къ деревнъ въ два-три родственныхъ двора, образовавшихся изъ разложенія одного двора, какова бы ни была организація поземельныхъ отношеній между этими дворами, тоже странно и дико, съ современной точки зрънія, было бы прилагать названіе поземельной общины. Конечно, всякій ученый и не ученый, кто говоритъ объ исконной русской поземельной общинъ, очень далекъ отъ того, чтобы представлять ее въ подобномъ видъ. На самомъ же дълъ внъ этой мизерной деревни искать общины негдъ.

Но не то ли же самое видимъ, когда перейдемъ и за границы Новгородской области, въ настоящій районъ Московскаго центра? Писцовыя книги и тутъ показываютъ, что единицей поземельной организаціи тоже служитъ деревня: волости или другія большія территоріальныя единицы уже по тому одному не могутъ бытъ сочтены за формы поземельной организаців, что все это было сплошь разбито между помъщиками и крупными вотчинниками. Деревня же въ XVI въкъ, внъ Новгородскаго района, представляла такой видъ. Въ Пермскомъ краф деревня въ большинствъ случаевъ тоже въ одинъ дворъ, въ Тверскомъ уфздъ, среднимъ числомъ, въ 3

двора, въ Суздальскомъ уъздъ—4½ двора, въ Дмитровскомъ уъздъ—5½ дворовъ, въ Рязанскомъ—больше 10 \*). Но при сопоставлени этихъ цифръ не навязывается ли само собой предположение, что и эта деревня развилась путемъ того же прочесса, какимъ и деревня Новгородской области, т.-е. путемъ разложения двора, и только дальше успъла уйти въ своемъ развити? Акты, которые и тутъ говорятъ о полудеревнъ, о трети, о жеребъи (т.-е. ½16) и т. д., показываютъ, что и этой деревнъ былъ свойственъ первоначальный долевой характеръ поземельной организации.

Не даетъ ли все это основание предполагать, что не извъстная намъ поземельная община, а именно долевая деревня, которая развилась изъ разложившагося родоваго двора, была нъкогда господствовавшимъ типомъ поземельной организаціи также и выв района Новгородской области? По крайней мъръ гипотеза эта, какова бы она ни казалась на первый взглядь. едва ли не болъе всякихъ другихъ гипотезъ оправдывается историческими свидътельствами. Можетъ быть большая разработка фактовъ, относящихся до центра, и опровергаетъ эту гипотезу; но для съвера едва ли что-нибудь можетъ быть измънено существенно. Кажется, уже пора если не сдать въ архивъ, то по крайней мъръ подвергнуть тщательному историко-критическому анадизу догмать объ исконности и первобытности существующей формы поземельной общины. Въ самомъ дълъ, какой смыслъ твердить объ этой исконности, когда на безчисленную массу фактовъ, безусловно отрицающихъ общину для болъе ранняго періода, все трудолюбіе нашихъ ученыхъ могло открыть только два прямыхъ факта въ ея пользу-лишь отъ XVI-го и нъсколько больше отъ XVII въка? Да и то часть этихъ фактовъ толкуется въ пользу общины по недоразумбнію, а именно всв факты, гдб говорится о ровняніи, о ровности. Стверные акты показывають, что старинныя выраженія, повидимому, такія ясныя и несомевнныя, какъ давно веревка для ровности не бывала" (то-есты не было вервленія земли), "ровняться промежъ себя земля ми"-совствить не значить измтрять землю для передтла или

<sup>\*)</sup> Соколовскій: "Очеркъ исторіи сельской общины", стр. 55; Пискарев»: "Древніе грамоты и апты Рязанскаго края".

вообще передъливаться землей, а значить просто измърять для податнаго уравненія.

Современная община развилась изъ розложившейся долевой деревни, полагаемъ мы. Когда, подъ тяготъніемъ какихъусловій?—По аналогіи съ съверомъ, надо думать, что разложеніе хрупкой организаціи деревни шло по мъръ усиленія
того внутренняго данленія, которое вытекало изъ размноженія населенія и увеличивающагося размъра поселеній: размноженіе населенія и расширеніе поселеній влекло за собой
ослабленіе родовыхъ традицій и вмъстъ съ тъмъ массу практическихъ неудобствъ, которыя мы въ своемъ мъстъ (когда
разсматривали процессъ разложенія съверной деревни) подвергли подробному анализу. Но для того, чтобы разложившанся деревня перешла въ общину, существеннымъ условіемъ была правовая оторванность земледъльца отъ земли.

Высказывая это послъднее предположеніе, мы очень далеки однако отъ мысли г. Чичерина, что общинная форма землевладенія была создана правительствомъ или помещиками. Не говоримъ уже объ апріорной несообразности этой мысли: противъ нея есть и несомнънныя историческія свидътельства. Вотъ одинъ изъ упомянутыхъ нами двухъ фактовъ отъ XVI въка, свидътельствующихъ объ общинъ. По писцовой книгъ Шелонской пятины 1500-1501 г., въ Ужинскомъ погостъ, принадлежащемъ великому князю, 90 дворовъ рыболововъ высъвають "въ сухія льта, коли вода мала, 27 коробовъ ржи, да они-жь пашутъ у погоста на полв на водопойнъ на пазбъ 90 участковъ полосами, а съютъ на тъхъ участкахъ 90 коробовъ овса, коли вода борзо сойдетъ; да у нихъ же 90 участковъ, кошенныхъ полосами же, а ставится на тъхъ на всъхъ участкахъ съна 2700 копенъ, на участокъ по 30 копенъ" \*). Есть ли какія нибудь основанія предполагать, что общинное владение здесь завелось въ силу какогонибудь вывшняго давленія?—Ни малъйшихъ; напротивъ, все, что извъстно объ организаціи народнаго труда на съверъ, заставляетъ предполагать, что мы имъемъ дъло съ явленіемъ совершенно самобытнымъ. Фактъ, приведенный выше, чрезвычайно любопытный. Прежде всего бросается въ глаза его

<sup>\*)</sup> Соколовский: "Очеркъ исторіи сельской общины на съвера Россіи", стр. 82.

исключительный характеръ. Посреди мелкихъ земледъльческихъ деревень въ одинъ-три двора, сплощь покрывающихъ собою всю громадную область новгородскихъ пятинъ, мы наталкиваемся время отъ времени на относительно большія поселенія рыболововъ. Если теперь рыболовныя поселенія съвера сплошь переплетены разнообразными артельными организаціями, причемъ часто цілыя такія села, иногда очень большія, составляють сплошныя артели, то почти несомивнею, что каждое изъ рыболовныхъ поселений новгородскихъ пятинъ также составляло между собой артельный союзъ. Воть одно изъ такихъ поселеній, ловя артельно рыбу. въ то же времи пашетъ и коситъ на берегу, "коли вода мада", "коли вода борзо сойдеть", т.-е. прилагаеть тв же артельныя начала и къ способу владенія землей. Но туть мы наталкиваемся на ту сторону предмета, на которую мы до сихъ поръ еще не имъли случая указать. Всъмъ, что мы говорили о поземельной деревенской организаціи, мы ничуть не отрицали существованія въ болье отдаленныя эпохи другихъ болъе широкихъ поземельныхъ и иныхъ соціальныхъ организацій, остатки которыхъ мы видимъ до сихъ поръ въ козачьихъ общинахъ, въ артеляхъ и братствахъ. Эти соціальныя организаціи могли вліять на зарожденіе и развитіе настоящей общины, примъръ чего мы и видимъ въ толькочто приведенномъ фактъ. Но несомнънные исторические факты показывають, что главное русло того процесса, которымъ шло развитіе нашей общины, не туть, а именно въ деревнъ съ ел долевымъ владъніемъ.

Намъ выше не разъ уже случалось указывать на то, что долевая деревия заключала въ себъ въ зародышъ объ позднъйшія формы землевладънія, какъ участковую, такъ и общинную. Какъ развилось изъ разложившейся долевой деревни участковое землевладъніе, видно на примъръ съвера. Теперь является вопросъ: какъ могло развиться изъ него землевладъніе общинное? Можно указать на слъдующія стороны долевой деревенской организаціи, какъ на такія, изъ которыхъ могло вырости владъніе общинное. Вопервыхъ, долевая деревня представляла собой одно поземельное цълое; вовторыхъ, каждый дольщикъ былъ владъльцемъ лишь идеальной доли этого поземельнаго цълаго, а не какого-либо опредъленнаго

земельнаго участва; въ третьихъ, дольщиви, при извъствыхъ указанныхъ нами условіяхъ, устраивали уравниваніе или передълъ своихъ земель. При наличности указанныхъ сторонъ, существовало только одно препятствіе для перехода долевой деревенской организаціи въ настоящую общинную: это—право собственности крестьянъ на ихъ землю. Пока крестьяне оставались собственниками своихъ долей, едва ли возможенъ былъ переходъ къ общинъ, даже допуская существованіе встара остальныхъ благопріятствующихъ условій. Но разъ крестьяне были лишены права собственности, которое переходило въ постороннія руки,—переходъ отъ долевой организаціи къ общинной былъ вполнт естественнымъ. Долевая деревня сама собой обращалась въ общину современнаго типа. Указываемъ съ настойчивостью на то, что деревня обращалась въ общину именно сама собой: вътъ ни малъйшей надобности предполагать участіе въ этомъ переходъ какого-либо посторонняго вліянія или вмъшательства со стороны помъщиковъ или государства,—въ виду равенства повинностей крестьяне непремѣно должны были сами поровнять землю.

Мы говорили о томъ, что деревня крестьянъ собственни-ковъ, лишенныхъ государствомъ своихъ правъ на землю, должна была превратиться въ общину. Но въ Московскомъ государствъ была масса порядчиковъ (половниковъ), которые садились на владъльческую землю по временному договору. Какъ же было у нихъ?—Сохранились историческія свидътельства, указывающія, что половники сначала садились на доди деревень, т.-е. что долевая деревня существовала и на владъльческихъ земляхъ: на такихъ доляхъ, конечно сидъли и половники писцовыхъ кангъ. Но при увеличении размъра деревень скоро должны были сказаться неудобства такой организаціи владенія, и даже скорее, чемъ въ деревняхъ крестьянъ-собственниковъ, такъ какъ тутъ не было той сильной скръпы и поддержки, какую давала деревнъ послъднихъ кровная связь. Такимъ образомъ переходъ отъ долевой организаціи деревни къ общинной и въ деревняхъ крестьянъ-порядчиковъ являлся также естественно необходимой дальнъйшею ступенью процесса. Первоначальный договоръ на извъстную долю деревни долженъ былъ смъниться договоромъ на равное

участіе въ пользованіе землями и угодьями поселенія. По крайней мъръ такой характеръ отношеній заставляетъ предполагать второй изъ двухъ, открытыхъ нашими ученьши, фактовъ объ общинъ отъ XVI въка: "А землями и луги и лъсомъ верстатися крестьянамъ межъ себя самимъ поровну, а не черезъ землю, чтобъ въ крестьянъхъ межъ себя спору и брани не было никоторыми дълы. А на пустые выти называть жильцовъ на льготу отъ отцовъ дътей, отъ дядь племянниковъ или кто небуди за волостной порядитца" в).

Мы очень делеки отъ мысли, что владъльцы придумали общину и въ болъе отдаленное время вводили ее насильно на своихъ земляхъ, какъ бы можно было, пожалуй, заключить и изъ только-что приведеннаго факта, еслибъ онъ стоялъ особнякомъ. Но все-таки едва ли можно отрицать, что посже владъльцы принимали участіе въ ея поддержкъ и распростраменіи, такъ какъ общинная форма землевладънія вполить совнадала съ ихъ выгодами и удобствами. Напримъръ, г. Забълицъ въ своей статьъ: "Большой бояринъ въ своемъ вотчинномъ хозяйствъ"—приводитъ распоряженіе владъльца о передълъ земель межа, крестьянами. Еще позднъе правительство взяло на себя респростраменіе общины.

Правительство, какъ мы видъли, ввело общину не только въ Архангельской губ.. но, въроягно, и на другихъ съверныхъ окраинахъ, гдъ сохранились государственные крестълне; оно же вводило ее и на южвыхъ окраинахъ, какъ показываетъ хорошо извъстный намъ примъръ Харьковской губерніи.

Не рискуя попасть подъ упрекъ въ злоупотребленіи словомъ, можно сказать, что права собственности архангельскихъ крестьянъ на землю были ихъ исконными правами. Конечно, только часть этихъ правъ могла опереться на изстаринное владбије новгородскихъ земцевъ; остальная часть была позднъйшаго происхожденія и болюе смюшаннаго въ юридическомъ смыслю характера. Но сила не въ происхожденіи и не въ характеръ правъ, а въ томъ, что правительство, какъ московское, такъ и петербургское, всегда призна-

 <sup>\*)</sup> Евалест: "О поземельномъ владения въ Московскомъ государствъ" ("Временникъ Московского Общества исторія и древностей", вн. II).

вало ихъ за настоящія права собственности-и тогда, когда держалась долевая деревня, и тогда, когда владеніе получило индивидуальный характерь — и давало имъ свою санкцію. Акты отчужденія крестьянами своихъ земель всегда имъли оффиціальное значеніе и позже обязательно закрыплялись въ правительственныхъ учрежденіяхъ. Но правительство ръшилось пройти къ утвержденію излюбленнаго имъ принципа по обломкамъ всъхъ этихъ правъ и-прошло, хотя не безъ колебаній и временныхъ уклоненій. Насколько законными были всв эти права въ глазахъ самого прабительства, видно изъ следующаго: въ техъ исключительныхъ случаяхъ, где у нладъльца хватило энергіи провести свои права черезъ всъ бури налетавшихъ время отъ времени законовъ и указовъ, правительство въ концъ концовъ само вставало на защиту этихъ правъ. Намъ извъстенъ одинъ такой случай \*), но можетъ-быть ихъ можно найти по губерніи и еще два-три. Выше мы изложили тотъ процессъ, какимъ государство лишило крестьянъ права собственности на землю и перевело ихъ изъ подворно участковато владенія въ общинному. Аналогичный примъръ мы знаемъ и на югъ - по Харьковской губерніи.

Эта южная окраина Московскаго государства, такъ-называемая Слободская Украина, представлялась по многихъ отношеніяхъ не только не сходной, но и прямо противоположной той съверной его окраинъ, которой посвящена наша работа. Но тутъ, какъ и тамъ, водворилось наслъдственное землевладъніе на правахъ собственности (такъ-называемое малорусское старозаимочное, по царскимъ грамотамъ казакамъ, и великорусское четвертное, по царскимъ же грамотамъ служилымъ людямъ). И здъсь первый ударъ личному землевладънію нанесенъ былъ при императрицъ Екатеринъ II межевыми инструкціями. Но оно все-таки держалось, пока въ 1814 г. харьковскій генералъ-губернаторъ не предложилъ

<sup>\*)</sup> Ненокотскій посадскій человакъ Кологрієвъ владаль землей по купчей, няденной у кръпостныхъ даль въ 1763 г. Въ 1852 г., при обмежеваніи земель посада, губернское правленіе призвало этотъ документъ законнымъ. Такимъ образомъ его земли ускользиула отъ предала, тогда такъ земли всахъ остальныхъ старыхъ собственниковъ были передалены (изъ далъ ненокотской ратуши).

казенной палатё "въ видахъ бездоимочнаго взноса податей и чтобы дать средства къ пропитанію по встать казенныхъ селеніяхъ (бывшихъ козачьихъ) всв имбющіяся и обмежеванныя къ онымъ земли раздълить между поселянами уравтительно по числу душъ..., чтобъ казенные поселяне никакъ не смыли ни продавать своихъ участковъ, ни закладывать, ниже какимъ бы то ни было образомъ переводить въ постороннія руки". Однако еще въ 1829 г. командированный сенаторъ, осмотръвъ лично многія волости губерній, нашелъ-"весьма неуравнительное владвніе землями, причемъ одни крестьяне имбють оной весьма много, тогда какъ у другихъ вовсе таковой иртъ, причемъ допускается уступиа земель постороннимъ лицамъй. Сенаторъ настойчиво предлагалъ, чтобы казенная палата, "по случаю наступающаго весенняго времени, поспъшила бы предписать всъмъ волостнымъправленіямъ, чтобы произвели между собой уравненіе землями". Тогда казенная палата сдёлала необходимое предписаніе, "чтобъ всюду земли были подёлены по числу ревизскихъ душъ, посколько на каждую уравнительно причитаться будетъ" \*). Такія распоряженія повторялись до токъ поръ, пока уравнительное владёние не водворилось наконецъ почти повсемъстно. Однимъ словомъ, повториласьта же исторія, которую мы детально разсматривали на свверв. Такимъ образомъ общинное владвніе у государственныхъ крестьянъ Харьковской губерній есть также продукть поздирищаго образованія и административныхъ распоряженій. Не вправъ ли мы связывать съ стимъ обстоятельствомъ той неутъшительной картины, капую представляеть современная община этой мфстности? Вотъ главнъйшія черты этой картины, какой она представляется по свъдъніямъ мъстнаго земства: частые передвлы не позволяють удобрять землю; запасныхъ участковъ для новыхъ членовъ нътъ; непривычные къ передъламъ и вообще къ измъревію земли, крестьяне не могуть контролировать дёлильщиковъ, которые, изъ корыстныхъ видовъ, допускають злоупотребленія, обдъляя неимущих в и приръзывая земли состоя-

<sup>\*)</sup> Свъдънія эти заимствованы нами изъ интересной статьи г. Шиманова-"Кіевская старина" (кн. XI и XII журн. Кіевская Старина).

тельнымъ; волостное начальство и горланы захватываютъ участки убылыхъ душъ и не выпускаютъ ихъ изъ своихъ рукъ \*). Всъ эти и подобныя явлевія едва ди возможны тамъ, гдъ община имъетъ за собой исторію.

Трудно не признавать и не цфнить всей той массы преимуществъ, какія имфетъ общинная форма землевладфнія передъ индивидуальной. Но въ то же время можно думать, что все громадное значение этихъ преимуществъ съ трудомъ окупаетъ тотъ вредъ, какой проистекаетъ отъ насилій надъ жизнью, - насилій, являющихся не результатомъ коллизіи, иногда неизбъжной, внутреннихъ силъ соціальнаго организма, а результатомъ извиж идущаго произвольнаго усмотржнія. Форма землевладенія есть такая сторона народной жизни, которую нельзя затрогивать, не касаясь самыхъ интимвыхъ глубивъ народной души, самой сути ея правовыхъ и нравственныхъ идей. "Старая правда" рушится подъ ударами насилія; а гдъ возьмутся тв зиждительныя силы, которыя создадуть "новую правду", если это насиліе есть лібіствительно грубое вижшнее насиліе, камнемъ нрывающееся въ органическій процессъ жизни? Глубокое потрясеніе основъ, выражающееся понижениемъ въ народъ уровня права и нравственности, неизовжно.

Но если это справедливо даже въ томъ случав, когда произвольное усмотрвніе ставить цвлью ввести въ жизнь такую форму, какъ община. — форму, съ одной стороны имфющую корни въ прошломъ, а съ другой стороны представляющую несомивныя препмущества для настоящаго и будущаго, то насколько справедливве все сказанное въ томъ случав, когда оно не имветъ за собой всвяъ этихъ смягчающихъ условій?

А между тъмъ что же мы видимъ?—Передъ нами та же злосчастная Архангельская губернія, которой почему-то удалось сдълаться ареной безконечныхъ административныхъ мъропріятій. Каждые два-три, много пять лътъ тамъ происходитъ смъна администраторовъ и вмъстъ съ тъмъ административныхъ принциповъ. Замъчательно, что мъстная административныхъ принциповъ.

<sup>\*) &</sup>quot;Отчеты и доклады хорьковской утадной земской управы очередному утадному земскому собранію 25 мая 1882 г.", стр. 68—70.

нистрація никогла не обходится безъ принциповъ, обязательно затрогивающихъ именно тв коренныя стороны народной жизни, которыя должны бы были быть, повидимому, наиболве оберегаемы отъ колебаній. Наприм., въ последніе десятокъ полтора льть можно было наблюдать переходь оть заботь э волворении общественной разработки земли до заботь о водвореніи наслъдственнаго землевладънія включительно. Въ 1869 году губернаторъ Качаловъ разсылалъ циркуляры, въкоторыхъ предлагалъ крестьянамъ дъдать обществами росчисти льсовъ, заводить общественныя орудія и т. п. Послъдніе же годы представляють цілый рядь мірь, клонящихся къ насажленію участковаго землевладенія. Совершенно ясный и давній законъ о явсныхъ росчистяхъ (именно указъ 15 декабря 1820 г.), предоставляющій эти росчисти въ сорокальтнее пользование расчистившаго ихъ крестьянина съ темъ, чтобы потомъ онв поступали въ общество, начинаеть толковаться такъ, что росчисти эти должны оставаться въ полную, наслъдственную собственность владъльца: такимъ образомъ земли, уже отошедшія къ общинамъ, снова возвращаются въ частное владеніе. Право расчистокъ распространяется и на лицъ не крестьянскаго сословія, причемъ раз мъры участковъ, вмъсто крестьянскихъ 15 десятинъ, расширяются до 200 десятинъ на душу и т. д. \*). Все это очевидныя стремленія къ водворенію снова того строя, съ которымъ правительство такъ энергически боролось всего какихънибудь 50-100 льтъ тому назадъ. Неужели въ теченіе одного въка не достаточно одного такого грандіознаго эксперимента in anima vili и нужно снова бередить организмъ, въ которомъ только-что успълъ привиться ростокъ новой формы?

Ни для кого не тайна, что архангельская администрація въ своемъ сочувствін къ участковому землевладфнію не составляеть какой-нибудь аномалін въ общемъ теченін административной жизни. И въ центральныхъ административныхъ сферахъ не разъ проявлялось желаніе содъйствовать смънъ общиннаго владънія участковымъ. Такъ, наприм., когда составлялись владънныя записи въ малорусскихъ губерніяхъ, въ концъ семидесятыхъ годовъ, былъ негласный циркуляръ тог-

<sup>\*)</sup> Русскій Курьерь 1882 г., № 204; Недвая 1882 г., №№ 29 и 30.

дашняго министра государственныхъ имуществъ, гр. Валуева, предписывавшій склонять государственныхъ крестьянъобщиниковъ къ участковому владънію,—циркуляръ, вслъдствіе котораго, дъйствительно, крестьяне кое-гдъ оставили общину. Конечно, это не единичный случай подобнаго вмъшательства. Вотъ и теперь, когда по поводу переселеній разсылаются запросы губернаторамъ, въ числъ вопросныхъ пунктовъ есть и вопросъ о лучшей формъ землевладънія, которую слъдуетъ предписать переселенцамъ.

Колебанія правительства въ сторону новаго радикальнаго вывшательства въ жизнь народа, въ организацію его землевладенія, находять себе много сторонниковь и въ обществе. Въ средъ нашихъ земствъ, часто очень благожелательно относящихся къ народу, то и дело раздаются голоса, взывающіе къ такому вмішательству и къ разрушенію общины. Нельзя не назвать этихъ стремленій, если даже они вытекають и изъ совершенно чистаго источника, пагубно легкомысленвыми. Въдь такъ не трудно понять, какой смутой въ умахъ, какимъ расшатываніемъ правовыхъ представленій сопровождается такое вившательство, если только допустить, что народная жизнь не есть пустота, которую можно по произволу наполнять какимъ угодно содержаніемъ. Только одной высшей, абсолютной правдой, -- той правдой, которая олицетворялась въ крестьянской реформъ, --- можетъ быть оправдано подобное вывшательство. Тамъ же, гдв руководящимъ стимуломъ вмъщательства является не такая высшая правда, а произвольное усмотреніе, -- мненіе, какими бы аттрибутами въскости оно ни казалось окруженнымъ въ данную минуту, - касаться во имя его основь народной жизни значитъ совершать нъчто такое, за что исторія не замедлитъ потребовать расплаты.

КОНЕЦЪ ПЕРВАГО ВЫПУСКА.









## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

K Efimenko, Aleksandra IAkovlevna (Stavrovskaia)

E2755 Izsliedovanija narodnoj 18 zhizni

18 znizni 1884a

